

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

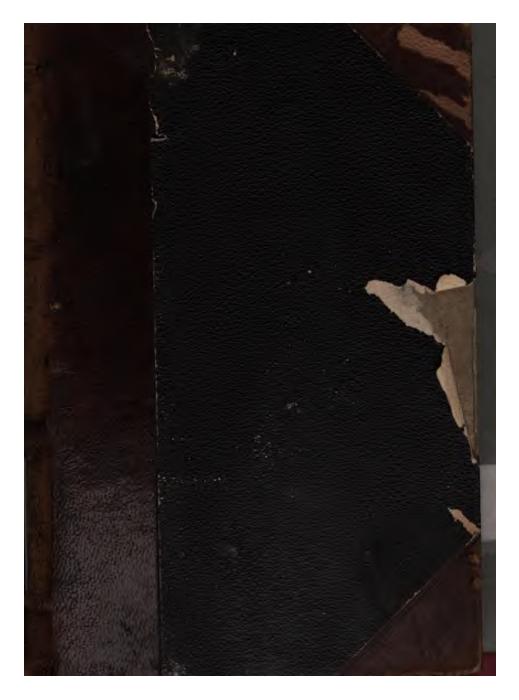



Mrs. Anna Dorian



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



# полное собраніе

# COTUHEHIŽ

РУССКИХЪ АВТОРОВЪ.



# сочинения КАРАМЗИНА.

исторія государства россійскаго.

томъ хі и хіі.

Изданіе Александра Смирдина.

санктиетервургъ. 1853.

# 第二次 · 译和模。

#### ПЕЧАТАНО

по Высочайшему повельнію.

# исторія

# государства РОССІЙСКАГО.

томъ хі.

### ГЛАВА І.

Царствование Бориса Годунова.

Г. 1598—1604.

Москва встрачаетъ Царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Дъятельность Борисова. Торжественный входъ въ столицу. Знаменитое ополченіе. Ханское Посольство. У гощеніе войска. Рачь Патріарха. Прибавленіе къ грамоть избирательной. Парское вънчаніе, Милости. Новый Царь Касивонскій. Происшествія въ Сибири. Гибель Кучюма. Авла вившией Политики. Судьба Шведскаго Принца. Густава, въ Россіи. Перемиріе съ Литвию, Спошеція съ Швецією. Тъсная связь съ Лапівю, Герцогъ Датскій, женихъ Ксеціи. Переговоры съ Австріею. Посольство Персидское. Происшествія въ Грузіи. Бъдствіе Россіянь въ Авгестанъ. Аружество съ Англіею, Ганза. Посольство Римское и Флорентійское. Греки въ Мосивъ. Дъла Ногайскія. Дъла внутренвія. Жадопанияя грамота Натріарху. Законъ о крестьянахъ. Питейные домы. Любовь Борисова къ просившению и къ иноземцамъ. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова къ сыну: Начало бъдствій,

Духовенство, Синклитъ и Чины Госулар- г. 1598. ственные, съ хоругвами Церкви и отечемосяна ства, при звукѣ всѣхъ колоколовъ Московчастъ скихъ и восклицаніяхъ народа, упоеннаго <sup>Порл.</sup> радостію, возвратились въ Кремль, уже

радостію, возвратились въ Кремль, уже давъ Самодержца Россіи, но еще оставивъ его въ келлін. 26 Февраля, въ Недълю Сыропустную, Борисъ въбхалъ въ столицу: встръченный, предъ ствиами деревянной кръпости, всъми гостями Московскими съ хлъбомъ, съ кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугомъ, и многими иными дарами Царскими (1), онъ ласково благодарилъ ихъ, но не хотълъ взять ничего, кромъ хлъба, сказавъ, что богатство въ рукахъ народа ему пріятнѣе, нежели въ Казив. За гостями встретили Царя Іовъ и все Духовенство; за Духовенствомъ Синклить и народъ. Въ храм' Успенія отпівъ молебенъ, Патріархъ вторично благословилъ Бориса на Государство, осънивъ крестомъ Животворящаго Древа, и клиросы ивли многольтие какъ Царю, такъ и всему Лому Державному: Царицъ Марін Григорісвив, юному сыну ихъ Осодору и дочери Ксенін. Тогда здравствовали новому Монарху всъ Россіяне; а Патріархъ, воздѣвъ руки на небо, сказалъ: «Славимъ Тебя, «Господи: ибо Ты не презръль нашего «моленія, услышалъ вопль и рыданіе Хри-«стіанъ, преложилъ ихъ скорбь на веселіе, «п даровалъ намъ Цпря, коего мы денно п «нощно просили у Тебя со слезами!» Послъ

Литургін Борисъ изъявиль благодарность къ памяти двухъ главныхъ виновниковъ его величія: въ храмъ Св. Михаила палъ ницъ предъ гробами Іоанновымъ (2) и Осодоронымъ; молился и падъ прахомъ древшайшихъ знаменитыхъ Ванценосцевъ Россін: Калиты, Донскаго, Іоанна III, да будуть его небесными пособниками въ земныхъ двлахъ Царства; зашелъ во дворецъ (3); посътиль Іова въ Обители Чудовской; долго бесвдоваль съ нимъ наединъ; сказалъ ему и всемъ Епископамъ, что не можеть до Свътлаго Христова Воскресенія оставить Ирины въ ел скорби, и возвратился въ Новодъвичій монастырь, предписавъ Думъ Боярской, съ его въдома и разрешенія, управлять делами Государствен-HEIMH.

Между тъмъ всъ люди служивые съ усер- присадіємъ півловали крестъ въ вірности къ Бо-рису. рису, одня предъ славною Владимірскою иконою Дъвы Маріи, другіе у гроба Святыхъ Митрополитовъ, Петра и Іоны (4); клилися не измънять Царю ни дъломъ, ни словомъ; не умышлять на жизнь или здравіс Державнаго, не вредить ему ни ядовитымъ зеліемъ, ни чародійствомъ (5); не думать о возведении на престолъ бывшаго Великаго Киязя Тверскаго, Симеона Бекбулатовича, или сына его; не имъть съ ними тайныхъ сношеній, ни переписки;

доносить о всякихъ скопахъ и заговорахъ, безъ жалости къ друзьямъ и ближнимъ въ семъ случав; не уходить въ иныя земли, въ Литву, Германію, Испанію, Францію или Англію. Сверхъ того Бояре, чиновники Думпые и Посольскіе обязывались быть скромными въ дълахъ и тайнахъ государственныхъ, судін не кривить душею въ тяжбахъ, Казначен не корыстоваться Царскимъ достояніемъ, Дьяки не лихоимствовать. Послали въ области грамоты извъстительныя о счастливомъ избраніи Государя, велівли читать ихъ всенародно, три дни звонить въ колокола, и молиться въ храмахъ сперва о Царицъ-Ипокинъ Александръ, послъ о Державномъ ел брать, семействъ его. Боярахъ и вопиствъ. Патріархъ (9 Марта) Соборомъ уставилъ торжественно просить Бога, да сподобить Царя благословеннаго возложить на себя вънецъ и порфиру; уставилъ еще на въки въковъ праздновать въ Россія 21 Февраля, день Борисова воцаре-Собор- утвердить данную Монарху присягу Собор-няя гра-ного. Грамотою, ст. обести присягу Соборнія; наконецъ предложиль Дум'в Земской ною Грамотою, съ обязательствомъ для всъхъ чиновниковъ не уклоняться ни отъ какой службы, не требовать вичего свыше достоинства родовъ или заслуги (6), всегда и во всемъ слушаться указа Царскаго и приговора Боярскаго, чтобы въ дълахъ Розрядныхъ и Земскихъ не доводить Государя до

кручины. Всв Члены Великой Думы ответствовали едипогласно: «даемъ об'ютъ половжить свои души и головы за Цари, Царицу «и дътей ихъ!» Вельли писать хартію, въ такомъ смыслъ, первымъ грамотъямъ

Сіе дъло чрезвычайное не мъшало теченію обыкновенныхъ дель государственныхъ, коими занимался Борисъ съ отмън-дея ною ревиостію, и въ келліяхъ монастыря вость в из Думв, часто прівзжая въ Москву. Не воризнали, когда онъ находилъ время для успокоенія, для сна и трапезы (7): безпрестанно пилван его въ совъть съ Боярами и съ Льяками, или подав несчастной Ирины, ут виглощаго и скорбящаго, днемъ и ночью. Казалось, что Ирина дъйствительно имъда нужду въ присутствін единственнаго человака, еще милаго ся сердцу: сраженная кончиною супруга, искренно и пъжно любичаго ею, она тосковала и плакала неутъшно до изпуренія силь, очевидно угасая и нося уже смерть въ груди, истерзанной рыдапівми. Святители, Вельможи тіцетно убъкдали Царя оставить печальную для него Обитель, переселиться съ супругою и съ вытьми из Кремлевсків налаты, явить себя пароду из вънцъ и на троив: Борисъ отвътствоваль: «не могу разлучиться съ Вели--вою Государынею, мосю сестрою элосчаст-«ною» — и даже снова, неутомимый из лице-

м'врін, ув'вряль, что не желаеть быть Царемь (в). Но Ирина вторично вельла ему исполнить волю народа и Божію, пріять скипетръ и царствовать не въ келлін, а на престол'в Мономаховомъ. Наконецъ, Апръля 30, подвиглась столица во ср'втеніе Государю!

Торжествени и й входъ въ сто-

Сей день принадлежить къ торжественнъйшимъ днямъ Россіи въ ея Исторіи. Въ часъ утра Духовенство съ крестами и съ иконами, Синклить, Дворъ, Приказы, воинство, всв граждане ждали Царя у каменнаго мосту, близъ церкви Св. Николая Зарайскаго. Борисъ фхалъ изъ Новодъвичьяго монастыря съ своимъ семействомъ въ великол виной колесиицъ; увидъвъ хоругви церковныя и народъ, вышелъ: поклонился святымъ иконамъ; милостиво прявътствовалъ всъхъ, и знатныхъ и незнатныхъ; представилъ имъ Царицу, давно извъстную благочестіемъ и добродътелію искреннею, - девятилътняго сына и шестнадцатильтнюю дочь. Ангеловъ красотою. Слыша восклицанія народа: «Вы наши Го-«судари, мы ваши подданные, » Осодоръ и Ксенія вм'єсть съ отцемъ ласкали чиновниковъ и гражданъ; такъ же, какъ и онъ, взявъ у нихъ хлъбъ-соль, отвергнули золото, серебро и жемчугъ, поднесенные имъ въ даръ, и звали всъхъ объдать къ Царю. Невозбранно теснимый безчисленною тол-

пою модей, Борисъ шелъ за Духовенствомъ съ супругою и съдътьми, какъ добрый отецъ семейства и народа, въ храмъ Успенія, где Патріархъ возложиль ему на грудь Животворящій кресть Св. Петра Митрополита (что было уже началомъ Царскаго вънчанія), и въ третій разт благословилъ его на Великое Государство Московское. Отслушавъ Литургію, новый самодержецъ, провождаемый Боярами, обходиль всв главныя церкви Кремлевскія, везд'в молился съ теплыми слезами, везд'в слышалъ радостный кликъ гражданъ, и лержа за руку своего юнаго насл'ядника, а другою веди прелестную Ксенію (9), вступиль съ супругою въ палаты Царскія. Въ сей день народъ обълалъ у Царя: не знали числа гостямъ, но всъ были званые, отъ Патріарха до нищаго. Москва не видала такой роскоши и въ Іоанново время. --Борисъ не хотълъ жить въ комнатахъ, гдв скончался Осодоръ: занялъ ту часть Кремлевскихъ налать, гль жила Ирина, и вельль пристроить къ намъ для себя новый дворецъ деревянный.

Опъ уже царствовалъ, но еще безъ короны и стиптра; еще не могъ назваться Царемъ Боговънчаниямъ, Помазанникомъ Господиимъ. Надлежало лумать, что Борисъ немедленно возложитъ на себя вънецъ со всъми торжественными обрядами, которые въ глазахъ народа освъщаютъ лице Властителя: сего требовали Патріархъ и Синклитъ именемъ Россіи; сего безъ сомвънія хотълъ и Борисъ, чтобы важнымъ церковнымъ лъйствіемъ утвердить престолъ за собою и

Her. KAP. T. XI.

своимъ родомъ: но хитрымъ умомъ властвуя надъ лвиженіями сердца, вымыслилъ новое очарованіе; вм'єсто скиптра взялъ мечь въ десницу и спъшилъ въ поле, доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны и жизни. Такъ царствованіе зилие- самое миролюбивое началося ополченіемъ, питое ополиче- которое приводило на память возстание

Россіянъ для битвы съ Мамаемъ!

Еще въ Мартъ мъсяцъ, изъ келлін Новодъвичьяго монастыря, отправивъ гонца къ Хану съ дружественнымъ письмомъ, Борисъ 1 Апръля свъдалъ, по донесению Воеводы Оскольскаго (10), что плънникъ, взятый козаками за Донцемъ въ сшибкъ съ толною Крымскихъ разбойниковъ, говорить о намъреніи Казы-Гирея вступить въ предълы Московскіе со всею Ордою и съ семью тысячами Султанскихъ вонновъ. Борисъ не усомнился въ истинъ столь мало достовърнаго извъстія, и ръшился, не теряя времени, двинуть всю громаду нашихъ силъ къ берегамъ Оки; писалъ о томъ къ Воеводамъ убъдительно и ласково, требуя отъ нихъ ревности въ первой, важной опасности его царствованія, въ доказательство любви къ нему и къ Россіи. Сей указъ произвелъ удивительное дъйствіе: не было ни ослушныхъ, ни лънивыхъ; всъ Лъти Боярскіе, юные и престарълые, охотно садились на коней; городскія и сельскія дружины

безъ отдыха спѣшили къ мѣстамъ сборнымъ. Главному стану назначено быть въ Серпуховъ, Правой Рук'в въ Алексинъ, Лъвой въ Коширъ, Передовому Полку въ Калугъ, Сторожевому въ Коломив (11). - 20 Апрвля пришли новыя въсти: писали изъ Бълагорода, что Татаринъ, схваченный Донскими Козаками на перевозъ, сказывалъ имъ о сильномъ вооружении Хана; что толпы Крымскія, хотя и малочисленныя, показались въ степяхъ и гонять вездв нашихъ стражей. Тогда Борисъ велълъ все изготовить для похода Парскаго, и 2 Мая выбхаль изъ Москвы въ ратномъ досивхв, взявъ съ собою пять Царевичей: Киргизскаго, Сибирскаго, Шамахинскаго, Хивинскаго и сына Кайбулина, Бояръ, Князей Мстиславскаго, Шуйскихъ, Годуновыхъ, Романовыхъ и другихъ, - многихъ знатныхъ сановниковъ, и между ими Богдана Бъльскаго, - Печатника Василья Щелкалова, Дворянъ и Дьяковъ Думныхъ, 44 Стольника, 20 Стряпчихъ, 274 Жильца — однимъ словомъ, всъхъ людей нужныхъ и для войны и для совъта и для вышности Дворской. Въ Москвъ остался, при Царицахъ Инокинь Александръ и Маріи, юный Осодоръ съ Болрамя Амитріемъ Ивановичемъ Годуновымъ, Киязьями Трубецкимъ, Глинскимъ, Черкасскимъ, Шестуновымъ и другими; а при Оеодоръ дядька Иванъ Чемодановъ. Сдълали распоряжение въ столицъ и на случай осады ея: вазначили Воеводъ для защиты ствиъ и башенъ, для объездовъ, вылазокъ и битвъ вне укръпленій. - 10 Мая, въ сель Кузминскомъ, представили Царю двухъ плънниковъ, Литовскаго и Цесарскаго, ушедшихъ изъ Крыма: они увъряли, что Ханъ уже въ полъ и дъйствительно идетъ на Москву. Тогда Борисъ послалъ гонцевъ ко всемъ начальникамъ степныхъ крепостей съ милостивымо словомо: въ Тулу, Осколъ, Ливны, Елецъ, Курскъ, Воронежъ; симъ гонцамъ вельно было спросить о здравіи какъ Воеводъ, такъ и Дворянъ, Сотниковъ, Дътей Боярскихъ, Стръльцевъ и Козаковъ; вручить грамоты Царскія первымъ, и требовать, чтобы они читали ихъ всенародно. «Я стою на берегу Оки (писалъ «Борисъ) и смотрю на степи: гдв явятся непрія-«тели, тамъ и меня увидите» (12). Въ Серпуховъ, онъ распорядилъ Воеводство, давъ почетное Царевичамъ, а дъйствительное пяти Киязьямъ знативншимъ: въ главной рати Мстиславскому, въ Правой Рукъ Василію Шуйскому, въ Лъвой Ивану Голицыну, въ Передовомъ Полку Дмитрію Шуйскому, въ Сторожевомъ Тимоосю Трубецкому. Оградою древней Россіи, въ случать Ханскихъ впаденій, служили, сверхъ крипостей, засъки въ мъстахъ трудныхъ для обхода: близъ Перемышля, Лихвина, Бълева, Тулы, Боровска, Рязани: Государь разсмотрълъ чертежи ихъ (13), и посладъ туда особенныхъ Воеводъ съ Мордвою и Стръльцами; устроилъ еще плавную или судовую рать на Окъ, чтобы тъмъ болье вредить непріятелю въ битвахъ на берегахъ ев. Видели, чего не видали до толь: полмилліона войска,

какъ увъряютъ (14), въ движеніи стройномъ, быстромъ, съ усерліемъ несказаннымъ, съ довъренностію безпредізьною. Все дійствовало сильно на воображение людей: и новость царствованія, благопріятная для надежды, и высокое мивніе о Борисовой, уже долговременными опытами извъданной мудрости. Исчезло самое мъстничество: Воеводы спрашивали только, глъ имъ быть, и шли къ своимъ знаменамъ, не справляясь съ Розрядными Книгами о службъ отцевъ и дъдовъ: ибо Царь объявилъ, что Великій Соборъ билъ ему челомъ предписать Боярамъ я Дворянству службу безъ мисть (15). Сія ревность, способствуя нужному повиновенію, имъла и другое важное слъдствіе: умножила число воиновъ, и воиновъ исправныхъ: Дворяве, Авти Боярскіе вытахали въ поле на лучшихъ коняхъ, въ лучшихъ досибхахъ, со всеми слугами, годвыми для ратнаго дела, къ живейшему удовольствію Царя, который не зналъ міры въ изъявленіяхъ милости: ежедневно смотр'влъ полки и дружины, привътствовалъ начальниковъ и рядовыхъ, угощалъ объдами, и всякой разъ не мен ве лесяти тысячь людей, на серебряныхъ блюдахъ, подъ шатрами (16). Сіп истинно Царскія угощенія продолжались шесть недъль: ибо слухи о непріятель вдругь замолкли; разъезды наши уже ве встръчали его; тишина царствовала на берегахъ Донца, и стражи, нига ве видя пыли, нитав не слыша конскаго топота, дремали въ безмолвін степей. Ложные ли слухи обманули

ріемъ обманулъ Россію, чтобы явить себя Царемъ не только Москвы, но и всего воинства, воспламенить любовь его къ новому Самодержцу, въ годину опасности предпочитающему бранный шлемъ вѣнцу Мономахову, и тъмъ удвоить блескъ своего торжественнаго воцаренія? Хитрость достойная Бориса, и едва ли сомнительная.х а в- Вм'всто тучи враговъ, явились въ южныхъ Посоль предълахъ Россін мирные Послы Казы-

Бориса, или онъ притворнымъ легковъ-

Гиреевы съ нашимъ гонцемъ: Елецкіе Воеводы, 18 Іюня, донесли о томъ Борису, который наградилъ въстника деньгами и чиномъ (17).

Следственно ополчение безпримърное, стоивъ великаго иждивенія и труда, оказалось напраснымъ? Увъряли, что оно спасло Государство, поразивъ Хана ужасомъ; что Крымцы шли дъйствительно, но узнавъ о возстаніи Россіи, бъжали назадъ. По крайней мъръ Царь хотълъ впечатлъть ужасъ въ Пословъ Ханскихъ, изъ коихъ главнымъ былъ Мурза Алей: они въбхали въ Россію какъ въ станъ воинскій; видъли на пути блескъ мечей и копій, многолюдныя дружины всадниковъ, красиво одътыхъ, исправно вооруженныхъ (18); въ лъсахъ, въ засъкахъ слышали оклики и пальбу. Ихъ остановили близъ Серпухова, въ семи верстахъ отъ Царскихъ шатровъ, на лугахъ

Оки, гав уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Тамъ, 29 Іюня, еще до разсвъта загремъло сто пушекъ, и первые лучи солвца освътили войско несмътное (19), готовое къ битвъ. Велъли Крымцамъ, изумленнымъ сею ужасною стръльбою и симъ зрълищемъ грознымъ, итти къ Царю, сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженной густыми толпами конницы. Введенные въ шатеръ Парскій, гд все блистало оружіемъ и великольніемъ - гдъ Борисъ, вмъсто короны увънчанный здатымъ шлемомъ, первенствовалъ въ соимъ Царевичей и Князей не столько богатствомъ одежды, сколько видомъ новелительнымъ -Алей Мурза и товарищи его долго безмолвствовали, не находя словъ отъ удивленія и замъшательства; наконецъ сказали, что Казы-Гирей желаетъ въчнаго союза съ Россією, возобновляя договоръ, заключенный въ Өеодорово царствованіе: будеть въ воль Борисовой и готовъ со всею Ордою итти на враговъ Москвы. Пословъ угостили пышно, и вмъстъ съ ними отправили нашихъ къ Хану, для утвержденія новой союзной грамоты его присягою.

Въ сей же день Св. Петра и Павла, Царь простился съ войскомъ, давъ ему роскошный объль въ полъ (20): 500,000 гостей Угощеппровало на лугахъ Оки; явства, медъ и сва. пно розвозили обозами; чиновниковъ

дарили бархатами, парчами и камками. Последнимъ словомъ Царя было: «люблю «вопиство Христіанское и надъюсь на вего върность.» Громкія благословенія провождали Бориса далеко по Московской дорогъ. Воеводы, ратники были въ восхищени отъ Государя столь мудраго, ласковаго и счастливаго: ибо онъ безъ кровопролитія, одною угрозою, даль отечеству вождельни-вішій плодъ самой блестящей побъды: тишину, безопасность и честь! Россіяне над'ялись, говоритъ Литописецъ, что все царствованіе Борисово будеть подобно его началу, п славили Царя искренно. — Для наблюденія осталась часть войска на Окъ ; другая пошла къ границъ Литовской и Шведской; большую часть распустили: но всв знатпъйшіе чиновники спъшили въ слъдъ за Государемъ въ столицу.

Тамъ новое торжество ожидало Бориса: вся Москва встрътила его, какъ нъкогда Іоанна, завоевателя Казани, и Патріархъ въ привътственной ръчи сказалъ ему: «Борычь «гомъ избранный, Богомъ возлюбленный. «Великій Самодержецъ! мы видимъ славу «твою: ты благодаришь Всевышняго! Бла-«годаримъ его вмъстъ съ тобою; но ра-«дуйся же и веселися съ нами, совершивъ «подвигъ безсмертный! Государство, жизнь «и достояніе людей цілы; а лютый врагь, «преклонивъ колена, молить о мире! Ты

чие скрыль, но умножиль талчить свой «въ семъ случав удивительномъ, ознаме-«нованномъ болъе, нежели человъческою «мудростію ... Здравствуй о Господъ, Царь «любезный Пебу и народу! Отъ радости «плачемъ, и тебъ кланяемся» (21). Патріархъ, Ауховенство и народъ преклонились до земли. Изъявляя чувствительность и смиреніе, Государь спішиль въ храмъ Успевіл, славословить Всевышняго, и въ монастырь Новодъвичій, къ печальной Иринъ. Всь домы были украшены зеленью и цвь-Tamu.

Но Борисъ еще отложилъ свое Царское вънчание до 1 Сентября, чтобы совершить сей важный обрядъ въ Новое Літо, въ день общаго доброжелательства и надеждъ, лестныхъ для сердца. Между тъмъ грамота прибаизбирательная была написана отъ имени въ гра-Земской Думы, съ такимъ прибавлениемъ: мот в «Всьмъ ослушникамъ Царской воли не-тель «благословение и клятва отъ Церкви (22), «месть и казнь оть Синклита и Государства; «клятва и казнь всякому мятежнику, рас-«кольнику любопрительному, который дерзвнеть противоръчить дъянію Соборному и «колебать умы людей молвами злыми, кто абы онъ ни былъ, Священнаго ли сана или «Боярскаго, Думнаго или воинскаго, гражсланинъ или Вельможа: да погибистъ и «вамять его вовъки!» Сію грамоту утвер-

дили, 1 Августа, своими подписями и печатями Борисъ и юный Осодоръ, Іовъ, всъ Святители, Архимандриты, Игумены, Протопоны, Келари, Старцы чиновные, -Бояре, Окольничіе, знатиме сановники Авора, Печатникъ Василій Щелкаловъ, Аумные Аворяне и Дьяки, Стольники, Дьяки Приказовъ, Дворяне, Стряпчіе и Выборные изъ городовъ, Жильцы, Дьяки нижней. степени, гости, Сотскіе, числомъ около пати соть: одинъ списокъ ея быль положенъ въ сокровищницу Царскую, гдв лежали государственные уставы прежнихъ Вънценосцевъ, а другій въ Патріаршую ризницу, въ храмъ Успенія. - Казалось, что мудрость человъческая сдълала все возможное для твердаго союза между Государемъ и Государствомъ!

р- Наконецъ Борисъ вънчался на Царство, вына. еще пышиве и торжествениве Осодора, ибо пріялъ утварь Мономахову изъ рукъ Вселенскаго Патріарха. Народъ благоговълъ въ безмолвій; но когда Царь, осъненный десницею Первосвятителя, въ порывъ живаго чувства какъ бы забывъ уставъ церковный, среди Литургіи воззвалъ громогласно (25): «Отче, Великій Патріархъ «Іовъ! Богъ мит свидътель, что въ моемъ «Царствъ не будетъ ни сираго, ни бъд-«наго» - и тряся верхъ своей рубашки, примолвилъ: «отдамъ и сію послѣднюю

«вароду:» тогда единодушный восторгъ прервалъ священнодъйствіе: слышны были только клики умиленія и благодарности въ храмъ; Бояре славословили Монарха, народъ плакалъ. Увъряютъ, что вовый Вънценосецъ, тронутый знаками общей къ нему любви, тогда же произнесъ и другій важный об'єть: щадить жизнь и кровь самыхъ преступниковъ и единственно удалять ихъ въ пустыни сибирскія (24). Однимъ словомъ, никакое Царское вънчаніе въ Россіи не афіїствовало сильнье Борисова на воображение и чувство людей. -Осыпанный въ дверяхъ церковныхъ золотомъ изъ рукъ Мстиславскаго, Борисъ въ коронъ, съ державою и скинтромъ спъшилъ въ Царскую палату, занять мъсто Варяжскихъ Киязей на тронъ Россіи, чтобы милостями, щедротами и государственными малоблагод вяніями праздновать сей день великій. ств.

Началося съ Двора и Спиклита: Борисъ новый пожаловалъ Царевича Киргизскаго, Уразъ- Каси-Магмета, въ Цари Касимовскіе (25); Дмитрія «616. Ивановича Годунова въ Конюшіе, Степана Васвльевича Годунова въ Дворецкіе (на ивсто добраго Григорья Васильевича, который одинъ не радовался возвышению своего рода (26), и въ тайной горести умеръ); Квизей Катырева, Черкасскаго, Трубецкаго, Поготкова и Александра Романова-Юрьева въ Бояре; Михайла Романова,

Бъльского (любимца Іоаннова и своего бывшаго друга), Криваго-Салтыкова (также любимца Іоаннова) и четырехъ Годуновыхъ въ Окольничіе; многихъ въ стольники п въ иные чины. Всъмъ людямъ служивымъ, воинскимъ и гражданскимъ, онъ указалъ выдать двойное жалованье (27), гостямъ Московскимъ и другимъ торговать безпошлинно два года, а земледъльцевъ казенныхъ и самыхъ дикихъ жителей Сибирскихъ освободить отъ податей на годъ. Къ симъ милостямъ чрезвычайнымъ прибавилъ еще новую для крестьянъ господскихъ: уставилъ, сколько имъ работать и платить господамъ законно и безобидно (28). - Обнародовавъ съ престола сін Царскія благодъянія, Борисъ двъналцать двей угощаль народъ пирами.

Казалось, что и Судьба благопріятствовала новому Монарху, ознаменовавъ начало его Державства и вожделеннымъ миромъ и. счастливымъ усифхомъ оружія, въ битвъ маловажной числомъ вонновъ, но достопа-Проис- мятной своими обстоятельствами и следвь Си- ствінми, м'ьстомъ поб'яды, на краю св'ьта, и лицемъ побъжденнаго. Мы оставили Царя-изгнанника Сибирскаго, Кучюма, въ степи Барабинской (29), непреклоннаго къ милостивымъ предложеніямъ Осодоровымъ, неутомимаго въ набъгахъ на отнятыя у него земли, и все еще для насъ опаснаго.

Воевода Тарскій, Андрей Воейковъ, выступилъ (4 Августа 1598) съ 397 Козаками, Литовцами п людьми ясашными къ берегамъ Оби, глъ, среди полей, засъянныхъ хаббомъ и вдали окруженвыхъ болотами, гивадился Кучюмъ съ бъдными остатками своего Царства, съ женами, съ дътьми. съ върными ему князьями и воннами, числомъ до пяти сотъ (30). Онъ не ждаль врага: болрый Воейковъ шелъ день и ночь, кипувъ обозъ: имълъ лазутчиковъ, хваталъ непрілтельскихъ, и 20 Августа, предъ восходомъ солнца, напалъ на укръпленный станъ Ханскій. Цълый день продолжалась битва, уже последняя для Кучюма: его братъ и сыпъ, Илитенъ и Канъ Царевичи, 6 Киязей, 10 Мурзъ, 150 лучшихъ воиновъ пали отъ стръльбы нашихъ, которые около вечера вытъсшили Татаръ изъ укръпленія, прижали къ ръкъ, угопнан ихъ болье ста и взяли 50 плънниковъ; не многіе спаслися на судахъ въ темноть ночи. Такъ Воейковъ отмстилъ Кучюму за гибель Ериака неосторожнаго! Восемь женъ, пять сыноней и восемь дочерей Ханскихъ, пять Князей и не мало богатства остались въ рукахъ побъдители. Не звая о судьбъ Кучюма, и лумая, что овъ, полобно Ериаку, утопулъ во глубинъ ръки, Воейковъ не разсудилъ за благо итти далъе: сжегъ, чего не могъ взять съ собою, и съ знатными своими пл'виниками возвратился въ Тару, лонести Борису, что въ Сибири уже изтъ инаго Цари, кромъ Россійскаго. Но Кучюмъ еще жилъ, двумя усераными слугами во время битвы увезен-HCT. KAP. T. XI.

ный на лодкъ внизъ по Оби, въ землю Чатскую. Еще Воеводы наши снова предлагали ему фхать нъ Москву, соединиться съ его семействомъ и мирно прожить въкъ благодъяніями Государя великодушнаго. Сситъ, именемъ Тулъ-Мегметъ, посланный Воейковымъ, нашелъ Кучюма вълъсу, близъ того мъста, гдъ лежали тъла убитыхъ Россіянами Татаръ, на берегу Оби: слъный старецъ, неодолимый бъдствіями, сидъть подъ деревомъ, окруженный тремя сыновьями и тридцатью върными слугами; выслушалъ рѣчь Сентову о милости Царя Московскаго, и спокойно отвътствоваль: «Я не хотъль къ нему и въ лучшее время, «доброю волею, цълый и богатый: теперь поъду «ли за смертію? Я слъпъ и глухъ, бъденъ и сиръ. «Жалью не о богатствъ, но только о миломъ сынъ «Асманакъ взятомъ Россіянами: съ нимъ «однимъ, безъ Царства и богатства, безъ женъ и «другихъ сыновей, я могъ бы еще жить на свътъ. «Теперь посылаю остальныхъ дътей въ Бухарію, «а самъ ѣду къ Ногаямъ» (31). Онъ не имѣлъ ни теплой одежды, ни коней, и просиль ихъ изъ милости у своихъ бывшихъ подданныхъ, жителей Чатской волости, которые уже объщались быть данниками Россін: они прислади ему одного коня и шубу. Кучюмъ возвратился на мъсто битвы, и тамъ, въ присутствія Сента, занимался два дня погребеніемъ мертвыхъ тіль; въ третій день сълъ на коня-и скрылся для Исторіи. Остались только невърные слухи о бъдственной его кончинъ: пишугъ, что онъ, скитаясь въ степяхъ

Верхняго Иртыша, въ землъ Калмыцкой, и близъ озера Запсанъ-Нора похитивъ нъсколько лошадей, былъ гонимъ жителями изъ пустыни въ пустыню, разбитъ на берегу озера Кургальчина, и почти одинъ явился въ Улусь Ногаевъ, которые безжалостно габель умертвили сафиаго старца изгнанника, ска- качозавъ: «Отецъ твой насъ грабилъ; а ты не «лучше отца» (32). Въсть о семъ происшествін обрадовала Москву и Россію: Борисъ съ донесеніемъ Воейкова спъшиль ночью въ монастырь къ Иринъ, любя дълить съ нею всв чистыя удовольствія Державнаго сана (33). Истребленіе Кучюма, перваго в последняго Царя Сибпрскаго, если не могуществомъ, то непреклонною твердостію въ злосчастін достопамятнаго, какъ бы запечатывло для насъ господство надъ полунощною Азією. Въ столицъ и во всъхъ городахъ снова праздновали завоевание сего неизмъримаго края, звономъ колокольнымъ и молебнами. Воейкова наградили золотою медалью, а его сподвижниковъ деньгами; вельли привезти знатныхъ плънниковъ въ Москву и дали народу удовольствіе вид'ьть ихъ торжественный въбздъ (въ Генваръ 1599). Жены, дочери, невъстки и сыновья г. 1599 Кучюмовы (юноши Асманакъ и Шаимъ, отрокъ Бабадша, младенцы Кумушъ и Молла) ъхали въ богатыхъ рызныхъ санахъ: Царицы и Царевны въ шубахъ бархатныхъ,

атласныхъ и камчатныхъ, украшенныхъ волотомъ, серебромъ и кружевомъ; Царсвичи въ ферезяхъ багряныхъ, на мъхахъ драгоцівныхъ; впередп и за ними множество всадниковъ, Дътей Боярскихъ, по два въ рядъ, всв въ шубахъ собольихъ, съ инщалями. Улицы были наполнены зрителями, Россіянами и чужеземцами (34). Царицъ и Царевичей размъстили въ особенныхъ домахъ, купеческихъ и Дворянскихъ; давали имъ содержание пристойное, но весьма умъренное; наконецъ отпустили женъ и дочерей Ханскихъ въ Касимовъ и въ Бъжецкій Верхъ, къ Царю Уразъ-Магмету и къ Царевичу Сибирскому Маметкулу, согласно съ желаніемъ тъхъ и другихъ. Сыпъ Кучюмовъ, Абдулъ-Хаиръ, взятый въ плънъ еще въ 1591 году, принялъ тогда Христіанскую Въру и былъ названъ Андреемъ.

но единственно усмиряя, безъ важныхъ усилій, строитивость нашихъ данниковъ въ Сибири, и страхомъ или выгодами мирной, д'вательной власти умножая число ихъ, мы спокойно занимались тамъ основаніемъ новыхъ городовъ: Верхотурья г. 1598- въ 1598, Мангазен и Турпнска въ 1600, Томска въ 1604 годахъ (35); населяли ихъ людьми воинскими, семейными, особенно Козаками Литовскими или Малороссійскими, и самыхъ коренныхъ жителей

1604.

Съ сего времени уже не имъя войны,

рекихъ употребляли на ратное дъло, ія въ нихъ усердіе къ служб'в льготою тію, такъ что они съ величайшею ревю содъйствовали намъ въ покореніи хъ единоземцевъ. Однимъ словомъ, случай далъ Іоанну Сибирь, то горственный умъ Борисовъ надежно и но вивстиль ее въ составъ Россія. ь делахъ вившней Политики Россій-дыя ничто не перемънплось: ни духъ сл, ней Поиды. Мы вездь хотъли мира или пріотеній безъ войны, готовясь сдинственъ оборонительной; не върили доброжельству техъ, коихъ польза была несостна съ нашею, и не упускали случая ить имъ безъ явнаго нарушенія догоанъ, увърял Россію въ своей дружбъ, адывалъ торжественное заключение водоговора съ новымъ Царемъ: между ь Донскіе Козаки тревожили набъгами риду, а Крымскіе разбойники Бълогокую область (36). Наконецъ, въ Іюнъ года, Казы-Гирей, принявъ дары,

ненные въ 14,000 рублей, вручилъ По-

привольемъ Татарскимъ. «Не видимъ ли» (говорилъ онъ) «вашего умысла, столь недружелюб-«наго? Вы хотите задушить насъ въ оградъ. А «я вамъ другъ, какихъ мало. Султанъ живетъ «мыслію итти войною на Россію, но слышить «отъ меня всегда одно слово: далеко! тамъ пу-«стыни, лъса, воды, болота, грязи непроходи-«мыя.» Царь отвътствовалъ, что казна его истощилась отъ милостей, оказанныхъ войску и народу: что крѣпости основаны единственно для безопасности нашихъ Посольствъ къ Хану и для обузданій хишныхъ Донскихъ Козаковъ; что мы, имъя рать сильную, не боимся Султановой. Любимецъ Казы-Гиреевъ, Ахметъ-Челибей, присланный къ Царю съ союзною грамотою, требоваль отъ него клятвы въ върномъ исполненіп взаимныхъ условій: Борисъ взялъ въ руки книгу (безъ сомнънія не Евангеліе), и сказалъ: «объщаю искреннее дружество Казы-Ги-«рею: вотъ моя большая присяга;» не хотълъ ни цъловать креста, ни показать сей книги Челибею, коего увъряли, что Государь Россійскій изъ особенной любви къ Хану изустно произнесъ священное обязательство союза, и что договоры съ иными Вънценосцами утверждаются только Боярскимъ словомъ. Такъ Борисъ, вопреки древнему обыкновенію, уклонился отъ безполезнаго униженія святыни въ ділахъ съ варварами, уважающими одну корысть и силу; честиль Хана умфренными дарами, а всего болъе надъялся на войско, готовое для защиты

вур спокойствие. Были взаимныя досады, однакожь безъ всякихъ непріятельскихъ дъйствій. Въ 1603 году Казы-Гарей съ гнъвомъ выслалъ изъ Тавриды новаго Посла Государева, Князя Борятинскаго, за то, что онъ не хотълъ удержать Донскихъ Козаковъ отъ впаденія въ Карасанскій Улусъ, отвътствуя грубо: «у васъ есть «сабля; а мое дъло споситься только съ Ханомъ, «не съ ворами Козаками.» Но сей случай не произвелъ разрыва: Ханъ жаловался безъ угрозъ, и подтверлилъ обязательство умереть нашимъ другомъ, опасаясь тогда Султана и думая найти защитника въ Борисъ.

Въ дълахъ съ Литвою и съ Швецією Борисъ также старался возвысить достоинство Россіи, пользуясь случаемъ и временемъ. Сигизмундъ, именемъ еще Король Швеціи, уже воевалъ съ ев Правителемъ, дядею своимъ Герцогомъ Карломъ, в-склопилъ Вельможныхъ Пановъ къ участію въ семъ междоусобін, уступивъ ихъ отечеству Эстонію. Въ такихъ благопріятныхъ для насъ обстоятельствахъ Литва домогалась прочваго мира, а Швеція союза съ Россією: Борисъ же, изъявляя готовность къ тому и къ другому, вымышляль легкій способъ взять у вихъ, что было нашимъ, и что мы уступили имъ невольно: лревнія Орденскій владівнія, о конхъ столько жальль Іоаннъ, жальла и Россія, купивъ оныя долговременными, кровавыми трудами и за ничто отдавъ властолюбивымъ иноземцамъ.

сульба Мы упоминали о сынъ Шведскаго Копривид роля Эрика, изгнанникъ Густавъ (37). Скискаго. талсь изъ земли въ землю, онъ жилъ нъва въ сколько времени въ Торив, скуднымъ жалованьемъ брата своего, Спгизмунда, и ръшился (въ 1599 году) искать счастія въ нашемъ отечествъ, куда звали его и Оеодоръ и Борисъ, предлагая ему не только временное убъжище, но и знатное помъстье или Удълъ. На границъ, въ Новъгородь, въ Твери ждали Густава сановники Царскіе, съ привътствіями и дарами (58); одъли въ золото и въ бархатъ; ввезли въ Москву на богатой колесницъ; представили Государю въ самомъ пышномъ собраніи Двора. Поцъловавъ руку у Бориса и юнаго Өеодора, Густавъ произнесъ рѣчь (зная Славянскій языкъ); съль на золотомъ изголовыв; объдаль у Царя за столомъ особеннымъ, имъя особеннаго Крайчаго п Чашника. Ему дали огромный домъ, чнновниковъ и слугъ, множество драгоцънныхъ сосудовъ и чашъ изъ кладовыхъ Царскихъ; наконецъ Удълъ Калужскій, три города съ волостями, для дохода (39). Однимъ словомъ, послѣ Борисова семейства Густавъ казался первымъ человъкомъ въ Россіи, ежедневно ласкаемый и даримый. Онъ имълъ достоинства: душевное благородство, искренность, сведенія редкія въ Наукахъ, особенно въ Химін,

такъ что заслужилъ имя вгораго Ософраста Парацельса; зналь языки, кром'в Швелскаго и Славянского, Италіянскій, Нъмецкій, Французскій (40); много виділь въ світь, съ умомъ люболытнымъ, и говорилъ пріятно. Но не сін достоинства и знавія были виною Царской къ нему инлости: Борисъ мыслиль употребить его иъ орудіе Политики, какъ втораго Магнуса, желая имъть въ немъ страшилище для Сигизмунда и Карла; обольстилъ Густава надеждою быть Властителемъ Ливоніи съ помощію Россіи, и хитро приступилъ къ дълу, чтобы обольстить и Ливовію. Еще многіе сановники Деритскіе и Нарвскіе жили въ Москвъ съ женами и дътьми, въ невол'в спосной, однакожь горестной для нихъ, лишенныхъ отечества и состоянія: Борисъ далъ имъ свободу, съ условіемъ, чтобы ови присягнули ему въ върности неизмънной; ъздили, куда хотать: въ Ригу, въ Литву, въ Германію для торговли, но вездъ были его усердными слугани, наблюдали, вывъдывали важное для Россін, и тайно доносили о томъ Печатнику Щелкалову. Сін люди, и вкогда купцы богатые, уже не имъли денегъ: Царь вельдъ имъ раздать до лвадцати пяти тысячь нынфшнихъ рублей серсбряныхъ, чтобы они тъмъ ревностиве служили Россіи и преклоняли къ ней своихъ единоземцевъ (41). Зная неудовольствіе жителей Рижскихъ и другихъ Ливонцевъ, утъсняемыхъ Правительствомъ и въ гражданской жизни и въ богослужения, Царь вельлъ тайно сказать имъ,

что если хотять они спасти вольность свою и Въру отцевъ; если ужасаются мысли рабствовать всегда подъ тяжкимъ игомъ Литвы и савлаться Папистами или Іезунтами: то шитъ Россін надъ ними, а мечь ея надъ ихъ утвенителями; что сильнъйшій изъ Вънценосцевъ, равно славный и мудростію и человъколюбіемъ, желаетъ быть отцемъ более, нежели Государсмъ Ливонін, и ждеть Депутатовъ изъ Риги, Дерпта и Нарвы для заключенія условій, которыя будутъ утверждены присягою Бояръ: что свобода, законы и Въра останутся тамъ неприкосновенными подъ его верховною властію (42). Въ то же время Воеводы Псковскіе должны были искусно разгласить въ Ливоніи, что Густавъ, столь милостиво принятый Царемъ, немедленно вступить въ ея предълы съ нашимъ войскомъ, дабы пагнать Поляковъ, Шведовъ, и господствовать въ ней съ правомъ наслъдственнаго Державца, но съ обязанностію Россійскаго присяжника. Самъ Густавъ писалъ къ Герцогу Карлу: «Европъ «извъстна бъдственная судьба моего родителя; а «тебъ извъстны ея виновники и мои гонители: «оставляю месть Богу. Нынв я въ тихомъ и без-«боязненномъ пристанищъ, у великаго Монарха, «милостиваго къ несчастнымъ Державнаго пле-«мени. Завсь могу быть полезенъ нашему любез-«ному отечеству, если ты уступишь мив Эсто-«нію, угрожаемую Сигизмундовымъ властолю-«біемъ: съ помощію Божією и Царскою буду не «только стоять за города ея, но возьму и всю

«Лявонію, мою законную отчизну,» Замѣтимъ, что о семъ письмѣ не упоминается въ нашихъ переговорахъ съ Швецією; оно едва ли было доставлено Герцогу: сочиненное, какъ въроятно, въ Приказѣ Московскомъ, ходило единственно въ спискахъ изъ рукъ въ руки, между Ливонскими гражданами, чтобы волновать ихъ умы въ пользу Борисова замысла. Такъ мы хитрили, будучи въ перемиріи съ Литвою и въ мирѣ съ Швецією!

Но сія хитрость, не чуждая коварства, осталась безплодною - отъ трехъ причинъ: 1) Ливонцы издревле страшились и не любили Россіи; помнили исторію Магнуса и вид'вли еще сл'яды Іоаннова свиръпства въ ихъ отечествъ; слушали изши объщанія и не върили. Только нъкоторые изъ Нарвскихъ жителей, тайно сносясь съ Борисомъ, умышляли сдать ему сей городъ; но, обличенные въ сей измънъ, были казнены всенародно (43). 2) Мы имъли лазутчиковъ, а Сигизмундъ и Карлъ войско въ Ливоніи: могла ли она, если бы и хотвла, думать о Посольствъ въ Москву? 3) Густавъ лишился милости Бориса, который думаль женить его на Царевив Ксеніи, сь условіємъ, чтобы онъ испов'єдывалъ одну Въру съ нею; но Густавъ не согласился измъвить своему Закону, ни оставить любовницы, привезенной имъ съ собою изъ Данцига (44); не тогьль быть, какъ пишутъ, и слепымъ орудіемъ пашей Политики ко вреду Швецін; требовыв отпуска, и, разгориченный виномъ, въ

присутствін Борисова Медика, Фидлера, грозился зажечь Москву, если не далутъ ему свободы выгыхать изъ Россіи: Фидлеръ сказаль о томъ Боярину Семену Годунову, а Бояринъ Царю, который, въ гиввъ отнявъ у неблагодарнаго и сокровища и города, велълъ держать его подъ стражею въ дом'ь; однакожъ скоро умилостивился и лалъ ему, вмъсто Калуги, разоренный Угличь. Густавъ (въ 1601 году) снова былъ у Царя, но уже не объдалъ съ нимъ (45); удалился въ свое помъстье, и тамъ, среди печальныхъ развалинъ, спокойно занимался Химією, до конца Борисовой жизни. Неволею перевезенный тогда въ Ярославль, а послъ въ Кашинъ, сей несчастный Принцъ умеръ въ 1607 году, жалуясь на вътренность той женщины, которой онъ пожертвовалъ блестящею долею въ Россіп. Уелиненную могилу его, въ прекрасной березовой рошв, на берегу Кашенки, видъли знаменитый Шведскій Военачальникъ, Таковъ де-ла-Гарди, и Посланникъ Карла IX, Петрей, въ царствованіе Шуйскаго (46).

переми. Между тъмъ мы имъли случай гордостію ріе съ отплатить Сигизмунду за уничиженіе, претерпънное Іоанномъ отъ Баторія. Великій Посолъ Литовскій, Канцлеръ Левъ Сапъга, пріъхавъ въ Москву, жилъ шесть недъль въ праздности, для того, какъ ему сказы-

вали, что Царь мучился подагрою. Представленвый Борису (16 Ноября 1600), Сапъга явилъ условія, начертанныя Варшавскимъ Сеймомъ для заключенія въчнаго мира съ Россією: ихъ выслушали, отвергнули и еще и всколько м всяцев в держали Сапъгу въ скучномъ уединенія, такъ, что онъ грозился състь на коня и безъ дъла увхать взъ Москвы (47). Наконецъ, булто бы изъ уваженія къ милостивому ходатайству юнаго Борисова сына, Государь велелъ Думнымъ Совътникамъ заключить перемиріе съ Литвою на 20 автъ. 11 Марта (1601 года) написали грамогу, но не хотъли именовать въ ней Сигизмунда Королемъ-Швеціи, подъ лукавымъ предлогомъ, что опъ не извъстилъ ни Осодора, ни Бориса о своемъ восшествій на тронъ отцовскій: въ самомъ же дълъ мы пользовались случаемъ мести, за старое упрямство Литвы называть Государей Россійскихъ единственно Великими Киязьями, и тъмъ еще давали себъ право на благодарность Шведскаго Властителя — право входить съ нимъ въ договоры, какъ съ законпымъ Монархомъ. Тщетно Сапъга возражалъ, требовалъ, молилъ, даже съ слезами (48), чтобы внести въ грамоту весь титулъ Королевскій: ее послали къ Сигизмунду для утвержденія съ Болриномъ, Михаиломъ Глебовичемъ Салтыковынъ, и съ Думнымъ Дьякомъ, Аоовасіемъ Власьевымъ, которые, не взирая на худое гостепрівиство въ Литвъ, успъля въ главномъ дълъ, въ чести Двора Московскаго. Сигизмундъ пред-HCT. KAP. T. XI.

водительствоваль тогда войскомъ въ Ливоніи и звалъ ихъ къ себъ въ Ригу: они сказали: «бу-«демъ ждать Короля въ Вильнѣ» — и поставили на своемъ; въ глубокую осень жили нъсколько времени на берегахъ Дивпра, въ шатрахъ; терпъли холодъ и недостатокъ (49), но принудили Короля бхать для нихъ въ Вильну, гдв начались жаркія пренія. Литовскіе вельможи говорили Салтыкову и Власьеву: «если дъйствительно хо-«тите мира, то признайте нашего Короля Швед-«скимъ, а Эстонію собственностію Польши.» Салтыковъ отвъчалъ: «Миръ вамъ нужнъе, не-«жели намъ. Эстовія и Ливонія собственность «Россіи отъ временъ Ярослава Великаго; а «Шведскимъ Королевствомъ владъетъ нынъ «Герцогъ Караъ: Царь не даетъ никому пу-«стыхъ титуловъ» . . . . «Карлъ есть измън-«никъ и хищникъ,» возражали Паны: «Государь «вашъ переставетъ ли называться въ титулъ «Астраханским» или Сибирским», если какой «нибудь разбойникъ на время завладъетъ сими «землями? Знатная часть Венгріи нынѣ въ ру-«кахъ Султана, но Цесарь именуется Венгер-«скимъ, а Король Испанскій Іерусалимскимъ.» Убъжденія остались безъ дъйствія; но Сигизмундъ, цълуя крестъ предъ нашими Послами (7 Генваря 1602) съ объщаніемъ свято хранить договоръ, примолвилъ: «клянуся именемъ Бо-«жінмъ умереть съ моимъ насл'ядственнымъ ти-«туломъ Короля Шведскаго, не уступать никому Эстоніп и въ теченіе сего лвалиатильтняго пе-

«ремирія добывать Нарвы, Ревеля и другихъ «городовъ ея, къмъ бы они ни были заняты.» Тутъ Салтыковъ выступилъ и сказалъ громко: «Король Сигизмундъ! целуй крестъ къ Велиякому Государю, Борису Осодоровичу, по точ-«нымъ словамъ грамоты, безъ всякаго прибав-«ленія — или клятва не въ клятву!» Сигизмунаъ долженъ былъ переговорить свою рѣчь, какъ требовалъ Бояринъ и смыслъ грамоты. Слълственно въ Москвъ и въ Вильнъ Политика Россійская одержала верхъ надъ Литовскою: Король уступилъ, ибо не хотълъ воевать въ одно время и съ Шведами и съ нами; устоялъ только въ отказъ величать Бориса именемъ Паря и Самодерокца: чего мы требовали и въ Москвъ и въ Вильив, но удовольствовались словомъ, что сей титулъ безспорно будетъ данъ Королемъ Борису при заключеній мира в'вчнаго, «Хорошо» (говорили Паны) «и двадцать лътъ не лить Хри-«стіанской крови: еще лучше успоконть навсе-«гла объ Державы. Двадцать льть пройдуть «скоро; а кто будетъ тогда Государемъ и въ «Литвъ и въ Россіи, неизвъстно» (50). Замътимъ еще обстоятельство достопамятное: Послы Московскіе, въ день своего отпуска пируя во дворцъ Королевскомъ, увидъли юнаго Сигизмундова сына, Владислава, и какъ бы въ предчувствіи булущаго вызвались цівловать у него руку: сей отрокъ семилътній, коему надлежало, въ возрасть юноши, явиться столь важнымъ дъйствующим в лицемъ въ нашей Исторіи, привът-

ствоваль ихъ умно и ласково; вставъ съ мъста и снявъ съ себя шляпу, вельлъ кланяться Царевичу Осодору и сказать ему, что желаетъ быть съ нимъ въ искренней дружбь. Знатный Бояринъ Салтыковъ и Аумный Дьякъ Власьевъ, который замънилъ Щелкалова въ дълахъ государственныхъ, могли, храня въ душъ пріятное воспоминаніе о юномъ Владиславъ, вселить во многихъ Россіянъ добрыя мысли о семъ, авйствительно любезномъ Королевичъ. — Возвратись, послы донесли Борису, что онъ можетъ быть увъренъ въ безопасности и тишинъ съ Литовской стороны на долгое время: что Король и Паны знаютъ, видятъ силу Россін, управляемую столь мудрымъ Государемъ, и конечно не помыслять нарушить договора ни въ какомъ случав, внутренно славя миролюбіе Царя какъ особенную милость Божію къ ихъ отечеству.

Мы сказали, что Правитель Швецін ин ве- искалъ союза Россіи: Борисъ, убъждая Герцога не мириться съ Сигизмундомъ, дозволялъ Шведамъ итти изъ Финландіи къ Дериту чрезъ Новогородское владъніе (51) и хотвль действовать вивств съ ними для изгнанія Поляковъ изъ Ливоніи. Королевскіе чиновники вздили въ Москву, наши въ Стокгольмъ съ изъявленіями взаимнаго дружества. Въ знакъ чрезвы-

чайнаго уваженія къ Борпсу, Герцогъ тайно спрашиваль у него, исполнить ли ему волю Чиновъ Государственныхъ и назваться ли Королемъ Шведскимъ? Царь совътовалъ исполнить, и немедленно, для истиннаго блага Швеціи, п темъ заслужилъ живъйшую признательность Карлову (52); совътовалъ искренно, ибо безопасность Россіи требовала, чтобы Литва и Швеція им'вли разныхъ Властителей. Но мы желали Нарвы, в для того хитрый Царь (въ Февраль 1601) объявиль Шведскимъ Посламъ, Карлу Гендрихсону и Георгію Клаусову, бывшимъ у васъ въ одно время съ Литовскимъ Канцлеромъ Сапъгою, что должно еще снова разсмотръть и торжественно утвердить мирную грамоту 1597 года (63), писанную отъ имени Осодорова и Сигизмундова; что она недъйствительна, ибо Сигизмундъ не утвердилъ ее; что обстоятельства перемънились, и что сей Король готовъ устувить намъ часть Ливоніи, если будемъ помогать ему въ войнъ съ Герцогомъ. Послы удивились. «Мы заключили миръ» (говорили опи Боярамъ) «не между **Осодоромъ** и Сигизмундомъ, а между «Швецією и Россією, до скончанія въковъ, име-«немъ Божінмъ, и добросовъстно исполнили «условія: отдали Кексгольмъ вопреки Сигизмун-"дову несогласію. Н'втъ, Герцогъ Карлъ не поевърить, чтобы Царь думаль нарушить объть, «запечатавиный цвлованіемъ креста на Святомъ «Евангелін. Если Сигизмундъ уступаеть вамъ «города въ Ливоніи, то уступаеть не свое: по-

«ловина ен завоевана Герцогомъ. И союзъ «съ Литвою надеженъ ли для Царя? Пре-«кратились ли споры о Кіевъ и Смоленскъ? «Гораздо скоръе можно согласить выгоды «Швеція в Россів: главная ихъ выгода «есть мирное, доброе сосъдство. Не самъ «ли Царь убъждалъ Карла не мириться съ «Сигизмундомъ? Мы воюемъ и беремъ го-«рода: что мъшаетъ вамъ также опол-«читься и раздълять Ливонію съ нами?» Но Борисъ, съ удовольствіемъ видя пламя войны между Герцогомъ и Королемъ, не мыслиль въ ней участвовать, по крайней мъръ до времени; заключивъ перемиріе съ Литвою, медлилъ утвердить безкорыстный миръ съ Карломъ; отпустилъ его Пословъ ни съ чемъ, и тайно склоняя жителей Эстоніи изм'єнить Шведамъ, чтобы присоединиться къ Россіи, досаждалъ ему симъ непрямодушіемъ — но въ то же время искренно доброхотствовалъ въ войнъ Ливонской: ибо торжество Сигизмундово угрожало намъ соединеніемъ Шведской короны съ Польскою, а торжество Карлово раздъляло ихъ навъки. Борисъ первый изъ Государей Европейскихъ, и всъхъ охотиве, призналъ Герцога Королемъ Швеціи, и въ сношеніяхъ съ нимъ уже давалъ ему сіе имя, когда и самъ Герцогъ еще назывался только Правителемъ.

твеная Нован, важная связь Борисова съ на-

сабдственнымъ врагомъ Швецін могла так- связь же безноковть Карла. Извъстивъ сосъд- вісю. ственныхъ и другихъ Вънценосцевъ, Императора, Елисавету, о своемъ водареніи, Борисъ долго медлилъ оказать сію учтивость Королю Датскому, Христіану; но съ 1601 года началися весьма дружелюбныя сношенія между ими (54). Въ одно время Послы Христіановы, Эске-Брокъ и Карлъ Бриске, отправились въ Москву, а наши, знатный Аворянинъ Ржевскій и Льякъ Амитріевъ, въ Копенгагенъ, для взяимнаго привътствія и для разръшенія старыхъ. безконечныхъ споровъ о Кольскихъ и Варгавскихъ пустыняхъ. Доказывая, что вся Лапландія принадлежала Норвегін, Христіанъ ссылался на Исторію Саксона Грамматика и даже на Мюнстерову Космографію (55); говориль еще, что сами Россівне издревле называють Лопландію Мурманскою или Норвежскою землею; а мы возражали, что она безъ сомнънія наша, ибо въ царствованіе Василія Іоанновича Новогородскій Священникъ Илія крестилъ ея дикихъ жителей, и еще утверждали сіс право собственности следующею повестію, основанною на преданіи тамошнихъ старцевъ (56): «Жилъ нъкогда въ Корелъ или «Кексгольм'в знаменитый Владовтель, име-«немъ Валить или Варентъ, данникъ Вели-«каго Новагорода, мужъ не обычной храб-

прости и силы: восваль, побъждаль и хотьль «господствовать надъ Лопью или Мурманскою «землею. Лопари требовали защиты сосъдствен-«ныхъ Норвежских Немцевъ; по Валить раз-«биль в Нъмцевъ, тамъ гдъ вынь Льтий по-«гость Вареніскій, и гдв онь, въ память ввкамъ, «положилъ своими руками огромный камень, въ «вышину болье сажени; сдълалъ вокругъ его «твердую ограду въ двънадцать стъит и назвалъ «ее Вавилономъ: сей камень и теперь именуется «Валитовымъ. Такая же ограда существовала на «мъстъ Кольскаго острога. Извъстны еще въ «землъ Мурманской губа Валитова и городище «Валитово среди острова или высокой скалы, «гдъ безопасно отдыхалъ витязь Корельскій. «Наконецъ побъжденные Нъмцы заключили съ «нимъ миръ, отдавъ ему всю Лопь до ръки «Ивгея. Долго славный и счастливый, Валить, «пменемъ Христіанскимъ Василій, умеръ и схо-«роненъ въ Кексгольмъ, въ церкви Спаса; Ло-«пари же съ того времени платили дань Нову-«городу и Царямъ Московскимъ.» Сіи историческіе доводы съ объяхъ сторонъ были не весьма убъдительны, и Датчане въ знакъ миролюбія желали раздълить Лабландію съ нами, вдоль пли поперегъ, на двъ равныя части; а Борисъ, изъ любви къ Христіану, уступалъ ему всѣ земли за монастыремъ Печенскимъ къ Съверу, предоставляя Датекимъ и Россійскимъ чиновникамъ на будущемъ събздв близъ Колы означить границы объихъ Державъ. Между тъмъ возобновили договоръ о свободной торговлъ Датскихъ купцевъ въ Россіи; условились и въ льль важивниемъ.

Борисъ искалъ достойнаго жениха для прелестной Царевны между Европейскими Принцами Державнаго племени, чтобы такимъ союзомъ восвысить блескъ своего Дому въ глазахъ Бояръ и Князей Россійскихъ, которые еще не давно видъли Голуновыхъ ниже себя: не успъвъ въ намъреніп отдать руку дочери, вм'єсть съ Ливовією, Густаву, сей въжный родитель и хитрый Политикъ надъялся доставить счастіе Ксеніи и выгоды Государству супруже- Герствомъ ся съ Герцогомъ Іоанномъ, бра- Даттомъ Христіановымъ, юношею умнымъ и женихъ прілтивімъ, который, подобно Густаву, могъ служить орудіемъ нашихъ властолюбивыхъ замысловъ на Эстонію, бывшую собственность Даніи. Царь предложилъ (67), и Король, не устрашенный судьбою Магнуса, обрадовался чести быть сватомъ знаменитаго Самодержца Московскаго, въ надеждъ его усерднымъ вспоможениемъ осилеть враждебную Швецію. Къ сожальнію, любонытным бумаги о семъ сватовствъ угратились (58): не знаемъ условій о Въръ, о приданомъ, ни другихъ взаимныхъ облзательствъ; но знаемъ, что Іоаннъ согласился жертвовать Ксеніи отечествомъ и быть Удъльнымъ Княземъ въ Россіи (59);

не для того ли, чтобы въ случав возможнаго несчастія, преждевременной кончины юнаго Царевича, троиъ Московскій имълъ наслъдниковъ въ семействъ Борисовомъ? о чемъ, въроятно, думалъ Царь дальновидный, съ горячностію любя сына, но любя и мысль о непрерывномъ наслъдствъ короны, въ теченіе въковъ, для своего рода. Женихъ воевалъ тогда въ Нидерландахъ подъ знаменами Испаніи: спішиль возвратиться, сълъ на Адмиральскій корабль, и вмъсть съ иятью другими приплылъ (10 Августа 1602) къ устью Наровы. Тамъ ожидала гостя ладія Царская, устланная бархатомъ (60) — и какъ скоро Герцогъ ступилъ на землю Русскую, загремъли пушки: Бояринъ Михайло Глъбовичь Салтыковъ и Думный Дьякъ Власьевъ привътствовали его, именемъ Цара, - ввели въ богатый шатеръ и поднесли ему 80 драгоц винъйшихъ соболей. Въ каретъ, блистающей золотомъ и серебромъ, Іоаннъ вхалъ въ Иваньгородъ, мимо Нарвы, гав развъвались знамена, на башняхъ и стънахъ, усъянныхъ любопытными зрителями: такъ привътствовали его и Шведы, внутренно опасаясь сего путешествія, коего цізь они уже знали или угадывали.

Гораздо искрениће честили Герцога въ Россін. Съ нимъ были Послы Христіановы, три Сенатора (Гильденстернъ, Браге и Голькъ), восемь знатныхъ сановниковъ, нъсколько Дворянъ, два Медика, множество слугъ: на каждомъ станъ, въ самыхъ бъдныхъ деревняхъ, угощали ихъ какъ бы во дворцъ Московскомъ; за объдомъ играла музыка. Въ городахъ стреляли изъ пушекъ; войско стояло въ ружьв и чиновники за чиновниками представлялись Совтлыйшему Королевичу. Бхали медленно, въ день не болве тридцати верстъ, чрезъ Новгородъ, Валдай, Торжекъ и Старицу. Путешественникъ не скучалъ; въ часы роздыха гулялъ верхомъ или по ръкамъ на лодкахъ; забавлялся охотою, стръляль птицъ; бесвдовалъ съ Бояриномъ. Салтыковымъ и Дьякомъ Власьевымъ о Россіи, желая знать ея государственные уставы и пародныя обыкновенія. Послы Христіановы совътовали ему не вдругъ перенимать наши обычаи и держаться еще Нъмецкихъ: «ъду къ Царю (говорилъ онъ) за тъмъ, «чтобы навыкать всему Русскому.» Будучи 1 Сентября въ Бронницахъ, Іоаннъ сказалъ Салтыкову: «Я знаю, что въ сей день вы празднуете «новый годъ; что Духовенство, Синклитъ и «Дворъ нынъ торжественно желають многолъ-«тія Государю: еще не им'єю счастія вид'єть его «лице, но также усердно молюся, да здрав-«ствуетъ» — спросилъ вина, и стоя пилъ Царскія чаши, вивств съ Московскими сановниками и Латскими Послами. Однимъ словомъ, Іоаннъ хотълъ любви Борисовой и любви Россіявъ. Салтыковъ и Власьевъ писали къ Царю о здоровь в и веселомъ правъ Королевича; увъломаяли обо всемъ, что онъ говорилъ и дълалъ: лаже о нарядахъ, о цвъть его атласныхъ кафтановъ, украшенныхъ золотыми или серебряными кружевами! Царь требовалъ сихъ подробностей — и высылалъ повые дары путешественнях: богатыя ткани Азіятскія, шапки низанныя жемчугомъ, поясы и кушаки драгоцѣпвые, золотыя цѣпи, сабли съ бирюзою и съ яхонтами. Наконецъ Іоаннъ изъявилъ нетерпѣніе быть въ Москвѣ: ему отвѣтствовали, что Государь боялся спѣшною ѣздою утомить его — и поѣхали скорѣе. 18 Сентября ночевали въ Тушипъ, а 19 приближились къ столицѣ.

Не только воины и люди сановитые, отъ Члеповъ Спиклита до Приказныхъ Дьяковъ, но и граждане встрътили Герцога въ полъ (c1). Выслушавъ ласковую рѣчь Бояръ, онъ сѣлъ на коня, и ъхалъ Москвою при звукъ огромнаго Кремлевского колоколо, съ Датскими и Россійскими чиновниками. Ему отвели въ Китав-город'в лучній домъ — и на другой день прислали объдъ Царскій: сто тяжелыхъ золотыхъ блюдъ съ яствами, множество кубковъ и чашъ съ винами и медами (62). 28 Сентября было торжественное представление. Отъ дому Іоаннова до Краснаго крыльца стояли богато-одътые воины: на площади Кремлевской граждане, Нъмпы, Лотва, также въ лучшемъ нарядъ. У крыльца встрътили Іоанна Коязья Трубецкій и Черкасскій, на лъствицъ Василій Шуйскій и Голицынъ, въ съняхъ первый Вельможа Мстиславскій, съ Окольничими и Дьяками. Царь и Царевичь были въ Золотой палать, въ бархатныхъ. порфирахъ, унизанныхъ крупнымъ жемчугомъ; въ ихъ коронахъ и на груди сіяли алмазы и яхонты величины необыкновенной. Увидъвъ Герцога, Борисъ и Осодоръ встали, обняли его съ нъжностію, съли съ нимъ рядомъ и долго бесьдовали, въ присутствін Вельможъ и царелворцевъ. Всъ смотръли на юнаго Іоанна съ любовію, пл'винись его красотою : Борисъ уже видъль въ немъ будущаго сына. Объдали въ Грановитой палать: Царь сидълъ на золотомъ тронь, за серебрянымъ столомъ, подъ висящею надъ инмъ короною съ боевыми часами, между Осодоромъ и Герцогомъ, уже причисленнымъ къ ихъ семейству. Угощение заключилось дарами: Борисъ и Өеодоръ сняли съ себя алмазныя цени и надели на шею Іоанну; а царедворцы поднесли ему два ковша золотые, украшенные яхонтами, въсколько серебряныхъ сосудовъ, драгоцівнныхъ тканей, Англійскихъ суконъ, Сибирскихъ мъховъ и три одежды Русскія. Но женихъ не видалъ Ксенін, въря только слуху о прелестяхъ ея, любезныхъ свойствахъ, достоинствахъ, и не обманываясь. Современники пишутъ, что она была средняго роста, полна теломъ и стройна; имела белизну млечную, волосы черные, густые и длинные, трубами лежащие на плечахъ, - лице свъжее, румяное, брови союзныя, глаза больше, черные, сивтлые, красоты несказанной, особенно, когда блистали въ нихъ слезы умиленія и жалости; не мен ве планила и душею, кротостію, благорьчісяв, умомъ и вкусомъ образованнымъ, любя книги и сладкія п'вспи духовным (63). Строгій обычай не дозволядъ показывать и такой нев'ьсты прежде времени; сама же Ксепія и Царица могли вид'ьть Іоанна скрытно, издали, какъ думали его спутники. Обрученіе и свадьбу отложили до зимы, готовясь къ тому, вм'ьсто пировъ, молитвою: родители, нев'ьста и братъ ея по'ьхали въ Лавру Тропцкую... О семъ пышномъ вы'вздъ Царскаго семейства очевидцы говорять такъ (64):

«Впереди 600 всадниковъ и 25 заводныхъ ко-«ней, блистающихъ убранствомъ, серебромъ и «золотомъ; за ними двъ кареты: пустая Царе-«вичева, обитая алымъ сукномъ, и другая, оби-«тая бархатомъ, гдъ сидълъ Государь: объ въ 6 «лошадей; первую окружали всадники, вторую «пѣшіе царедворцы. Далъе ъхалъ верхомъ юный «Өсодоръ; коня его вели знатные чиновники. «Позади Бояре и Придворные. Многіе люди бів-«жали за Царемъ, держа на головъ бумагу: у «нихъ взяли сін челобитныя и вложили въ кра-«сный ящикъ, чтобы представить Государю. «Чрезъ полчаса вытьхала Царица, въ великолъп-«ной кареть; въ другой, со всъхъ сторонъ за-«крытой, сидъла Царевна: первую везли десять «бѣлыхъ коней, вторую восемь. Впереди 40 за-«водныхъ лошадей и дружина всадниковъ, му-«жей престарълыхъ, съ длинными съдыми боро-«дами: сзади 24 Болрыни, на бълыхъ коняхъ. «Вокругъ шли 300 приставовъ съ жезлами.» — Тамъ, въ Обители тишины и святости, Борисъ

съ супругою и съ дътъми девять дней молился валь гробомъ Св. Сергія, да благословить Небо союзъ Ксевіи съ Іоанномъ.

Между твиъ жениха ежедневно честили Царскими объдами въ его домъ; присыдали ему бархаты, объяри, кружева для Русской одежды; прислали в богатую постелю, бълье шитое сереброкъ и золотомъ (65). Онъ съ ревиостио хотълъ учиться нашему языку и даже переменить Веру, какъ пишутъ (66), чтобы исповъдывать одну съ булущею супругою; вообще вель себя благоразумно и всемъ правился любезностію въ обхожденів. Но чего искренно желали и Россіяне и Латчане - о чемъ молились родители и невъста - то не было угодно Провидению... На возвратномъ пути изъ Лавры, 16 Октября, въ сель Братовщин' (67) Государь узналь о незапвой бользии жениха. Іоаниъ еще могъ писать въ нему и присладъ своего чиновника, чтобы его успоконть. Недугъ усиливался безпрестанио: открымась жестокая горичка; но Медика, Датскіе и Борисовы, не теряли надежды: Царь заклиналъ ихъ употребить все искусство, объщая имъ песлыханныя милости и награды. 19 Октября посътиль Іоанна юный Осодоръ, 27 самъ Государь, вижеть съ Патріархомъ и Боярами; упильть его слабаго, безгласнаго; ужаснулся, и сь гивномъ виниль тахъ, которые таили отъ него опасность. На другой день, ввечеру, онъ нашель Герцога уже при смерти; плакаль, крутилей: говориль: «Юноша несчастный! ты

«оставилъ мать, родныхъ, отечество, и прі-«Бхаль ко мив, чтобы умереть безвременно» (68)! Еще желая надъяться, Государь даль клятву освободить 4000 узниковъ въ случат Іоаннова выздоровленія, и просиль Датчанъ молиться Богу съ усердіемъ. Но въ 6 часовъ сего же вечера, 28 Октября, пресъклись цвътущіе дни Іоанновы, на двадцатомъ году жизни... Не только семейство Царское, Датчане, Нъмцы, но и весь Дворъ, всв жители столицы были въ горести. Самъ Борисъ пришелъ къ Ксеніи и сказалъ ей: «любезная дочь! твое счастіе и мое «утъшение погибло!» Она упала безъ чувства къ ногамъ его... Велъли оказать всю должную честь умершему. Отворили казну Царскую для бедныхъ, вдовъ и сиротъ; питали нищихъ въ дом'т, гд т скончался Іоаннъ; къ тълу приставили знатныхъ чиновниковъ; запретили его анатомить и вложили въ деревянную гробницу, наполненную ароматами, а послѣ въ мѣдную, и еще въ дубовую, обитую чернымъ бархатомъ и серебромъ, съ изображениемъ креста въ срединь и съ Латинскою надписью о достоинствахъ умершаго, о благоволеній къ нему Царя и народа Россійскаго, объ ихъ печали неутвиной. Въ день погребенія, 25 Ноября, Борисъ простился съ теломъ, обливаясь слезами, и ехалъ за нимъ въ саняхъ Китаемъ-городомъ до Бълаго. Гробъ везли на колесницъ, подъ тремя черными знаменами, съ гербомъ Даніи, Мекленбургскимъ и Голштейнскимъ; на объихъ сторовахъ шли вонны Царской дружины, опустивъ ванаъ остріе своихъ копій; за колесницею Бояре, сановники и граждане — до слободы Нѣмецкой, гдѣ, въ новой церкви Аугсбургскаго Исповъданія, схоронили тѣло Іоанново въ присутствіи Московскихъ Вельможъ, которые плакали вмѣстѣ съ Датчанами, хотя и не разумѣли умилительной надгробной рѣчи, въ коей Герцоговъ Пасторъ благодарилъ ихъ за сію чувствительность (69)....

Въроятно ли сказаніе нашего Лътописца, что Борисъ внутренно не жалблъ о смерти Гоанна, будто бы завидуя общей къ нему любви Россіянь, и страшася оставить въ немъ совмъстника для юнаго Өеодора; что Медики, узнавъ тайную мысль Царя, не см'вли излечить больнаго (70)? Но Царь хотъль, чтобы Россіяне любили его пареченнаго зятя: для того совътовалъ ему быть привътливымъ и слъдовать нашимъ обычалиъ (71); хотвлъ безъ сомивнія и счастія Ксенін; давалъ симъ бракомъ новый блескъ, новую твердость своему Дому, и не могъ перем'внить мыслей въ три нед'вли: устрашитьса, чего желаль; видъть, чего не предвидълъ, и ввёрить столь гнусную тайну зла придворнымъ врачамъ-пноземцамъ, коихъ онъ, по смерти Іоапповой, долго не пускалъ къ себъ на глаза, и которые лечили Герцога вмѣстѣ съ его собственными, Датскими врачами. Свидътели сей бользии, чиновники Христіанова Двора, издали въ свъть ея върное описаніе (72), доказывая, что

вев способы искусства, хотя и безъ усибха, были употреблены для спасенія Іоаннова. Ніть, Борисъ крушился тогда безъ лицемърія, и чувствоваль, можеть быть, казнь Небесную въ соввети, готовивъ счастіе для милой дочери и видя ее вдовою въ невъстахъ; отвергнулъ украшенія Царскія, надівль ризу печали и долго изъявлялъ глубокое уныніе (73) . . . . Все, чъмъ дарили Герцога, было послано въ Копенгагенъ: вськъ Іоанновыхъ спутниковъ отпустили туда съ новыми, щедрыми дарами; не забыли и посабдияго изъ служителей (74). Борисъ писалъ къ Христіану, что Россія остается въ неразрывномъ дружествъ съ Даніею: опо дъйствительно не разорвалося, какъ бы утверждаемое для обоихъ Государствъ печальнымъ воспоминаніемъ о судьбв юнаго Герцога, коего твло было перевезено въ Рошильдъ, долго лежавъ подъ сводомъ Московской Лютеранской церкви. Въ честь Іоанновой памяти Борисъ далъ колокола сей церкви и дозволилъ звонить въ нихъ по днямъ Воскреснымъ (75).

Но печаль не мѣшала Борису ни заниматься дѣлами государственными съ обыкновенною ревностію (76), ни думать о другомъ женихѣ для Ксеніи: около 1604 года Послы наши снова были въ Даніи, и содѣйствіемъ Христіановымъ условились съ Герцогомъ Шлезвигскимъ, Іоанномъ, чтобы одинъ изъ его сыновей, Филиппъ, ѣхалъ въ Москву жениться на Царевнъ и быть тамъ Удѣльнымъ Княземъ (77). Сіе условіе не

исполнилось единственно отъ тогдашнихъ бъдственныхъ обстоятельствъ нашего отечества.

Сношенія Россін съ Австрією были, какъ переи въ Осодорово время, весьма дружелюбны съ двй не безплодны. Думный Дьякъ Власьевъ, (въ Іюнъ 1599 года) посланный къ Императору съ извъстіемъ о Борисовомъ воцаренів, съль на Лондонскій корабль въ усть Двины и вышель на берегь въ Германін : тамъ, въ Любекъ и въ Гамбургь, знативійшіе граждане встрітили его съ великою ласкою, съ пушечною стрельбою и музыкою, славя уже извъстную милость Борисову къ Нъмцамъ и надъясь пользонаться новыми выгодами торговли въ Россін (78). Рудольфъ, изгнанный моровымъ повытріемь изъ Праги, жиль тогда въ Пильзень, гдв Власьевъ имълъ переговоры сь Австрійскими Министрами, увъряя ихъ, что наше войско уже шло на Турковъ, но что Сигизмундъ заградилъ оному въ Литовскихъ владеніяхъ путь къ Дунаю; что Царь, как в истинный брать Христіанскихъ Монарховъ и въчный недругъ Оттомановъ, убъждаеть Шаха и многихъ иныхъ Киязей Азійских убиствовать усильно противъ Султана и готовъ самолично итти на Крымцевъ, если они будутъ помогать Туркамъ; что мы непрестание внушаемъ Литовскимъ Панамъ утперанть союзъ съ Императоромъ и съ нами возведеніемъ Максимиліана на тронъ Ягеллоновъ; что миролюбивый Борисъ не усомнится даже и воевать для достиженія сей цвли, если Императоръ когда нибудь ръшится отметить Сигизмунду за безчестіе своего брата (79). Рудольфъ изъявилъ благодарность, но требовалъ отъ насъ не людей, а золота для войны съ Магометомъ III, желая только, чтобы мы смирили Хана. «Императоръ» — говорили его Министры — «любя Царя, не хочеть, чтобы онъ «подвергалъ себя опасности личной въ битвахъ «съ варварами (80): у васъ много Воеводъ му-«жественныхъ, которые легко могутъ и безъ «Царя унять Крымцевъ: вотъ главное дело! «Если угодно Небу, то корона Польская, при «добромъ содъйствіи великодушнаго Царя, не «уйдетъ отъ Максимиліана; но теперь не время «умножать число враговъ.» И мы конечно не думали дъйствовать мечемъ для возведенія Максимиліана на тронъ Польскій: ибо Сигизмундъ, уже врагъ Швецін, быль для насъ не опасиве Австрійскаго Князя въ вънцъ Ягеллоновъ; не думали, вопреки увъреніямъ Власьева, ратоборствовать и съ Султаномъ безъ необходимости: но предвидя оную - зная, что Магометъ злобится на Россію и дъйствительно велить Хану опустошать ея владенія (81) — Борисъ усердно доброхотствоваль Австріи въ войнъ съ симъ недругомъ Христіанства. Отъ 1598 до 1604 года были у насъ разные Австрійскіе чиновники и знатный Посолъ Баронъ Логау; а Думный Дьякъ

Власьевъ вторично вздилъ къ Императору въ 1603 году. Не имъемъ свъдънія объ ихъ переговорахъ; извъстно только, что Царь испомогаль казною Рудольфу (82), удерживалъ Казы-Гирея отъ новыхъ впаденій въ Венгрію и старался утвердить дружество между Императоромъ и Шахомъ Персидскимъ, къ коему вздили Австрійскіе Посланники чрезъ Москву (83), и который славно мужествовалъ тогда противъ Оттомановъ. Но знаменитый Аббасъ, ласково поздравивъ Бориса Царемъ, изъявлия готовность заключить съ нимъ тесный союзъ, а для него и съ Императоромъ отправивъ (въ 1600 году) Посланника Исеналея чрезъ Колмогоры въ Австрію, въ Римъ, къ Королю Испанскому (84) — и въ лиакъ особенной любви приславъ къ своему брату Московскому съ Вельможею Ла- Носольчинъ-Бекомъ (въ Августъ 1603 года) зла-персиджый троиз древнихъ Государей Персидскижь (45) "вдругъ оказался нашимъ недругомъ за бъдную Грузію: не споривъ съ Осолоромъ, не споря и съ Борисомъ о правъ именоваться ел верховнымъ Государемъ, хотълъ также безспорно властвовать надъ нею, и стиснулъ ее, какъ слабую жертву, въ своихъ рукахъ крова-BhIN'b.

Царь Александръ не преставалъ жало-провеваться въ Москвъ на бъдственную долю местыя въ гру- Иверіи. Послы его такъ говорили Боярамъ (86): «Мы плакали отъ невървыхъ, «и для того отдалися головами Царю пра-«вославному, да защитить насъ; но пла-«чемъ и нынъ. Наши домы, церкви и мо-«настыри въ развалинахъ, семейства въ «илъну, рамена подъ игомъ. То ли вы намъ «объщали? И невърные смъются надъ Хри-«стіанами, спрашивая: гдв же щить Царя «Бълаго? гдъ вашъ заступникъ?» Борисъ вельлъ напомнить имъ о походъ Книзи Хворостинина, съ коимъ должно было соединиться ихъ войско, и не соединилось (87); однакожь послаль въ Иверію двухъ сановниковъ, Нащокина и Леонтьева, узнать всв обстоятельства на мъсть и съ Терскими Воеводами условиться въ мърахъ для ен защиты. Тамъ сдълалась перемъна. Во время тяжкой бользни Александровой сынъ его, Давидъ, объявилъ себя Властителемъ: отецъ выздоровълъ, но сынъ уже не хотълъ возвратить ему знаковъ Державства: Царской хоругви, шапки и сабли съ полсомъ (88). Сего мало: онъ злодъйски умертвилъ всъхъ ближнихъ людей Александровыхъ. Тогда несчастный отецъ, прибъжавъ раздътый и босой въ церковь, рыдая, захлипаясь отъ слезъ, всенародно предаль сына анаеемъ и гиъву Божію, который действительно постигь изверга: Давидъ въ незапной, мучительной бользии

венустиль духъ, и Посланники наши возвратились съ извъстіемъ, что Александръ снова царствуетъ въ Иверіи, но не достоинъ милости Государевой, будучи усерднымъ рабомъ Судтана, и дерзая укорять Бориса алчностію къ дарамъ. «Мив ли» — сказаль Царь съ негодованіемъ чинъ ли прельщаться дарами нащихъ, когда мочту всю Иверію наполнить сереброми и засычнать залотомь?» Онъ не хотъль-было вильть. новаго Посла Иверскаго, Архимандрита Кирилча: по сей умный старецъ ясно доказалъ, что Нащовинъ и Леонтьевъ оклеветали Александра; савлалъ еще болве: умолилъ Государя не казшить ихъ (89), и далъ ему мысль, для будущаго върнаго соединенія Грузін съ Россією, построить каменную крыпость въ Таркахъ, мысты веприступномъ, изобильномъ и красивомъ аругую на Тузлукъ, гдъ большое озеро соляное, чного съры и селитры - а третью на ръкъ Буйнакъ, глъ пъкогда существовалъ городъ, будто бы Александромъ Македонскимъ основанный, и гав еще стоили древнія башин среди садовъ виноградитыхъ (90).

Для сего предпріятія немаловажнаго Государь выбраль двухь знатныхъ Воеводъ, Окольничихъ Бутурлина и Плещесва, которые должны были, глявь полки въ Казани и въ Астрахани, дъйствовать вибств съ Терскими Воеводами и жлать себъ вспомогательной рати Иверской, клятьенно объщанной Посломъ отъ имени Александа. Не теряли времени и не жалъли денегъ,

выдавъ изъ казны не менъе трехъ сотъ тысячь рублей на издержки похода столь отдаленнаго и труднаго (91). Войско, довольно многочисленное, выступило съ береговъ Терека (въ 1604 году) къ Каспійскому морю и видівло единственно тылъ непріятеля. Шавкаль, уже старець ветхій, лишенный эрвнія, бъжаль въ ущелья Кавказа, и Россіяне заняли Тарки. Не льзя было найти лучшаго мъста для строенія кръности: съ трехъ сторонъ высокія скалы могли служить ей вм'всто твердыхъ стънъ; надлежало укрънить только отлогій скать къ морю, покрытый лісомъ, садами и нивами; въ горахъ били ключи и надъляли жителей, посредствомъ многихъ трубъ, свъжею водою. Тамъ, на высотъ, гдъ стоялъ дворецъ Шавкаловъ съ двумя башнями, Россіяне немедленно начали строить ствну, имъя все, для того нужное: л'всь, камень, известь; назвали Тарки Новыма городома; заложили крепость и на Тузлукъ. Одии работали, другіе воевали, до Андріи или Эндрена и Теплыхъ Водъ, не встръчая важнаго сопротивленія; пленили людей въ селеніяхъ, брали хліббъ, отгоняли табуны и стада, но боялись недостатка въ събстныхъ припасахъ: для того, въ глубокую осень, Бутурлинъ послаль тысячь пять воиновъ зимовать въ Астрахань; къ счастію, они шли бережно: ибо сыновья Шавкаловы и Кумыки ждали ихъ въ пустыняхъ, напали смъло, сражались мужественно, цълый день, а ночью бъжали, оставивъ на мъстъ 3000 убитыхъ. О семъ кровопролитномъ дълъ писали Воеводы въ Москву и къ Царю Иверскому, ожидая его войска по крайпей мъръ къ веснъ, чтобы очистить всъ горы отъ непріятеля, совершенно овладъть Дагестаномъ и безпрепятственно строить въ немъ ноныя кръпости. Но не было слуха о вспомогательной ратя, ни въстей изъ несчастной Грузіи.
Александръ уже не обманывалъ Россіи: онъ
погибъ, и за насъ!

Государь, отпустивъ Кирилла (въ Мат 1604) изъ Москвы, вмъстъ съ нимъ послалъ Дворяинна Ближеней Дулы, Михайла Татищева, вопервыхъ для утвержденія Грузін въ нашемъ подланствъ, во-вторыхъ и для семейственнаго тыла, еще тайнаго. Сей сановникъ (въ Августъ 1604) не нашелъ Царя въ Загемъ: Александръ быль у Шаха, который строго вельль ему явиться съ войскомъ въ станъ Персидскій, не взирая на имя Россійскаго данника, и не страшася оскорбить тъмъ друга своего, Бориса. Сынъ Александровъ, Юрій, принялъ Татищева не только ласково, но и раболенно; славилъ величіе Московскаго Царя и плакалъ о бъдномъ отечеств'в. «Никогда (говорилъ онъ) Иверія не «бъдствовала ужаснъе нынъшняго: стоимъ подъ «ножами Султана и Шаха; оба хотять нашей -крови и всего, что имъемъ. Мы отдали себя •Россін: пусть же Россія возметь нась, не словомъ, а дъломъ! Нътъ времени медлить: скоро не кому будеть здёсь целовать креста въ безполезной върности къ ел Самодержцу. Онъ

«могъ бы спасти насъ. Турки, Персіяне, Бу-«мыки силою къ намъ врываются; а васъ зо-«вемъ добровольно: придите и спасите! Ты ви-«динь Иверію, ея скалы, ущелья, дебри: если «поставите завсь твердыни и введете въ нихъ «войско Русское, то будемъ истинно ваши, и «цълы, и неубоимся ни Шаха, ни Султана» (92). Сведавъ, что Турки идутъ къ Загему, Юрій убъждалъ Татищева дать ему своихъ Стрвлецевъ для битвы съ ними: умный Посолъ долго колебался, опасаясь безъ указа Царскаго какъ бы объявить войну Султану; наконецъ рашился удостовърить тъмъ Иверію въ дъйствительномъ правъ Борисовомъ именоваться ся верховнымъ Государемъ и далъ Юрію сорокъ Московскихъ воиновъ, которые присоединились къ пяти или шести тысячамъ Грузинскихъ, съ доблимъ Сотникомъ Михайломъ Семовскимъ; ношли впереди (7 Октября) и встрътили Турковъ сильнымъ залиомъ. Сей первый звукъ нашего оружія въ пустыняхъ Иверскихъ изумиль непріятеля: густая передовая толна его вдругь стала ръже; онъ увидель новый строй, новыхъ воиновъ; узналъ Россіянъ, и дрогнулъ, не зная ихъ малаго числа. Юрій съ своими ударилъ мужественно, и болъе гналъ, нежели сражался: ибо Турки бѣжали не оглядываясь. Казалось, что въ сей день воскресла древняя слава Иверіп: ся воины взяли четыре хоругви Султанскія и множество плънниковъ. Въ слъдующій день Юрій одержаль побъду надъ хищными Кумыками,

выль пароду трофей, уже давно ему неизвъствые, и всю честь принисаль сподвижникамъ, горсти Россіянъ, славя ихъ какъ Героевъ.

Наконецъ Александръ возвратился изъ Персін съ сыномъ Константиномъ; принявшимъ тамъ Магометанскую Въру (93), какъ мы сказали. Аббасъ, самовластно располагая Иверіею; вельть Константину собрать ев людей воинскихъ, вськъ безъ остатка, и немедленно итти къ Шанахь; даль ему 2000 своихъ лучшихъ ратниконъ, пъсколько Хановъ и Князей; далъ и тайпое повельніе, отгаданное умнымъ Татищевымъ, который безполезно остерегалъ Александра и Юрія, говоря, что дружина Персидская для нихъ еще опасибе, нежели для Турковъ; что Конставтинъ, изм'внивъ Богу Христіанскому, можеть измішить и святымъ узамъ родства. Они не смъли изъявить подозрънія, чтобы не разгиввать могущественнаго Шаха; исполняли его увазъ, собирали войско и предали себя убійцамъ. Готовясь фхать на объдъ къ Александру (12 Марта), Татищевъ вдругъ слышить стръльбу по дворцъ, крикъ, шумъ битвы; посыдаетъ своего толмача узнать, что делается - и толмачь, входя во дворецъ, видитъ Персидскихъ вонновъ съ обнаженными саблями, на землъ кровь, трупы и двъ отсъченныя головы, лежащія предъ Конставтиномъ: головы отца его и брата! Константипь-Мусульманинъ, уже объявленный Царемъ Иверін Христіанской, приказаль къ Татищеву, что Александръ убитъ нечаянно, а Юрій достойно, какъ измънникъ Шаховъ и Государя Московскаго, другъ в слуга ненавистныхъ Турковъ; что сія казнь не перемъняетъ отношеній Иверіп къ Россін; что онъ, исполняя волю великаго Аббаса, брата и союзника Борисова, готовъ во всемъ усердствовать Царю Христіанскому. Но Татищевъ уже свъдалъ истину отъ Вельможъ Грузинскихъ. Долго терпъвъ связь Александрову съ Россіею, въ надеждъ на содъйствіе Царя въ войнъ съ Оттоманами, Аббасъ, уже побъдитель, не захотълъ болъе териъть нашего, хотя и мнимаго господства въ землъ, которая считалась достояніемъ его предковъ. Онъ вразумился въ систему Политики Борисовой; увилълъ, что мы, радуясь кровопролитію между имъ и Султаномъ, для себя избъгаемъ онаго; вельлъ сыну убить отда, будто бы за приверженность къ Туркамъ, но въ самомъ дълъ за подданство Россіи, дерзкое и безразсудное для несчастного Александра (94), который исканіемъ дальняго, невърнаго заступника раздражалъ двухъ ближнихъ утъснителей. Будучи только орудіємъ Аббасовой мести и плакавъ всю ночь предъ совершеніемъ гнуснаго отцеубійства, Константинъ увърялъ Борисова Посла, что Шахъ не имълъ въ томъ участія. «Родитель мой» (говориль онъ) «сдълался жертвою междоусобія «сыновей: несчастіе весьма обыкновенное въ «нашей землъ! Самъ Александръ извелъ отца «своего, убилъ и брата: я тоже слълаль, не «зная, къ добру ли, къ худу ли для свъта. По

прайней мъръ буду върнымъ моему слову и взаслужу милость Государя Россійскаго лучше «Александра и Юрія; благодаренъ ему за кръ-«пости, основанныя имъ въ землъ Шавкаловой, «и скоро пришлю въ Москву богатые дары.» Татищевъ хотълъ не ковровъ п не тканей, а полланства; требовалъ отъ него клятвы въ върпости къ Россіи, и доказывалъ, что Царемъ Иверін можеть быть единственно Христіанинъ. Константинъ отвъчалъ, что до времени остапется Мусульманиномъ и подданнымъ Шаховымъ, но будетъ защитникомъ Христіанства и другомъ Россіи — прибавивъ : «гдъ твердый «вашъ хребеть, на который мы въ случав нужды «могли бы опереться?» Съ симъ Татищевъ долженъ быль вывхать изъ Загема, торжественно объявивъ, что Борисъ не уступаетъ Иверіи Шаху. и что Аббасъ, самовластно казнивъ Александра рукою Константина, нарушилъ счастливое дружество, которое дотолъ существовало нежду Персією и Россією. — Однимъ словомъ, мы лишились Царства: то есть, права называть его своимъ; но Татищевъ, не выважая изъ Грузін, нашель другое Царство для титула Борисова!

Виля юпаго Осодора уже близкаго къ совершенному возрасту и снова предложивъ руку дотери Датскому Принцу (95), но желая на всякій случай имъть для нее другаго мужа въ готовности. Борисъ искалъ вдругъ и невъсты и жениха въ отечествъ славной Тамари, знаменитой су-

пруги Георгія Андреевича Боголюбскаго. Посолъ Александровъ, Кириллъ, хвалилъ нашимъ Воврамъ красоту Иверскаго Царевича, Давидова сына, Теймураса, и Княжны или Царевны Карталинской, Елены, внуки Симеоновой: Татищеву велено было видеть ихъ; онъ не нашель Теймураса, отданнаго Шаху въ аманаты, и поъхалъ въ Карталинію, видъть семейство ся Владътели. Сія область древней Иверіи, менъе полвержениая набъгамъ Дагестанскихъ Кумыковъ, представляла и менъе развалинъ, нежели Восточная Грузія или Кахетія. Тамъ господствовалъ отепъ Еленинъ, Киязь Юрій, послъ Симесна, взятаго въ пленъ Турками: онъ имълъ своихъ Князей присяжниковъ (Сонскаго и другихъ), многочисленныхъ царедворцевъ, Бояръ и Свитителей; угостиль Татищева въ шатрахъ, и съ изъявленіемъ благодарности выслушаль его предложенія: первое, чтобы Юрій поддался Россів : второе , чтобы отпустиль съ нимъ въ Москву Елену и ближняго родственника своего, юнаго Князя Хоздров, если они имфють всь достоинства; нужный для чести вступить въ семейство Борисово. «Сія честь велика,» сказаль усердный Посоль: «Императоръ и Короли Швел-«скій, Датскій, Французскій искали ее ревност-«по.» Судьба Александрова ужасала Юрія; но Татищевъ возражалъ, что сей несчастный погубиль себя криводушіемъ, хотъвъ служить вмъств Парямъ върному и невърному, къ досадъ обоихъ. «Желая угодить Аббасу (говорилъ онъ).

«Александръ не далъ намъ войска, чтобы истре-«бить Шавкала; оставиль сына въ Персіи и дозволиль ему быть Магометаниномъ, то есть, «острить ножъ на отда и Христіанство; сослаль студа и виука, узнавъ о намеренін Государа явыдать за него Царевну Ксенію: нбо стра-«шился, чтобы Теймурасъ не взяль Грузія въ «приданое за Царевною; но могъ ли Великій «Царь нашъ разлучиться съ нею для бъднаго «престола Загемскаго, имъя у себя многія зна-« иснит вишія Княжества въ Удель милому зятю? «Александръ палъ, ибо не прямиль Россіи, и не «стоилъ ея сильнаго вспоможенія.» Сорокъ Московскихъ Стрвльцевъ спасли Загемъ: Татищенъ обязался немедленно прислать въ Карталинію изъ Терской крівности 150 храбрівішихъ войновъ, какъ передовую дружину, для безопасиости будущаго свата Борисова — и Юрій съ обрядами священными назвалъ себя Россійскимъ данникомъ. Тъмъ болъе желая родственнаго союза съ Царемъ, онъ представилъ на судъ Татищеву жениха и невъсту, сказавъ: «Отдаюсь -Россіи и съ Царствомъ и съ душею. Князь «Хаздрой воспитанъ моею матерью вмѣстѣ со • мною и служить мит правою рукою въ делахъ -ратныхъ; когда онъ въ полъ, тогда могу быть спокоенъ дома. Дътей у меня двое: сыяъ мое воко, а дочь сердце: веселюсь ими и въ бъд-«ствіяхъ нашего отечества; но не стою за Еле-«ну, когда такъ угодно Богу и Государю Россійскомул Въ допесени Царю, о женихъ и невъств, Татищевъ пишетъ: «Хоздрою 23 года отъ «рожденія; онъ высокъ и строенъ; лице у него «красиво и чисто, но смугло; глаза свътлые ка-«ріе, посъ съ горбиною, волосы темнорусые, «усъ тонкій; бороду уже брветь; въ разговорахъ «уменъ и ръчистъ; знастъ языкъ Турецкій и «грамоту Иверскую; однамъ словомъ, хорошъ, «но не отличенъ; въроятно, что полюбится, но «не върно . . . . Елену видълъ я въ шатръ у Ца-«рицы: она сидъла между матерью и бабкою на «золотомъ коврѣ и жемчужномъ изголовьѣ, въ «бархатной одеждъ съ кружевами, въ шапкъ «украшенной каменьями драгоцфиными. Отецъ «вельлъ ей встать, снять съ себя верхнюю одеж-«ду и шапку; вымърилъ ел ростъ деревцомъ и «подалъ мив сію мврку, чтобы сличить съ дан-«ною отъ Государя. Елена прелестна, но не чрез-«вычайно: бъла и еще нъсколько бълится; глаза «у нее черные, носъ не большой, волосы кра-«шеные; станомъ пряма, но слишкомъ тонка отъ «молодости: ибо ей только 10 лътъ; и въ лицъ «не довольно полна. Старшій брать Еленинъ «гораздо благовидиће.» Татищевъ хотћлъ везти въ Москву невъсту и жениха, говоря, что первая будетъ жить до совершенныхъ лътъ у Царицы Марін, учиться языку и навыкать обычаямъ Русскимъ. Отпустивъ съ нимъ Хоздроя, Юрій удержалъ Елену до новаго Посольства Царскаго, и тъмъ избавилъ себя отъ слезъ разлуки безполезной: ибо Елена уже не нашла бы въ Москвъ своего жениха элосчастваго! Татищевъ

долженъ былъ оставить и Хоздроя, для его безопасности, въ землъ Сонской, узнавъ, что случилось въ Дагестанъ, гдъ Турки отметили намъ съ лихвою за герой- в в дство Московскихъ Стрельцевъ въ Иверін, Россіи гав въ нъсколько дней мы лишились даго всего, кром'в добраго имени воинскаго!

Отношенія Россіи къ Константинополю были странны: Турки въ Іоанново время безъ объявленія войны приступали къ Астрахани, а въ Осодорово и къ самой Москвъ подъ знаменами Крыма; а Цари еще увъряли Султановъ въ дружелюбін (96), удивляясь симъ непріятельскимъ дыствіямъ какъ ошибкъ или недоразумъпію. Утвененный нами Шавкаль, тщетно ожилавъ вспоможенія отъ Аббаса, искаль защиты Магомета III, который вельль Лербентскому и другимъ Пашамъ своимъ въ областяхъ Каспійскихъ изгнать Россілнъ изъ Дагестана. Турки соединились съ Кумыками, Лезгинцами, Аварами, и весною въ 1605 году подступили къ Койсъ, гль начальствоваль Князь Владиміръ Долгорукій, им'вя мало вонновъ: нбо полки, ушедшіе зимовать въ Астрахань, еще не возвратились. Долгорукій зажегь крѣпость, сълъ на суда и моремъ приплылъ въ городокъ Терскій (97); а Паши осадили Бутуранна въ Таркахъ. Сей Воевода, уже старецъ лътами, славился доблестію: худо

ограждаемый ствною, еще недостроенною, онъ теряль много людей, но отразиль ивсколько приступовъ. Часть стъны разрушилась, и каменная башия, подорванная осаждающими, взлетвла на воздухъ съ лучшею дружиною Московскихъ Стръльцевъ (98). Вутурлинъ еще мужествоваль, однакожь вильлъ невозможность спасти городъ, слушалъ предложенія Султанскихъ чиновниковъ , колебался , и наконецъ , вопреки мижнію своихъ товарищей, ръшился спасти хотя одно войско. Главный Паша самъ былъ у него въ ставкъ, пировалъ и клялся ему выпустить Россілиъ съ честію, съ доспъхами, и надълять всеми нужными запасами. Но вероломные Кумыки, давъ нашимъ свободный путь изъ кръпости до степи, вдругъ окружили ихъ и начали страшное кровопролитіе. Пишуть, что добрые Россіяне единодушно обрекли себя на славную гибель; бились съ непріятелемъ злымъ и многочисленнымъ въ рукопашь, человъкъ съ человъкомъ, одинъ съ тремя, боясь не смерти, а плена. Изъ первыхъ, въ глазахъ отца, палъ сынъ главнаго начальника, Бутурлина, прекрасный юноша; за нимъ его старецъ-родитель; также и Воевода Плещеевъ съ двумя сыновьями, Воевода Полевъ, и всъ, кромъ тлжело-уязвленнаго Князя Владиміра Бахтівярова и других в немногихъ, взятыхъ за-мертво непріятелемъ, но послъ освобожденныхъ Султаномъ. - Сія битва несчастная, хотя и славная для побъжденныхъ, стоила намъ отъ шести до семи тысячь воиновъ,

и на 118 лътъ изгладила слъды Россійскаго пладънія пъ Дагестанъ.

Татищевъ возвратился уже въ новое царствованіе (99) и Борисъ, не имъвъ времени узнать о возведеніи отцеубійцы-Мусульмашива на престолъ Иверіи, до конца дней своихъ быль другомъ Аббасу, какъ врагу явнаго, опаснаго врага нашего, Султана, противъ коего мы ревностно возбуждали тогля и Азію и Европу.

Въ самыхъ переговорахъ съ Англіею Бо- дружерись изъявляль желаніе, чтобы всь Хри- ез Австіанскія Державы единодушно возстали на глею. Оттоманскую. «Не только Послы Импера-«тора и Римскіе» (100) — писаль опъ къ Елисавет в — «но и другіе пноземные пу-«тешественники увъряли насъ, что ты «будто бы въ тесной связи съ Султаномъ: омы дивились и не върили. Нътъ, ты не «будень никогда дружить злодъямъ Хри-«стіанства, и конечно пристацещь къ об-- шему союзу Госуларей Европейскихъ, «чтобы унизить высокую руку неверныхъ: «пры достойная тебя и всехъ насъ!» Но Елисавета имъла въ виду только выгоды своего купечества, и для того ласкала сачолюбію Царя знаками чрезвычайнаго къ чему уваженія. Посланника пашего, Дворанина Микулина, встрътили въ Лондонъ сь пеобыкновенною честію : въ гавани и въ връпости стръляли изъ пушекъ, когда

онъ (18 Сент. 1600) плылъ Темзою и ъхалъ городомъ въ Елисаветиной каретъ, провождаемой тремя стами чиновныхъ всадниковъ, Алдерманами, купцами въ богатомъ нарядъ, въ золотыхъ цёпяхъ (101). Улицы были тёсны для множества эрителей. Знаменитому гостю, въ одномъ изъ лучшихъ домовъ Лондона, служили Королевины люди: Елисавета прислала ему изъ своей казны блюда, чаши и кубки серебряные. Угадывали и спъшили исполнять его желанія; но онъ велъ себя умно и скромно: за все благодарилъ и ничего не требовалъ. Представление было въ Ричмонд в (14 Октября): Елисавета встала съ мъста и нъсколько шаговъ ступила на встръчу Посланнику; славила воцарение Бориса, своего брата сердечнаго, издавна милостиваго къ Англичанамь; говорила, что ежедневно молится о немъ Боеу; что имъетъ друзей между Государями Европейскими, но никого изъ нихъ не любитъ столь вседушно, какъ Самодержца Россійскаго (102); что одно изъ ен главныхъ удовольствій есть исполнять его волю. Микулинъ объдаль у Королевы, и только одинъ сидвлъ съ нею: Лорды и знатные чиновники не садились: она стоя пила чашу Борисову. Приглашаемый быть эрителемъ всего любонытнаго, Посланникъ нашъ видълъ Рыцарскія игры въ день восшествія на престолъ Елисаветы, праздникъ Орденскій Св. Георгія, богослуженіе въ церкви Св. Павла и торжественный въбздъ Королевы въ Лондонъ, ночью, при свътъ факеловъ и звукъ

трубъ, со всеми Перами и царелворцами, среди безчисленнаго множества гражданъ, исполненвыхъ усердія и любви къ своей Монархинъ. Елисавета вездъ благодарила Микулина за его присутствіе, в въ ласковыхъ съ нимъ беседахъ никогда не забывала хвалить Бориса и Россіянъ. Павненный ея милостями, сей Посланникъ имълъ случай оказать ей свое усердіе. Въ день ужасный для Лондона (18 Февраля 1601), когда несчастный Эссексъ, дерзнувъ объявить себя матежникомъ, съ пятью стами преданныхъ ему людей шель овладеть крепостію — когда вев улицы, замкнутыя цвиями, наполнились воннами и гражданами въ доспъхахъ - Микулинъ вмъстъ съ върными Англичанами вооружился для спасенія Елисаветы, какъ сама она, утишивъ бунтъ, писала къ Царю, славя доблесть его сановника (103). - Однимъ словомъ, сіе Посольство утвердило личное дружество между Борисомъ и Королевою. Хотя Елисавета, будучи врагомъ Испаніи и Австріи, не могла принять мысли Борисовой о новомъ Крестовомъ Походъ или союзъ всъхъ Державъ Христіанскихъ для изглація Турковъ изъ Европы, но удостов врила его въ томъ, что никогда не мыслила о вспоможенін Султану, и что ревностно желаетъ усивха Христіанскому оружію. Царь имѣлъ и другое сонивніе : онъ слышаль, что Англія благопріятствуетъ Сигизмунду въ войнѣ съ Шведскимъ Правителемъ; но Елисавета старалась доказать ему, что и Въра и Политика предписываютъ ей

усердствовать Карлу. Довольный сими объясиеніями, Борисъ даль новую жалованную грамоту Англичанамъ для свободной, безпошлинной торговля въ Россіи, съ особеннымъ благоволеніемъ принявъ Посланинка Елисаветина, Ричарда Ли (104), коего главнымъ дъломъ было увърить Царя въ ея дружов и величать его добродътели. «Вселенная полна славы твоей,» писалъ къ нему Ли, выважая изъ Россіи: «ибо ты, сильнайшій «нэъ Монарховъ, доволенъ своимъ, не желая «чужаго. Враги хотять быть съ тобою въ миръ «отъ страха, а друзья въ союзѣ отъ любви и «довъренности. Когда бы всъ Христіанскіе Вън-«ценосцы мыслили подобно теб'в, тогда бы цар-«ствовала тишина въ Европъ, и ни Султавъ, ни «Папа не могли бы возмутить ел спокойствія.» Узнавъ, что Борисъ имъетъ намърение женить сына, Королева (въ 1603 году) предлагала ему руку знатной, одиннадцатильтней Англичанки, украшенной р'вдкими прелестями и достоинствами; вызывалась немедленно прислать живописное изображение сей и другихъ красавицъ Лондонскихъ, и желала, чтобы Царь до того времени не искалъ другой супруги для юнаго Осодора. Но Борисъ хотель прежде знать, кто невъста, и родня ли Королевъ, увъряя, что многіе великіе Государи требують чести соединить бракомъ дътей своихъ съ его семействомъ. Кончина Елисаветы, столь знаменитой въ льтонисяхъ Британскихъ, достопамятной и въ нашей Исторіи долговременною пріязнію къ Россіи,

устранила лело о сватовстве, не прервавъ дружественной связи между Англією и Царемъ. Новый Король, Таковъ I (105), не замедлилъ извъстить Бориса о соединенів Шотландін съ Англією, и писаль: «насл'ядовавъ престоль моей итетки, желаю наследовать и твою къ ней лю-«бовь.» Посоль Іакова, Оома Смить, (въ Октябрв 1604) представивъ Борису въ даръ великоленную карету и несколько сосудовъ серебряпыхъ (108), сказалъ ему, что «Король, Англійскій в Шотландскій, сильный воинствомъ, морскимъ и сухопутнымъ, еще сильнъйшій любовію народною, только одного Московскаго Вънценосца просить о дружбъ: нбо всѣ иные Государи Епропейскіе сами ищуть въ Іаковъ: что онъ имъетъ двоякое право на сію дружбу, требул оной въ намять великой Елисаветы и своего незабиеннаго турина, Датскаго Герцога Іоанна. коего Царь любилъ столь нъжно и столь горестно оплакаль.» Борисъ сказаль, что ни съ однимъ изъ Монарховъ не былъ онъ въ такой сердечной любви, какъ съ Елисаветою, и что желаетъ навсегда остаться другомъ Англіи. Сверхъ права торговать безношлинно во всёхъ нашихъ городахъ , Таковъ требовалъ свободнаго пропуска Англичанъ чрезъ Россію въ Персію, въ Индію и въ другія Восточныя земли для отысканія пути въ Кигай, ближайшаго и вфрифишаго, нежели моремъ, около мыса Доброй Надежды, къ обоюдной пользъ Англіи и Россіи, изъясняя, что драгоц випости, перевозимыя купцами изъ земли

въ землю, оставляютъ на пути саъды золотые. Бояре удостовърили Посла въ неизмънной силь милостивыхъ грамотъ, данныхъ Царемъ гостямъ Лондонскимъ, но объявили, что жестокая война пылаетъ на берегахъ Каспійскаго моря; что Аббасъ приступаетъ къ Дербенту, Бакъ и Шамахъ; что Царь до времени не можетъ пустить туда Англичанъ, для ихъ безопасности. Съ такимъ ответомъ Смить выёхаль изъ Москвы (20 Марта 1605). Уже не было ръчн о государственномъ союзъ Англій съ Россією; одна торговля служила твердою свявію между ими, будучи равно выгодною для объихъ.

Предпочтительно благопріятствуя сей торговав, какъ важнъйшей для Россіи, Борисъ не усомнился однакожь дать и Нъмецкимъ гостямъ права новыя. Еще не довольная Осодоровою жалованною грамоганза. тою, Ганза прислада въ Москву Любскаго Бургомистра Гермерса, трехъ Ратсгеровъ и Секретаря своего, которые (3 Апръля 1603) поднесли въ даръ Государю и сыну его литыя серебряныя, вызолоченныя изображенія Фортуны, Венеры, двухъ большихъ орловъ, двухъ коней, льва, единорога, носорога, оленя, струса, пеликана, грифа и павлина (107). Купцевъ приняли какъ знативищихъ Вельможъ; угостили объдомъ на золоть. Отъ имени пятидеся-

ми-десями Нъмецкихъ союзныхъ городовъ они вручили Боярамъ челобитную, писанную убъдительно и смиренно. Въ ней было сказано, что древность ихъ торговли въ нашемъ отечествъ исчисляется не годами, а стольтіями; что въ самыя отдаленныя времена, когда Англичане, Голландцы, Французы едва знали имя Россіи, Ганза доставляла ей все нужное и пріятное для жизни гражданской, и за то искони пользовалась благоволеніемъ Державных предково Царя, правами и выгодами исключительными: о возвращении сихъ правъ молила Ганза, славя Бориса; желала торговли безпошлинной; хотъла, чтобы онъ дозволилъ ей свободно купечествовать и въ пристаняхъ Съвернаго моря, въ Колмогорахъ, въ Архангельскъ, и далъ гостиные дворы въ Новъгородъ, Псковъ, Москвъ, съ правомъ имъть тамъ церкви, какъ въ старину бывало: требовала ямскихъ лошадей для перевоза своихъ товаровъ изъ мъста въ мъсто, и проч. Царь сказаль, что въ Россіи беруть таможенную пошлину съ купцевъ Императора, Королей Испанскаго, Французскаго, Литовскаго, Датскаго; что жители вольныхъ Нъмецкихъ городовъ должны платить ее, какъ и всъ, но что половина ел, въ знакъ милости, уступается Любчанамъ (198): ибо другіе Нѣмцы суть подданные разныхъ Властителей, для коихъ ничто не обязываеть насъ быть столь безкорыстными; что одни же Любчане избавляются отъ всякаго таможеннаго осмотра, сами заявляя и цвия свой

товары по совъсти; что Ганзъ дозволяется торговать въ Архангельскъ, также купить или завести гостиные дворы въ Новъгородъ, Псковъ и Москвъ своимъ иждивеніемъ, а не Государевымъ; что всякая Въра териима въ Россіи, но строить церквей не дозволяется ни Католикамъ, ни Лютеранамъ, и что въ семъ отказано знатнъйшимъ Вънценосцамъ Европы, Императору, Королевъ Елисаветъ и проч.; что ямы учреждены въ Россіи не для купечества, а единственно для гонцевъ Правительства и для Пословъ чужеземныхъ. Въ такомъ смыслъ написали жалованную грамоту (5 Іюня), съ прибавленіемъ, что имъніе гостей, умирающихъ въ Россіи, неприкосновенно для Казны и въ целости отлается ихъ наследникамъ; что Немцы въ домахъ своихъ могутъ держать вино Русское, пиво и медъ для своего употребленія, а продавать единственно чужеземныя вина, въ куфахъ или въ бочкахъ, но не ведрами и не въ стопы. - Съ сею жалованною грамотою Послы выбхали въ Новгородъ, представили ее тамъ Воеводъ, Киязю Буйносову-Ростовскому, и требовали мъста для строенія домовъ и лавокъ; но Воевода ждалъ еще особеннаго указа, и долго, такъ, что они, лишась терпънія, убхали во Псковъ, гдъ были счастливъе: градопачальникъ немедленно отвелъ имъ, на берегу ръки Великой, вив города, мъсто стараго гостинаго двора Нъмецкаго, то есть, его развалины, памятникъ древней цвътущей торговли въ знаменитой Ольгиной родинъ. Жители радовались не менфе Любчанъ, восвоминая преданія о счастливомъ союзь ихъ города съ Ганзою; но минувшее уже не могло возвратиться, отъ перемъны въ отношеніяхъ Ганзы къ Европъ и Искова къ Россіи. Оставивъ повъренныхъ, чтобы изготовить все нужное для заведенія Конторы въ Новъгородъ и Исковъ, Гермерсъ и товарищи его спъщили обрадовать Любекъ успъхомъ своего дъла — и въ 1604 голу корабли Гамбургскіе уже начали приколить въ Архангельскъ (109).

Между Европейскими Посольствами замьтимъ еще Римскія и Флорентійское. Въ посоль-1601 году были въ Москвъ Нунціи Кли-ра мента VIII, Францискъ Коста и Дидакъ ревлій-Миранда, а другіе въ 1603 году, требуя <sup>сное</sup>. долволенія фхать въ Персію (110) : Царь вельль имъ дать суда, чтобы плыть Волгою въ Астрахань. - Фердинандъ, Великій Герцогъ Тосканскій и Флорентійскій, одинъ изъ знаменитыхъ Властителей славнаго рода Медицисовъ, великодушный другъ Генрика IV, присылаль къ Борису (въ Мартъ 1602) чиновника Авраама Люса, съ предложеніемъ своихъ услугъ для вызова въ Россію людей ученыхъ, художниковъ, ремеслевинковъ, и для доставленія ей богатыхъ естественныхъ произведеній Италіп, особенно мрамора и дерева драгоцівнаго, моремъ чрезъ наши Двинскія гавани (111).

Не имъя никакого сношенія съ Магомеезь мо-свер, томъ III, ни съ его наслъдникомъ, Ахметомъ І (112), мы узнавали всв происшествія Константинопольскія отъ Греческихъ Святителей, которые непрестанно являлись въ Москвъ за милостынею, съ иконами и съ благословеніемъ Патріарховъ. Еще Іоаннъ лалъ Аоонской Введенской Обители дворъ въ Китав-городъ у монастыря Богоявленскаго, гдв приставали ся странники-Иноки и другіе Греки, искавшіе службы въ Россін (113). Извъстія сихъ нашихъ ревностныхъ единовърцевъ о затрудненіяхъ и худомъ внутреннемъ состояніи Оттоманской Имперіи удостовъряли Бориса въ безопасности съ ея стороны, по крайней мъръ на нъсколько времени.

Государственная хитрость Борисова, по словамъ Лътописца, всего успъшнъе дъйствовала въ Ногайскихъ Улусахъ, ослабленныхъ и разоренныхъ междоусобіемъ ихъ Властителей, коихъ будто бы ссориди Намъстники Астраханскіе (114). Вопреки Автописцу, бумаги государственныя представляють Бориса миротворцемъ Ногаевъ, по крайней мъръ главнаго ихъ Улуса, Волжскаго или Уральскаго, который со временъ знаменитаго отца Сююнбеки, Юсуфа, имълъ всегда одного Князя и трехъ чиновниковъ-Властителей: Нурадына, Тайбугу и Кокувата (115), но тогда повиновался

лвумъ Князьямъ, Иштереку, сыну Тинъ-Ахматову, и Янараслану, Урусову сыну, исполненпымъ ненависти другъ ко другу. На приказъ Борисовъ, чтобы они жили въ любви и въ братствъ, Янарасланъ отвъчалъ: «Царь Московскій «желаеть чуда: велить овцамъ дружиться съ «волками и пить воду изъ одной проруби!» Бояринъ Семенъ Годуновъ, уполномоченный Царемъ, прівхаль въ Астрахань, собраль тамъ (въ Нолоръ 1604) Ногайскихъ Вельможъ, объявиль Иштерека первымъ или старъйшимъ Княземъ и взялъ съ него клятвенную грамоту въ томъ, чтобы ему и всему Исманлову племени служить Россіи и биться съ ея врагами до последняго издыханія, не давать никому Княжескаго и Нурадынскаго достоинства безъ утвержденія Государева, не имъть войны междоусобной, не споситься съ Шахомъ, Султаномъ, Хавомъ Крымскимъ, Царями Бухарскимъ и Хивинскимъ, Ташкенцами, Ордою Киргизскою, Шавкаломъ и Черкесами – кочевать въ степяхъ Астраханскихъ у моря, по Тереку, Кумъ и Волгъ оволо Царицына — перезвать къ себъ Улусъ Казыевъ или овладъть имъ, чтобы отъ моря Чернаго до Каспійскаго и далье, на Востокъ и Съверъ, не было въ степяхъ иной Орды Ногайской, кром'в Иштерековой, върной Царю Московскому. Улусъ Казыевъ, отдъляясь отъ Волжскаго и кочуя близъ Азова съ своимъ Княземъ Барангазыемъ, зависвлъ отъ Турковъ и Крымцевъ, часто искалъ милости въ Царъ, объ-

щаль служить Россіи, в ролометвоваль и грабилъ въ ен владвніяхъ: чтобы унять или совершенно истребить его, Борисъ вельль Донскимъ Козакамъ помогать Иштереку, и приславъ ему въ даръ богатую саблю, писаль: «она будеть или на me'в зло-«л'вевъ Россіи или на твоей собственной.» Сей Князь исполнилъ условіе и непрестанно тесниль Ногаевъ Азовскихъ, такъ, что многіе изъ нихъ сділались нищими и продавали дътей своихъ въ Астрахани. -Третій Ногайскій Улусь (116), именуясь Альтаульскимъ, занималъ степи въ окрестностяхъ Синяго моря или Арала, и находился въ тъсной связи съ Бухарією и съ Хивою: Иштерекъ долженъ былъ также склонять его Мурзъ къ подданству Россійскому, соединенному съ важною выгодою въ торговав: Борисъ, дозволяя върнымъ Ногаямъ мирно купечествовать въ Астрахани, освобождаль ихъ отъ всякой пошлины.

Представивъ въ семъ обозрѣніи важнѣйшія д'війствія Борисовой Политаки, Европейской и Азіятской — Политики вообще благоразумной, не чуждой властолюбія, но дала умъреннаго: болъе охранительной, нежели виут-Борисовы внутри Государства, въ законодательствъ и въ гражданскомъ образованіи Россіи.

Въ 1599 году Борисъ, въ знакъ любви жалова Патріарху Іову, возобновилъ жалован- граноную грамоту, данную Іоанномъ Митропо- та Палиту Аванасію, такого содержанія, что всь тулюди Первосвятителя, его монастыри, чиновинки, слуги и крестьяне ихъ освобождаются отъ въдомства Царскихъ Бояръ, Наместинковъ, Волостелей, Тіуновъ, и не судятся ими ни въ какихъ преступленіяхъ, кром'в душегубства, завися единственно оть суда Патріаршаго; увольняются также отъ всякихъ податей казенныхъ. Сіе древвее государственное право нашего Духовенства оставалось неизменнымъ и въ царствованіе Василія Шуйскаго, Михаила и сына его (117).

Законъ объ укрвилении сельскихъ работинковъ . цълію своею благопріятный для Запонъ владъльцевъ среднихъ или неизбыточ- страпыхъ, какъ мы сказали (118), имълъ однавожь и для нихъ вредное следствіе, частыин побъгами крестьянъ, особенно изъ селеній мелкаго Дворянства : влад'вльцы искали бъглецовъ, жаловались другъ на друга въ ихъ укрывательствъ, судились, разорились (118). Зло было столь велико, что Борисъ, не желая совершенно отм'внить закона благонам вреннаго, решился объявить его только временнымъ, и въ 1601 году снова дозводилъ земледъльцамъ госполь малочиновныхъ, Детей Боярскихъ

и другихъ, вездъ, кромъ одного Московскаго Увзда, переходить въ извъстный срокъ отъ владъльца къ владъльцу того же состоянія, но не всімъ вдругь, и не боліве, какъ по два вм'вст'в; а крестьянамъ Бояръ, Дворянъ, знатныхъ Дьяковъ, и казеннымъ. Святительскимъ, монастырскимъ велълъ остаться безъ перехода на означенный 1601 годъ (120). Увъряють, что измънение устава древияго и нетвердость новаго, возбудивъ негодованіе многихъ людей, имфли вліяніе и на бъдственную судьбу Годунова; но сіе любопытное сказаніе Историковъ XVIII в ька (121) не основано на извъстіяхъ современниковъ, которые единогласно хвалятъ мудрость Бориса въ дълахъ государственныхъ.

Хвалили его также за ревность искоренять грубые пороки народа. Несчастная страсть къ кръпкимъ напиткамъ, болъе или менве свойственная всемъ народамъ Съвернымъ, долгое время была осуждаема въ Россіи единственно учителями Христіанства и мивніемъ людей нравственныхъ. Іоаннъ III и внукъ его хотъли ограничить ея неумфренность закономъ, и наказывали оную какъ гражданское преступление (122). Можетъ быть, не столько для умноженія Царскихъ доходовъ, сколько для обузданія невоздержныхъ; Іоаннъ IV налагалъ пош-

патей- лину на вареніе пива и меда. Въ Осодорово вы. время существовали въ большихъ городахъ выенные питейные домы, гдф продавалось в вино х.тьбное (123), неизвъстное въ Европь до XIV въка; но и многіе частные люди торговали кръпкими напитками, къ распространению пьянства : Борисъ строго запреталь сію вольную продажу, объявивь, что скорве помилуеть вора и разбойника, нежели корчемниковъ; убъждалъ ихъ жить инымъ способомъ и честными трудами; обыщаль дать имъ земли, если они желають заняться хлебонашествомъ (124): но тогьвъ тъмъ, какъ пишутъ, воздержать пародъ отъ страсти равно вредной и гнуспой, Царь не могъ истребить корчемства, и самые казенные питейные домы, наперерывъ откупаемые за высокую цену, служили м'встомъ разврата для людей сла-

Въ усердной любви къ гражданскому об-любови разованию Борись превзошелъ всъхъ древсова въ въйшихъ Въщеносцевъ Россіи, имъвъ напросившение завести школы и даже Упиверси в просившение (125), чтобы учить молодыхъ Росшанъ языкамъ Европейскимъ и Маукамъ: въ 1600 году онъ посылалъ въ Германію Нъща, Іоанна Крамера, уполномочивъ его всеать тамъ и привезти въ Москву Професторовъ и Докторовъ. Сія мысль обрадовала въ Европъ миогихъ ревностныхъ друзей просивщенія: одинъ изъ нихъ, учитель Правъ, именемъ Товіа Лонціусъ, нисалъ

Mor. Kap. T. XI.

къ Борису (въ Генваръ 1601): «Ваше Царское «Величество хотите быть истиннымъ отцемъ «отечества и заслужить всемірную, безсмертную «славу. Вы избраны Небомъ совершить дъло «великое, новое для Россіи: просвътить умъ «вашего народа несмътнаго, и тъмъ возвысить «его душу вм'вст'в съ государственнымъ могуще-«ствомъ, следуя примеру Египта, Греціи, Рима «и знаменитыхъ Державъ Европейскихъ, цвъ-«тущихъ Искусствами и Науками благородны-«ми.» Сіе важное нам'вреніе не исполнилось, какъ пишутъ, отъ сплыныхъ возраженій Духовенства, которое представило Царю, что Россія благоденствуетъ въ миръ единствомъ Закона и языка; что разность языковъ можетъ произвести и разность въ мысляхъ, опасную для Церкви (126); что во всякомъ случав неблагоразумно ввърить учение юношества Католикамъ и Лютеранамъ. Но оставивъ мысль заводить Университеты въ Россіи, Царь послалъ 18 молодыхъ Боярских влюдей въ Лондонъ, въ Любекъ и во Францію, учиться языкамъ иноземнымъ, такъ же, какъ молодые Англичане и Французы вздили тогла въ Москву учиться Русскому. Умомъ естественнымъ понявъ великую истину, что народное образование есть сила государственная, и виля несомнительное въ ономъ превосходство другихъ Европейцевъ, онъ звалъ къ себъ изъ. Англін, Голландін, Германін, не только лекарей, художниковъ, ремесленниковъ, но и людей чиновныхъ въ службу. Такъ Посланникъ нашъ.

Микулинъ, сказалъ въ Лондонъ тремъ путе**мествующимъ** Баронамъ Нъмецкимъ, что если они желають изъ любопытства видъть Россію, то Царь съ удовольствіемъ приметъ ихъ и съ честію отпустить; но если, любя славу, хотять служить ему умомъ и мечемъ въ дълъ воинскомъ, наравив съ Князьями Владетельными, то удиватся его ласкъ и милости (127). Въ 1601 году Ворисъ съ отменнымъ благоволениемъ принялъ въ Москвъ 35 Ливонскихъ Дворянъ и гражданъ, изгнанныхъ изъ отечества Поляками. Они не смъли итти во дворецъ, будучи худо одъты: Царь вельлъ сказать имъ: «хочу видъть людей, а не платье;» объдаль съ ними; утъщаль ихъ и тронуль до слезъ увъреніемъ, что будеть имъ вивсто отца: Дворянъ сдвлаетъ Князьями, мъщанъ Дворянами; далъ каждому, сверхъ богатыхъ тканей и соболей, пристойное жалованье и помъстье (128), не требуя въ возмездіе ничего, вром в любви, в врности и молитвы о благоденствін его Дома. Знативищій изъ нихъ, Тизенгаузенъ, клидся именемъ всёхъ умереть за Бориса, и сін добрые Ливонцы, какъ увидимъ, не обнанули Царя, съ ревностію вступивъ въ его Намецкую дружину. Вообще благосклонный къ лодамъ ума образованнаго, онъ чрезвычайно любилъ своихъ иноземныхъ Медиковъ (129), ежелиевно виделся съ ними, разговаривалъ о делахъ государственныхъ, о Въръ; часто просилъ вув за него молиться, и только въ удовольствіе вив согласился на возобновление Лютеранской

церкви въ Слобод в Яузской. Пасторъ сей церкви, Мартинъ Беръ, коему мы обязаны любопытною Исторією временъ Годунова и сабдующихъ, нишетъ: «мирно слушая «ученіе Христіанское и торжественно сла-«вословя Всевышняго по обрядамъ Въры «своей, Нъмцы Московскіе плакали отъ «радости, что дожили до такого счастія!»

Признательность иноземцевъ къ милопо- стамъ Царя не осталась безплодною для вое его славы: мужъ ученый, Филлеръ, жигоду- тель Кенигсбергскій (брать одного изъ Бопову: рисовыхъ Медиковъ) сочиниль ему въ 1602 году на Латинскомъ языкъ похвальное слово (130), которое читала Европа, и въ коемъ Ораторъ уподобляеть своего Героя Нумв, превознося въ немъ законодательную мудрость, миролюбіе и чистоту правовъ. Сію последнюю хвалу действительно заслуживалъ Борисъ, ревноствый наблюдатель всъхъ уставовъ церковныхъ и правилъ благочинія, трезвый, воздержный, трудолюбивый, врагь забавъ сустныхъ и примъръ въ жизни семейственной, супругъ. горач- родитель пъжный, особенно къ милому, вори- ненаглядному сыну, котораго онъ любилъ сова въ до слабости (131), ласкалъ непрестанно, называль своимъ велителемъ, не пускалъ

никуда отъ себя, воспитываль съ отмѣннымъ стараніемъ, даже училъ Наукамъ: любопытнымъ памятникомъ географиче-

скихъ свъльній сего Царевича осталась ландкарта Россій, изданная подъ его имепемъ въ 1614 году Нъмцемъ Герардомъ (132). Готовя въ сынъ достойнаго Монарха для великой Державы и заблаговременно пріучая вебхъ любить Осодора, Борисъ въ дълахъ вившнихъ и внутреннихъ давалъ ему право ходатая, заступника, умирителя (133); ждаль его слова, чтобы оказать милость и снисхождение, авиствуя и въ семъ случав безъ сомивнія какъ искусный Политикъ. во еще болье какъ страстный отецъ, и своимъ семейственнымъ счастіемъ доказыван, сколь неизъяснимо сліяніе добра и зла ть серицѣ человѣческомъ!

Но время приближалось, когда сей му- начало дрый Властитель, достойно славимый тогда 6 t л въ Европъ за свою разумную Политику, любонь къ просвъщению, ревность быть истиннымъ отцемъ отечества, - наконецъ за благоправіе въ жизни общественной и семейственной, долженъ быль вкусить горькій плодъ беззаконія и сділаться одною изъ удивительныхъ жертвъ суда Небеснаго. Предтечами были внутреннее безпокойство Борисова серлца и разные бълственные случан, конмъ онъ еще усильно противоборствоваль тверлостію духа, чтобы вдругь оказать себя слабымъ и какъ бы безпомощнымъ въ последнемъ явлении

## ГЛАВА И.

Продолжение парствования Бори-

r. 1600 - 1605.

Блестащее властвованіе Годунова. Молитва о Царѣ. Подозрѣнія Борисовы. Гонеція. Гололъ. Новыя зданія въ Кремлѣ. Разбои. Порочные нравы. Мнимыя чудеса. Явленіе Самозванца. Поведеніе и наружность обманщика. Іезуиты. Свиданіе Лжедимитрія съ Королемъ Польскимъ. Письмо иъ Пацѣ. Собраніе войска. Договоры Лжедимитрія съ Мнишкомъ. Мѣры взитыя Борисомъ. Первая измѣна. Витязь Басмановъ. Робость Годунова. Общее расположеніе умовъ. Великодушіе Борисово. Битва. Поляки оставляють Самозванца. Честь Басманову. Побѣда Воеводъ Борисовыхъ. Осада Кромъ. Письмо Самозванца иъ Борису. Кончина Годунова.

Г. 1600-1605.

Достигнувъ цѣли, возникнувъ изъ ничтожности рабской до высоты Самодержца, усиліями неутомимыми, китростію неусыпною, коварствомъ, пропсками, злодѣйствомъ, наслаждался ли Годуновъ въ полной мѣрѣ своимъ величіемъ, коего алкала душа его — величіемъ купленнымъ столь дорогою цѣною? Наслаждался ли и чистѣйшимъ удовольствіемъ души, благотюря подданнымъ, и темъ заслуживая любовь отечества? По крайней мъръ не долго.

Первые два года сего царствованія казались лучинимъ временемъ Россін съ XV въка блестаили съ ея возстановленія (134): она была влястна вышней степени своего новаго могуще- Борвства, безопасная собственными силами и счастіемъ вившнихъ обстоятельствъ, а внутри управляемая съ мудрою твердостію и съ кротостію необыкновенною. Борисъ исполнилъ обътъ Царскаго вънчанія, и справедливо хотель именоваться отцемъ парода, уменьшивъ его тягости; отцемъ спрыхъ и бъдныхъ, изливая на нихъ щепроты безпримърныя; другомъ человъчества, не касаясь жизни людей, не обагряя земли Русской ни каплею крови, и наказывая преступниковъ только ссыдкою (135). Кунечество, мен'ве ствсияемое въ торговль; войско, въ мирной тишинъ осыпаемое наградами; Дворяне, Приказные люди, знаками милости отличаемые за ревностную службу; Спиклить, уважаемый Царемъ лательнымъ и совътолюбивымъ; Духовенство, честимое Царемъ набожнымъ одиныт словомъ, все государственныя состоянія могли быть довольны за себя и еще довольные за отечество, видя, какъ Борисъ въ Европъ и въ Азін возвеличиль имя Россіи безъ кровопролитія и безъ тягоствиго напряженія силь ея; какъ радбеть о

благь общемъ, правосудін, устройствъ. И такъ не удивительно, что Россія, по сказанію современниковъ (136), любила своего Вънценосца, желая забыть убіеніе Димитрія или соми вваясь въ опомъ!

Но Вънценосецъ зналъ свою тайну, и не имъль утъщенія верить любви народной; благотворя Россіи, скоро началь удаляться отъ Россіянъ ; отм'янилъ уставъ временъ древнихъ: не хотълъ, въ извъстные дин и часы, выходить къ народу, выслушивать его жалобы и собственными руками принимать челобитным (137); являлся ръдко, и только въ пъпиности недоступной. Но убъган людей - какъ бы для того, чтобы лицемъ Монарха не напомнить имъ лице бывшаго раба Іоаннова — онъ хотъль невилимо присутствовать въ ихъ жилищахъ или въ мысляхъ, и не довольный обыкновенною молитвою въ храмахъ о Государъ и Государств'ь, вел'влы искуснымъ книжнимонт камъ составить особенную для чтенія во всей Россіи, во всьхъ момахъ, на трапезахъ и вечеряхъ, за чашами, о душевномъ спасеціи и тваесномъ здравіи «Слуги Бо-«жія, Царя Всевышнимъ избраннаго и пре-«вознесеннаго, Самодержца всей Восточ-«ной страны и Съверной; о Царицъ и дъ-«тяхъ ихъ; о благоденствін и тишинъ оте-«чества и Церкви подъ скинтромъ единаго «Христіанскаго В'виценосца въ мір'в, что-

«бы вс-в иные Властители предъ нимъ уклочивансь и рабски служили ему, величая ния его отъ моря до моря и до конца все-«ленныя; чтобы Россіяне всегда съ умиле-«ніемъ славили Бога за такого Монарха, «коего умъ есть пучина мудрости, а сердце висполнено любви и долготерпънія; чтобы опсь земли трепетали меча нашего, а земля «Русская непрестапно высилась и расши-«рялась; чтобы юныя, цвътущія вътви Бо-\*рисова Дому возрасли благословеніемъ • Небеснымъ и непрерывно осъняли оную «до скончанія в'вковъ» (138)! То есть, святое авиствіе души человіческой, ен таинственное спошеніе съ Небомъ, Борисъ дертиль осквернить своимъ тщеславісмъ и лицем вріемъ, заставивъ народъ свидательствовать предъ Окомъ Всевидлицимъ о доброльтеляхъ убійцы, губителя и хищника! . . . Но Годуновъ, какъ бы не страшась Бога, тымъ болке страшился людей, и еще подоло ударовъ Судьбы, до изм'внъ счастія и воря полданныхъ, еще спокойный на престолъ, искрению славимый, искрению любимый, уже не зналъ мира душевнаго; уже чувствоналъ, что если путемъ беззаконія можно достигнуть величія, то величіе и блаженство, самое земное, не одно знаме-

Сіс впутреннее безпокойство души, неиз-

Царъ несчастными дъйствівми подозрънія, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россію. Мы видели, что онъ, насансь рукою вънца Мономахова, уже мечталъ о тайныхъ ковахъ противъ себя, ядъ, чародъйствъ (139): ибо естественно думалъ, что и другіе, подобно ему, могли имъть жажду къ верховной власти, лицемъріе и дерзость. Нескромно открывъ боязнь свою, и взявъ съ Россіянъ клятву постыдную, Борисъ столь же естественно не довърялъ ей: хотьль быть на стражв неусынной, все видъть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы; возстановиль для того бъдственную Іоаннову систему доносовъ и ввърилъ судьбу граждавъ, Дворянства, Вельможъ сонму гнусныхъ извътниковъ.

Первою знаменитою жертвою подозрѣнія и доносовъ быль тотъ, съ къмъ Годуновъ жилъ нъкогда душа въ душу, кто охотно дълилъ съ нимъ милость Іоаннову и страдалъ за него при Өеодоръ (140) — свойственникъ Царицы Марін, Бѣльскій. Спагоне- сенный Годуновымъ отъ злобы народной во время Московскаго мятежа, но оставленный надолго въ честной ссылкъ, снова призванный ко Двору, но безъ всякаго отличія, и въ самое царствованіе Бориса удостоенный только второстепеннаго Думнаго сана, сей главный любимецъ Грознаго, считая себя благод втелемъ Годунова,

могъ быть или казаться недовольнымъ, следственно виновнымъ въ глазахъ Царя, имъя егде и другую, важивищую вину за собою: онъ зналъ лучше иныхъ глубину Борисова сердца! Въ 1600 году Царь послаль его въ дикую степь строить новую криность Борисовъ на берегу Донца Свверскаго (141), безъ сомнънія не въ знакъ милости; но Бъльскій, стыдясь представлять лице уничиженнаго, ъхалъ въ отдаленныя пустыни какъ на знативишее Воеводство, съ необыкновенною пышностію, съ богатою казною и множествомъ слугъ; велълъ заложить городъ своимъ, а не Царскимъ людямъ; ежедневно угощаль Стрельцевъ и Козаковъ, давалъ имъ одежлу и деньги, не требуя ничего отъ Государи. Следствіемъ было то, что новую крепость построили скорве и лучше всвхъ другихъ крвностей; что делатели не скучали работою, любя, слави начальника; а Царю донесли, что начальникъ, милостію прельстивъ войновъ, думаеть объявить себя независимымъ и говоритъ: «Бофрист Царь въ Москвв, а я Царь въ Борисо-«във (142)! Сію клевету, основанную, в'вроятно, на тщеславін и какомъ нибудь неосторожномъ словъ Бъльскаго, приняли за истину (ибо Годувовъ желалъ избавиться отъ стариннаго, безповойнаго друга) - я решили, что онъ достоинъ сверти: но Царь, хвалясь милосердіемъ, велълъ только взять у него им'вніе, и выщинать ему асю длиниую, густую бороду, избравъ Шотландскаго Хирурга Габрісля для совершенія такой

новой казни. Бъльскій снесть позоръ, и загоченный въ одинъ изъ Низовыхъ городовъ, дожилъ тамъ до случая отметить неблагодарному хотя въ могилъ. Умный, опытный въ дълахъ государственныхъ, сей преемникъ Малюты Скуратова былъ ненавистенъ Россіянамъ страшными воспоминаніями своихъ дней счастлявыхъ, а пноземцамъ своею жестокою къ нимъ непріязнію, которою онъ могъ гнѣвить и Бориса, ихъ ревностнаго покровителя. Мало жалъли о старомъ, безродномъ временщикъ; но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнъйшей для знатныхъ родовъ и для всего отечества.

Намять добродътельной Анастасіи и свойство Романовыхъ-Юрьевыхъ съ Царскимъ Домомъ Мономаховой крови были для нихъ правомъ на общее уважение и самую любовь народа. Бояринъ Никита Романовичь, достойный сей любви и личными благородными качествами, оставилъ 5 сыновей: Оедора, Александра, Михайла, Ивана и Василія, въ последній часъ жизни моливъ Годунова быть имъ вмъсто отца (143). Честя ихъ наружно - давъ старшимъ, Оедору и Александру, Боярство, Михайлу санъ Окольничаго, и женивъ своего ближняго, Ивана Ивановича Годунова, на ихъ меньшей сестръ, Иринъ (144) -Борисъ внутренно опасался Романовыхъ, какъ совмъстниковъ для его юнаго сына: ибо носилась молва, что Осодоръ, за ивсколько времени до кончины, мыслиль объявить старшаго изъ

вихъ наследникомъ Государства (145): молва, въроятно, несправедливая; но они, будучи единокровными Анастасін и двоюродными братьями Өеодора, казались народу ближайшими къ престолу. Сего было достаточно для злобы Борисовой, усиленной насказами родственниковъ Парскихъ (146); но гоненіе требовало предлога, если не для уснокоенія сов'єсти, то для минмой безонасности гонителя, чтобы личиною закона прикрыть злодейство, какъ иногда поступаль Грозный и самъ Борисъ, избавляя себя отъ ненавистныхъ ему людей въ Осодорово время. Належиваними извътниками считались тогда рабы: желая оболрить ихъ въ семъ предательствъ, Царь не устыдился явно наградить одного изъ слугь Боярина, Князя Оедора Шестунова, за ложный донось на господина въ недоброхотствъ въ Вънценосцу (147): Шестунова еще не тронули, по всенародно, на площади, сказали клеветинку милостивое слово Государево, дали вольпость, чинъ и помъстье. Между тъмъ шепталя слугамъ Романовыхъ, что ихъ, за такое же усердіе, ждеть еще важивішая милость Царская; и главный клевреть новаго тираиства, новый Малюта Скуратовъ, Вельможа Семенъ Годуновъ, изобразь способъ уличить невинныхъ въ злотыствы, падъясь на общее легковърје и невъжество: подкупнаъ казначея Романовыхъ (148), лаль ему мъшки наполненные кореньями, вельть спратать въ кладовой у Боярина Алексан-

дра Никитича и донести на своихъ господъ, что они, тайно занимаясь составомъ яда, умышляють на жизнь Венценосца. Вдругъ сделалась въ Москвъ тревога: Синклить и всъ знатные чиновники спъшатъ къ Патріарху; посылаютъ Окольничаго Михайла Салтыкова для обыска въ кладовой у Болрина Александра; находять тамъ мѣшки, несутъ къ Іову, и въ присутствіи Романовыхъ высыпаютъ коренья, будто бы волшебные, изготовленные для отравленія Царя. Всь въ ужасъ - и Вельможи, усердные подобно Римскимъ Сенаторамъ Тиберіева или Неронова времени, съ воплемъ кидаются на мнимыхъ злодвевъ, какъ дикіе звъри на агицевъ, - грозно требують отвъта и не слушають его въ шумъ. Отдаютъ Романовыхъ подъ крѣпкую стражу и велятъ судить, какъ судитъ беззаконіс.

Сіе дъло есть одно изъ гнуснъйшихъ Борисова ожесточенія и безстыдства. Не только Романовымъ, но и всёмъ ихъ ближнимъ вадлежало погибнуть, чтобы не осталось мстителей на землё за невинныхъ страдальцевъ. Взяли Князей Черкасскихъ, Пестуновыхъ, Ръининыхъ, Карповыхъ, Сицкихъ: знатнъйшаго изъ послъднихъ, Князя Ивана Васильевича, Намъстника Астраханскаго, привезли въ Москву скованнаго съ женою и сыномъ. Допрашивали, ужасали пыткою, особенно Романовыхъ (149): мучили, терзали слугъ ихъ, безжалостно и безполезно: никто не утъщилъ тирана клеветою на самого себя или на другихъ; върпые рабы уми-

рали въ мукахъ, свидътельствуя единственно о невинности господъ своихъ предъ Царемъ и Богомъ. Но судін не дерзали сомивваться въ истинь преступленій, столь грубо вымышленнаго, и прославили неслыханное милосердіе Царя, когда онъ велълъ имъ осудить Романовыхъ, со всьми ихъ ближними, единственно на заточение. какъ уличенныхъ въ измини и въ злодъйскомъ намърени извести Государя средствами волшебства. Въ 1юнь 1601 года исполнился приговоръ Бопрскій (150): Оедора Никитича Романова, (бутутаго знаменитаго Герарха), постриженнаго в названнаго Филаретомъ, сослали въ Сійскую Антонісву Обитель; супругу его, Ксенію Иваповну, также постриженную и названную Марвою, въ одинъ изъ Заонежскихъ погостовъ; тещу Ослорову, Дворянку Шестову, въ Чебоксары, въ Никольскій Дівичій монастырь; Александра Никитича въ Усолье-Луду, къ Бълому морю; третьяго Романова, Михайла, въ Великую Пермь, въ Ныробскую волость; четвертаго, Ивана, въ Пелымъ; пятаго, Василья, въ Яренскъ; зятя ихъ, Киязя Бориса Черкасскаго, съ женою и съ лътьми ел брата, Оедора Никитича, съ шестильтиимъ Михаиломъ (будущимъ Царемъ!) и съ юною дочерью, на Бълоозеро (181); сына Борасова, Киязя Ивана, въ Малмыжъ на Вятку; Кимля Ивана Васильевича Сицкаго въ Кожеозерскій монастырь, а жену его въ пустыню Сумскаго Острога; другихъ Сицкихъ, Осдора и Владиміра Шестуновыхъ, Карповыхъ и Киязей

Рыппаныхъ въ темницы разныхъ городовъ: одного же изъ послъднихъ, Воеводу Яренскаго, будто бы за расхищение Царскаго достояния, въ Уфу (152). Вотчины и помъстья опальныхъ роздали другимъ; имъние движимое и домы взяли въ казну.

Но гоненіе не кончилось ссылкою и лишеніемъ собственности: не въря усердію или строгости мъстныхъ начальниковъ, послали съ несчастными Московскихъ Приставовъ, конмъ надлежало смотръть за ними неусыпно, давать имъ нужное для жизни и доносить Царю о каждомъ ихъ словъ значительномъ. Никто не смълъ взглянуть на оглашенныхъ изминниковъ, ни ходить близъ уединенныхъ домовъ, гдв они жили. виъ городовъ и селеній, вдали отъ большихъ дорогъ; пъкоторые въ землянкахъ, и даже скованные. Въ монастырь Сійскій не пускали богомольцевъ, чтобы кто нибудь изъ нихъ не доставилъ письма Оедору Никитичу, Иноку невольному, но ревностному въ благочестіи: коварный Приставъ, съ умысломъ заговаривая ему о Дворъ, семействъ и друзьяхъ его, доносилъ Царю, что Филаретъ не находитъ между Боярами и Вельможами ни одного весьма умнаго, способнаго къ дъламъ государственнымъ, кромъ опальнаго Богдана Бъльскаго, и считаетъ себя жертвою ихъ злобныхъ навътовъ (153); что хотя занимается единственно спасеніемъ души, но тоскуеть о жень и дътяхъ, не зная, гдъ они безъ него сиротствуютъ, и моля Бога о скоромъ

конці пхъ бідственной жизни (Богъ не услышаль сей молитвы, ко счастію Россін!). Допесли также Царю, что Василій Романовъ, отягченный бользийо и цънями не хотълъ однажды славить милосердія Борисова, сказавъ Приставу: «истинная добродътель не знаетъ тщеславія.» Но Борисъ, какъ бы желая доказать узнику истину своего милосердія, вельлъ снять съ него цкии, объявить за нихъ Царскій гижвъ Приставу, излишно ревностному въ углетеніи опальныхъ. — перевезти недужнаго Василія въ Пелымъ къ брату Ивану Никитичу, лишенному движенія въ рукъ и ногъ отъ удара, и дать имъ вечальное утъшение страдать вмфстф. Василий оть долговременной бользии скончался (15 Февраля 1602) подъ молитвою брата и великодушнаго раба, который, върно служивъ господину кь чести, служиль ему и въ оковахъ съ усерцемъ и вжнаго сына, Александръ и Михайло Ниситичи также не долго жили въ темницъ, бывъ жертвою горести, или насильственной смерти, какть иншутъ (154): перваго схоронили въ Лудъ, втораго въ семи верстахъ отъ Чердыня, близъ села Ныроба, въ мъстъ пустывномъ, гдъ, надъ чогилою, выросли два келра. Донынъ въ цервви Ныробской хранятся Михайловы тяжкія оковы, и старцы еще разсказываютъ тамъ о великодушномъ теривній, о чудесной силв и приности сего мужа, о любви къ нему всъхъ жителей, коихъ дъти приходили къ его темницъ вграть на свирваяхъ, и сквозь отверстія зем-

линки подавали узнику все лучшее, что имъли, для утоленія голода и жажды : любовь, за которую ихъ гнали при Годуновъ и наградили въ царствование Романовыхъ милостивою, объльною грамотою (155). — Если върпть Лътописцу, то Борисъ, велевъ удавить въ монастыре Князя Ивана Сицкаго съ женою, хотълъ уморить голодомъ и недужнаго Ивана Романова; но бумаги приказныя свидътельствують, что послъдній имълъ весьма не бъдное содержание, ежедневно два или три блюда, мисо, рыбу, бълый хлъбъ, и что у Пристава его было 90 (450 нынъшнихъ серебряныхъ) рублей въ казнъ, для доставленія ему нужнаго. Скоро участь опальныхъ смягчилась, отъ Политики ли Царя (ибо народъ жальдь объ нихъ), или отъ ходатайства зятя Романовыхъ, Крайчаго Ивана Ивановича Годунова. Въ Мартъ 1602 Царь милостисо указалъ Ивану Романову (оставляя его подъ надзоромъ, но уже безъ имени злодья) ъхать въ Уфу на службу, отгуда въ Нижній Новгородъ, и наконецъ въ Москву, вмъстъ съ племянникомъ, Княземъ Иваномъ Черкасскимъ; Сицкихъ послалъ воеводствовать въ города Низовскіе (освободиль ли Шестуновых в и Ръппиных в, неизвъстно); а Книгинъ Черкасской, Мароъ Никитишнъ, овдовъвшей на Бълъозеръ (156), велълъ жить съ невъсткою, сестрою и дътьми Оедора Никитича, въ отчинъ Романовыхъ Юрьевскаго Уъзда, въ сель Клинь, гдв, лишенный отца и матери, но блюдомый Провиденіемъ, дожиль семилетній

отрокъ Михаилъ, грядущій Вѣиценосецъ Россіи, до гибели Борисова племени. Царь хотъль изъявить милость и Филарету (157): позволилъ ему стоять въ церкви на крылосѣ, взять къ себѣ Черица въ келлію для услугъ и бесѣды; приказаль всѣмъ довольствовать своего измънника (еще такъ называя сего мужа непорочнаго въ совъсти) и для богомольцевъ отворить монастырь Сійскій, но не пускать ихъ къ опальному Иноку; приказаль наконецъ (въ 1605 году) посвятить Филарета въ Іеромонахи и въ Архимилариты, чтобы тѣмъ болѣе удалить его отъ

wipa!

Не один Романовы были страшилищемъ для Борисова воображенія. Онъ запретиль Князьямъ Метиславскому в Василію Шуйскому жениться, луман, что ихъ дъти, по древней знатности своего рода, могли бы также состязаться съ его сыпомъ о престоль (158). Между тымъ, устраняя булущів мнимыя опасности для юнаго Осодора, робкій губитель трепеталь настолщихъ: волнуечый подозраніями, непрестанно боясь тайныхъ людьевъ и равно боясь заслужить народную ненависть мучительствомъ, гналъ и миловалъ: сосладъ Воеводу, Князя Владиміра Бахтівярова-Ростовскаго, и простиль его (159); удалиль отъ гклъ знаменитаго Дъяка Щелкалова, но безъ ваной опалы; ифсколько разъ удаляль и Шуйских ь, и снова приближаль къ себъ: ласкалъ ихъ, и въ тоже время грозилъ немилостію всятому, кто имваъ обхождение съ ними (180). Не

было торжественныхъ казней, но морили несчаствыхъ въ темницахъ, пытали по доносамъ, Соимы извътниковъ, если не всегда награждаемыхъ, то всегда свободныхъ отъ наказанія за ложь и клевету, стремились къ Царскимъ палатамъ изъ домовъ Боярскихъ и хижинъ, изъ монастырей и церквей: слуги доносили на господъ, Иноки, Попы, Дьячки, просвирницы (161) на людей всякаго званія — самыя жены на мужей, самыя дъти на отцевъ, къ ужасу человъчества! «И въ дикихъ Ордахъ» (прибавляетъ Лътописецъ) «не бываетъ столь великаго зла: господа «не смъли глядъть на рабовъ своихъ, ни ближ-«ніе искренно говорить между собою; а когда «говорили, то взаимно обязывались страшною «клятвою не изм'внять скромности.» Однимъ словомъ, сіе печальное время Борисова царствованія, уступая Іоаннову въ кровопійствъ, не уступало ему въ беззаконіи и разврать: наслідство гибельное для будущаго! Но великолушіе еще дъйствовало въ Россіянахъ (оно пережило Іоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жальли о невинныхъ страдальцахъ и мерзили постыдными милостями Вфиценосца къ доносителямъ; другіе боялись за себя, за ближнихъ и скоро неудовольствіе сделалось общимъ. Еще многіе славили Бориса: приверженники, льстецы, извътники, утучняемые стяжаніемъ опальныхъ; еще знатное Духовенство, какъ увъряютъ (162), хранило въ душѣ усердіе къ Вѣнценосцу, который осыпаль Святителей знаками. благоволенія: но гласъ отечества уже не слышался въ хвалѣ частной, корыстолюбивой, и молчаніе народа, служа для Царя явною укоризною, возвѣстило важную перемѣну въ сердцахъ Россіянъ: они уже не любили Бориса (163)!

Такъ говоритъ Лътописецъ современный, безпристрастный, и самъ знаменитый въ нашей Исторіи своею государственною доблестію : Келарь Палицынъ. Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, Россіяне искренно славили Царя, когда онъ подъ личиною добродътели казался имъ отцемъ народа; по признавъ въ немъ тирана, естественно возневавидъли его и за настоящее и за минувшее: въ чемъ, можетъ быть, хотели сомивватьса, въ томъ снова удостовърились, и кровь Дичитріева явиће означилась для нихъ на порфир'ь губителя невинныхъ; вспомнили судьбу Углича и другихъ жертвъ мстительнаго властолюбія Голунова; безмолествовали, но темъ сильпе чувствовали въ присутствіи изв'ятниковъ — и тімъ сильнее говорили въ святилищахъ недоступныхъ для услужниковъ тиранства, коего время бываеть и царствомъ клеветы и царствомъ неварушимой скромности: тамъ, въ тихихъ бесьдахъ дружества, неумолимая истина обнажала, в пенависть чернила Бориса, упрекая его не только душегубствомъ, гоненіемъ людей знамепитыхъ, грабежемъ ихъ достоянія, алчностію ть прибытку беззаконному, корыстолюбивымъ педеніемъ откуповъ, размноженіемъ казенныхъ

домовъ питейныхъ, порчею правовъ, но и пристрастіемъ къ иноземнымъ, новымъ обычаямъ (изъ коихъ брадобритіе особенно соблазийло усердныхъ старовъровъ), даже наклонностію къ Арменской и къ Латинской ереси! Какъ любовь, такъ и ненависть ръдко бываютъ довольны истиною : первая въ хвалъ, послъдняя въ осужденіи. Годунову ставили въ вину и самую ревность его къ просвъщенію!

Въ сіе времи общей нелюбви къ Борису онъ имълъ случай доказать свою чувствительность къ народному бъдствію, заботливость, щедрость необыкновенную; но и тымь уже не могь тронуть сердець, къ голодъ нему остылыхъ. — Среди естественнаго обилія и богатства земли плодоносной, населенной хафбонашцами трудолюбивыми; среди благословеній долговременнаго мира, и въ царствование дъятельное, предусмотрительное, пала на милліоны людей казнь страшная: весною, въ 1601 году, небо омрачилось густою тьмою, и дожди лили въ теченіе десяти недъль непрестанно (164), такъ, что жители сельскіе пришли въ ужась: не могли ничемъ заниматься, ни косить, ни жать; а 15 Августа жестокій морозъ повредилъ какъ зеленому хлъбу, такъ и всъмъ плодамъ неэрълымъ. Еще въ житницахъ и въ гумнахъ находилось не мало стараго хлеба; по земледельцы, къ

весчастию, засъяли поля новымъ, гнилымъ, тощимъ, и не видали всходовъ, ни осенью, ня весною: все истабло и сміналось съ землею. Между тъмъ запасы изошли, и поля уже остались незасъянными. Тогда началося бъдствіе, и вонаь голодных в встревожилъ Царя. Не только гумна въ селахъ, но и рынки въ столицѣ опуствля, и четверть ржи возвысилась цфною отъ 12 и 15 денегъ до трехъ (пятнадцати нынъшнихъ серебряныхъ) рублей (165). Борисъ велваъ отворить Царскія житницы въ Москв'в и въ другахъ городахъ; убъдилъ Духовенство и Вельвожъ продавать хлъбные свои запасы также визкою ціною; отвориль и казну: въ четырехъ эградахъ, сдвланныхъ близъ деревянной ствны Московской, лежали кучи серебра для бъдныхъ; ежелневно, въ часъ утра, каждому давали двъ Московки, леньгу или конейку (166) — но голодъ свир виствоваль: ибо хитрые корыстолюбцы обканомъ скупали дешевый хлебъ въ житницахъ вазенныхъ, Святительскихъ, Боярскихъ, чтобы возвышать его цену и торговать имъ съ прибыткомъ безсовъстнымъ; бъдные, получая въ лень конейку серебряную, не могли питаться. Самое благодъяние обратилось во зло для столины: изъ вежхъ ближнихъ и дальнихъ мъстъ земледъльцы съ женами и дътьми стремились толнами въ Москву за Царскою милостынею, учножал тамъ число нищихъ. Казна раздавала въ лень нъсколько тысячь рублей (167), и безполезно: голодъ усиливался и наконецъ достигъ

крайности столь ужасной, что не льзя безъ трепета читать ел достовърнаго описанія въ преданіяхъ современниковъ. «Свидътельствуюсь исти-«ною и Богомъ» — пишетъ одинъ изъ нихъ (168) «- что я собственными глазами видълъ въ Мо-«сквѣ людей, которые, лежа на улицахъ, по-«добно скоту щипали траву и питались ею; у «мертвыхъ находили во рту съно.» Мясо лошадиное казалось лакомствомъ: фли собакъ, кошекъ, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже звърей: оставляли семейства и женъ, чтобы не делиться съ ними кускомъ последнимъ. Не только грабили, убивали за ломоть хліба, но и пожирали другь друга. Путешественники боялись хозяевъ, и гостинницы стали вертенами лушегубства: давили, ръзали сонныхъ для ужасной пищи! Мясо человъческое продавалось въ пирогахъ на рынкахъ! Матери глодали трупы своихъ младенцевъ! . . . Злодвевъ казнили, жили, кидали въ воду; но преступленія не уменьшались . . . И въ сіс время другіе изверги копили, берегли хльбъ въ надежд'в продать его еще дороже! . . . Гибло множество въ неизъяснимыхъ мукахъ голода. Вездъ шатались полумертвые, падали, издыхали на площадихъ. Москва заразилась бы смрадомъ гиношихъ тълъ, если бы Царь не велълъ, на свое иждивеніе, хоронить ихъ, истощая казну и для мертвыхъ. Приставы вздили въ Москвъ изъ улицы въ улицу, подбирали мертвецовъ, обмывали, завертывали въ бълые саваны, обували въ

врасные башмаки или коты, и сотнями возили за городъ въ три скудельницы, гдв въ два года и четыре мъсяца было схоронено 127,000 труповъ, кромъ погребенныхъ людьми христолюбивыми у церквей приходскихъ (169). Пишутъ, что въ одной Москвъ умерло тогда 500,000 человыкъ, а въ селахъ и другихъ областяхъ еще несравненно болве, отъ голода и холода: ибо зимою инщіе толнами замерзали на дорогахъ. Пища неестественная также производила бользни и моръ, особенно въ Смоленскомъ Уфадъ, куда Царь въ одно время послалъ 20,000 рублей для бъдныхъ, не оставивъ ни одного города въ Россін безъ вспоможенія (170), в если не спасая многихъ, то вездъ уменьшал число жертвъ, такъ, что сокровищница Московская, полная отъ благополучнаго Осодорова царствованія, казалась неистощимою. И всв иныя возможный меры были имъ приняты: онъ не только въ ближнихъ городахъ скупалъ, ценою имъ определенною, волею и неволею, всв хлебные запасы у богатыхъ (171); но послалъ и въ самыя дальнія, изобильнъйшія мъста освидътельствовать гумна, гдв еще нашлися огромные скирды, въ теченіе полув'яка неприкосновенные и поросшіе зеревьями (172): вельдъ немедленио молотить и вети хавбъ, какъ въ Москву, такъ и въ другія области. Въ доставлении встръчались неминуеныя, една одолимыя трудности: во многихъ мъстахъ на пути не было ни подводъ (173), ни корчу; ямщики и всъ жители сельскіе разб'вгались.

Обозы шли Россією какъ бы пустынею Африканскою, подъ мечами и копьями воиновъ, опасаясь нападенія голодныхъ, которые не только вив селеній, но и въ Москвъ, на улицахъ и рынкахъ, силою отнимали съъстное (174). - Наконецъ д'вятельность верховной власти устранила всь препятствія, и въ 1603 году, мало по малу, нечезли вев знаменія ужаснвишаго изъ золь: снова явилось обиліе, и такое, что четверть хлівба унала цівною отъ трехъ рублей до десяти копеекъ, къ восхищенію народа и къ отчаянію корыстолюбцевъ, еще богатыхъ тайными запасами ржи и ишеницы! - Памятникомъ бывшей, безпримърной дороговизны осталась навсегда, какъ сказано въ лътописихъ, ею введенная, нован мпра четверика: нбо до 1601 года хлъбъ продавали въ Россіи единственно оковами, бочками или кадами, четвертями и осьминами (.75).

Бъдствіе прекратилось, но слъды его не могли быть скоро изглажены: замътно уменьшилось число людей въ Россіи и достояніе многихъ; оскудъла безъ сомивнія и Казна, хотя Годуновъ, великодушно расточая оную для спасенія народнаго, не только не убавилъ своей обыкновенной пышности Царской, но еще болье нежели когда нибуль хотъль блистать оною, чтобы закрыть тъмъ дъйствіе гнъва Небеснаго, особенно для Пословъ иноземныхъ, окружая ихъ на пути, отъ границы до Москвы, призраками изобилія и роскоши (176): вездъ являлись люди, богато или краснво олътые; вездъ рынки пол-

ные товаровъ, мяса и хльба, и ни единаго нищаго, тамъ, гдв за версту въ сторову ногвлы наполнялись жертвами голода. Въ сіе-то время Борисъ столь пышно угощалъ своего пареченнаго зятя, Герцога Датскаго - и въ сіе же время украшалъ древній Кремль новыми зданіями: въ 1600 году воздвигнувъ огромную колокольню Ивана Великаго (177), пристроилъ въ 1601 и 1602 годахъ, на мъсть сломаннаго, деревяннаго лворца Іоаннова, дв' большія каменныя палаты къ Золотой и Грановитой, Столо- новия вую п Панихидную (178), чтобы доставить эх тымъ работу и пропитаніе людямъ бізд- кремнымъ, соединяя съ милостію пользу, и во дии плача думая о велельній! Однакожь не Московскіе Лфтописцы, а только чужеземные Историки упрекають Бориса гордостію неуклонною и въ общемъ бъдствін, суетою, тщеславіемъ, разсказывая, что онь запретиль тогда Россіянамъ купить весьма умфренною цфною знатное количество ржи у Нъмцевъ въ Иванъгородъ, стыдясь питать народъ свой чужимъ хлъбомъ (179). Извъстіе конечно несправедлявое: пбо наши государственныя бумаги, свидътельствуя о приходъ туда Иъмецкихъ кораблей съ хлебомъ въ 1602 году, не упоминають о такомъ жестокомъ запреть. Борисъ, оказавъ въ семъ несчастін столько двятельности и столько щедрости,

чтобы удостовърить Россію въ любви истинноотеческой Царя къ подданнымъ, не могъ явно жертвовать ихъ спасеніемъ тщеславію безумному.

Но Борисъ не обольстилъ Россіянъ своими благодъяніями: ибо мысль, для него страшная, господствовала въ душахъ — мысль, что Небо за беззаконія Царя казнитъ Царство (180). «Изли-«вая на бъдныхъ щедроты» — говорятъ Лътописцы — «онъ въ золотой чашъ подавалъ имъ «кровь невинныхъ, да піютъ во здравіе; питалъ «ихъ милостынею богопротивною, расхитивъ «имъніе Вельможъ честныхъ, и древнія сокро-«вища Царскія осквернивъ добычею грабежа,»—Россія не благоденствовала въ новомъ изобиліи; не имъла времени успокоиться: открылось новое бъдствіе, въ коемъ современники непосредственно винили Бориса.

Еще Іоаннъ IV, желая населить Литовскую Украйну, землю Съверскую, людьми годными къ ратному дълу, не мъшаль въ ней укрываться и спокойно жительствовать преступникамъ, которые уходили туда отъ казни: ибо думалъ, что они, въ случаъ войны, могутъ быть надежными защитниками границы. Борисъ, любя слъдовать многимъ государственнымъ мыслямъ Іоанновымъ, послъдовалъ и сей, весьма ложной и весьма несчастной (181): ибо незнаемо изготовилъ тъмъ многочисленную дружину злодъевъ въ услугу врагамъ отечества и собственнымъ. «Великій разумъ и жестокость Грознаго» — по

словамъ Лътописца — «не давали двинуться «зміямъ; а кроткій, набожный Осодоръ связы-«валь ихъ своею молитвою» (182); но Борисъ увидкаъ зло, и еще увеличилъ его другими плодами своего мудрованія, несогласнаго съ въчвыми уставами правды. Издревле Бояре наши окружали себя толнами слугъ, вольныхъ и крѣпостныхъ; издревле также любили кабалить первыхъ (183); законъ, изданный въ Осодорово время, единственно въ угодность знатному Дворянству, объ укрвиленін всвхъ людей, служащихъ господамъ не менъе шести мъслцевъ (184), совершенно прекратилъ родъ вольныхъ слугъ въ вашемъ отечествъ, и наполнилъ домы Боярскіе рабами, коими сделались тогда, въ противность Іоаннову Судебнику (185), даже и многіе люди воинскіе, благородные, отъ нищеты, но безъ стыда служивъ богачамъ именитымъ: законъ ведостойный сего имени своею явною несправедливостію! Еще мало: къ его дъйствію присоединилось и насиліе: знатные и случайные безсовъстно укръпляли и неслугъ, а всякаго беззащитнаго, кто имъ нравился художествомъ, рукольльемъ, ловкостію или красотою (186). Но въ лешевое время охотно умножавъ свою челядь, Аворяне во время голода начали распускать ее: воля обратилась въ казнь и мучительство! Люди еще совестные, выгоняли слугь изъ дому по крайней м'връ съ отпускными; а злые безъ всякаго письменнаго вида, съ намъреніемъ клепать ихъ пъ бъгствъ и пъ сносъ, чтобы ябедою суда

разорять техъ, которые могли бы изъ человеколюбія дать имъ у себя дело и ившу:

ужасъ разврата обыкновеннаго въ годины бъдствій! Несчастные гибли или разбойничали, вибств со многими людьми Вельможъ ссыльныхъ, Романовыхъ и другихъ, осужденными вести жизнь бродягъ (нбо инкто не смълъ принять слугъ опальнаго) - вмъстъ съ Украинскими бъглецами, ходившими изъ гиъзда своего на добычу и внутрь Разбон. Россін (187). Явились шайки на дорогахъ; завелись пристани въ мъстахъ глухихъ и лесистыхъ; грабили, убивали подъ самою Москвою. Не боллись и сыскныхъ дружинъ воинскихъ: злодъи смело вускались на свчу съ ними, имъя атаманомъ Хлопка или Косолана, удальца ръдкаго. Государь долженъ быль действовать съ усиліемъ немаловажнымъ, и въ мирное время отрядить цълое войско противъ разбойника! Главный Воевода, Окольничій Иванъ Оедоровичь Басмановъ, едва выступивъ въ поле, уже встрътилъ Хлопка, врага презрительнаго, но злаго, который, соединивъ своп шайки, дерзнулъ близъ Москвы спорить съ нимъ о побъдъ. Упорная битва, безславная и жестокая, ръшилась смертію Басманова: видя его падающаго съ коня, вонны кинулись на разбойниковъ, не жалъли себя, и наконецъ одолъли ихъ остервенение: большую часть истребний и взяли въ павиъ

атмана; изнемогшаго отъ тяжелыхъ ранъ могья, коего необыжновенная храбрость достойна была лучшаго побужденія и лучшей цѣи 1 Удовленный дерзостію сего опаснаго скопиша, Борисъ искалъ, кажется, тайныхъ соумыпленниковъ или наставниковъ Хлопка между польми значительнъйшими, зная, что въ его шайкахъ находились слуги господъ опальныхъ, и полозрвиям, что они могли быть вооружены местие противъ гонителя Романовыхъ. Нарялили савдствіе; допрашивали, пытали взятыхъ разбойниковъ (188), во, по видимому, ничего не узнали, пром'я ихъ собственныхъ злодвяній. Хлопно, въронтно, умеръ отъ ранъ или въ мушкь: всккъ другихъ перевъщали, и Борисъ синственно въ семъ случав уклопился отъ своего человъколюбиваго объта не казнить никого смертію (180). — Еще многіе изъ товарищей Улопковыхъ спаслися бъгствомъ въ Украйну, гаћ Воеводы, по указу Государеву, ихъ ловили в исполн, но не могли истребить гизэда элогийскаго, которое ждало новаго, гораздо опаспышаго атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути къ столицъ!

Такъ готовилась Россія къ ужасивинему изъвленій въ своей Исторіи; готовилась долго: венстовымъ тиранствомъ двадцати - четырехъдств Іоанновыхъ, адскою игрою Борисова властолюбія, бъдствіями свиръпаго голода и всегъствыхъ разбоевъ, ожесточеніемъ сердецъ, развратомъ народа — всъмъ, что предшествуетъ испроверженію Государствъ, осужденныхъ Провидъніемъ на гибель или на мучительное возрожденіе.

Если, какъ пишутъ очевидцы, не было ни правды, ни чести въ людяхъ (190); если Пороз- долговременный голодъ не смирилъ, не врзии, исправилъ ихъ, но еще умножилъ пороки между ими: распутство, корыстолюбіе, лихоимство, безчувствіе къ страданію ближнихъ; если и самое лучшее Дворянство, и самое Духовенство заражалось общею язвою разврата, слабъя въ усердіи къ отечеству отъ беззаконій Царя, уже вообще ненавистнаго: то нужны ли были иныя, чудесныя знаменія для устрашенія Россіи? ибо сін же Лътописцы, слъдуя древнему обыкновенію суев Брія (191), разсказывають, «что не ръдко восходили тогда двъ и три Манил «луны, два и три солнца вм'вств; столны чудеса. «огненные, ночью пылая на тверди, въ «своихъ быстрыхъ движеніяхъ представ-«ляли битву воинствъ, и краснымъ цвъ-«томъ озаряли землю; отъ бурь и вихрей «падали колокольни и башни; женщины и «животныя производили на свътъ множе-«ство уродовъ; рыбы во глубинъ водъ и «дичь въ лъсахъ исчезали, или, употре-«бляемыя въ пищу, не имъли вкуса; алчные «исы и волки, вездъ бъгая станицами, по-«жирали людей и другъ друга; звъри и «птицы невиданные явились; орлы парили

выль Москвою; въ улицахъ, у самаго «дворца, ловили руками лисицъ черныхъ; «льтомъ (въ 1604 году), въ свътлый пол-«день, возсіяла на небѣ Комета, и мудрый «старецъ, за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ «вызванный Борисомъ изъ Германіи, объ-«явилъ Дьяку Государственному (Власьеву), ичто Царству угрожаетъ великая опас-«ность.» Оставимъ суевъріе предкамъ : его минимые ужасы не столь разнообразны, какъ дъйствительные въ Исторіи наро-

Въ сіе время скончалась Ирина, въ кел-кончиліп Новод'ввичьяго монастыря, около ше- вы. сти лътъ не выходивъ изъ своего добровольного заключенія никуда, кром'в церкви, пристроенной къ ея смиренному жилиту (102). Жена знаменитая и душевными качествами и судьбою необыкновенною; безъ отца, безъ матери, въ печальномъ спротствъ взысканная удивительнымъ счастіемъ; воспитанная, любимая Іоанномъ и лобродътельная; первая Державная Царица Россіи, и въ юныхъ льтахъ Монаминя; чистая сердцемъ предъ Богомъ, но пираченная въ Исторіи союзомъ съ злымъ властолюбцемъ, коему она указала путь къ престолу, хотя и невинно, будучи осл'вплена любовію къ нему и блескомъ его наружныхъ добродътелей, не зная его тайвыхъ преступленій или не въря опымъ.

Могъ ли Борисъ открыть свою темную душу сердцу преданному святой набожности? Онъ дълиль съ нъжною сестрою только добрыя чувства: съ нею радовался торжеству отечества (193) и скорбълъ о случаяхъ бъдственныхъ для онаго; повъряль ей, можеть быть, свое великое намъреніе просвътить Россію, жаловался на злую неблагодарность, на злые умыслы, призраки его безпокойной совъсти, и на горестную необходимость карать Вельможъ измънниковъ; лицемъривъ предъ сестрою въ добръ, не лицемърилъ, можетъ быть, только въ изъявленіяхъ скорби о кончинъ ея: Ирина не мъшала ему державствевать и служила Ангеломъ хранителемъ, всеми любимая какъ истинная мать народа и въ келлін. Погребли Инокиню съ великолъпіемъ Царскимъ, въ Дъвичьемъ Вознесенскомъ монастыръ, близъ гроба Іоанновой дочери, Марія — и никогда не раздавалось столько милостыни, какъ въ сей день печали; бъдные во всъхъ городахъ Россійскихъ благословили щедрость Борисову. -Ирина была счастлива, смеживъ глаза навъки: ибо не видала гибели всего, что еще любила въ жизни.

Настало время явной казни для того, кто не върилъ правосудію Божественному въ земномъ міръ, надъясь, можетъ быть, смиреннымъ покаяніемъ спасти свою душу отъ ада (какъ надъялся Іоаннъ) и дълами достохвальными загладить для дюдей память своихъ беззаконій. Не тамъ, гдъ Борисъ стерегся опасности, незапная опасность

наплась; не потомки Рюриковы, не Кплавя и Вельможи, имъ гонимые — не дѣти и прузьи ихъ, вооруженные местію, умыслипи спергнуть его съ Царства: сіе дѣло умыслиль и совершилъ презрѣнный бродага, именемъ младенца, давно лежавшаго пъ могилъ.... Какъ бы дѣйствіемъ сверхъестественнымъ тѣнь Димитріева вышла изъ гроба, чтобы ужасомъ поразить, обезумить убійцу и привести въ смятеніе всю Россію. Начинаемъ повѣсть, равно истин-

ную и неимовърную.

Бъдный сынъ Боярскій, Галичанинъ Явлекіе Юрій Отрельевъ, въ юности лишась отца, званда, именемъ Богдана-Якова, Стрълецкаго Сотника, заръзаннаго въ Москвъ пьянымъ Латвиномъ (194), служиль въ домѣ у Рочановыхъ и Князя Бориса Черкасскаго; зналъ грамотъ; оказывалъ много ума, но мало благоразумія : скучалъ низкимъ состояніемъ и р'вшился искать удовольствія безпечной праздности въ санъ Инока, следуя примъру дъда, Замятни-Отрепьева, который уже давно монашествовалъ. въ Обители Чудовской. Постриженный Витекимъ Игуменомъ Трифономъ и названный Григоріемъ, сей юный Чернецъ синтался изъ мъста въ мъсто; жилъ пасколько времени въ Суздаль, въ Обители Св. Евфимія, въ Галицкой Іоанна Предтечи и въ другихъ; наконецъ въ Чу-

довъ монастыръ, въ келліп у дъда, полъ Началомъ. Тамъ Патріархъ Іовъ узналъ его, посвятиль въ Діаконы и взяль къ себъ для книжнаго дъла: пбо Григорій умѣлъ не только хорошо списывать, по даже и сочинить Каноны Святымъ лучше многихъ старыхъ книжниковъ того времени. Пользуясь милостію Іова, онъ часто ъздилъ съ нимъ и во дворецъ: видълъ пышность Царскую и пленялся ею; изъявляль необыкновенное любопытство; съ жадностію слушаль людей разумныхъ, особенно когда въ искрениихъ, тайныхъ беседахъ произносилось имя Димитрія Царевича; вездь, гдь могь, выкьдываль обстоятельства его судьбы несчастной, и записывалъ на хартін. Мысль чудная уже поселилась и зрвла въ душв мечтателя, внушенная ему, какъ увъряють (195), однимъ злымъ Инокомъ: мысль, что смълый самозванецъ можеть воспользоваться легков ріемъ Россіянъ, умиляемыхъ памятію Димитрія, и въ честь Небеснаго Правосудія казнить святоубійцу! Съмя пало на землю плодоносную : юный Діаконъ съ прилъжаніемъ читаль Россійскія лътописи, и не скромно, хотя и въ шутку, говаривалъ иногда Чудовскимъ Монахамъ: «знаете ли, что в буду «Царемъ на Москвъ?» Одни смъялись; другіе плевали ему въ глаза, какъ вралю дерзкому. Сін или подобныя рѣчи дошли до Ростовскаго Митрополита Іоны, который объявиль Патріарху и самому Царю, что «недостойный Инокъ Гри-«горій хочеть быть сосудомъ Діавольскимъ:»

добродушный Патріархъ не уважилъ Митрополитова изивта; по Царь вельлъ Дьяку своему, Смирнову-Васильеву, отправить безумца Григорія въ Соловки, или въ Бълозерскія пустыни, булто бы за ересь, на въчное покамие (196). Смирной сказаль о томъ другому Дьяку, Евфимьену; Евфимьевъ же, будучи свойствениякомъ Отреньевыхъ, умолилъ его не спъшить въ исполнении Царскаго Указа, и далъ способъ ональному Діакону спастися б'вгствомъ (въ Феврагь 1602 года), вибств съ двумя Иноками Чудоведими, Священникомъ Варлаамомъ и крылошаниномъ Мисаиломъ Повадинымъ. Не думали гнаться за ними, и не извъстили Царя, какъ укърмотъ, о семъ побъгъ, коего слъдствія окавались столь важными.

Бродяги-Иноки были тогда явленісмъ обыкновеннымъ; всякая Обитель служила для нихъ гостиницею: во всякой находили они покой и ловольствіе, а на путь запасъ и благословеніе. Григорій и товарищи его свободно достигли Новагорода Сѣверскаго, гдѣ Архимандритъ Спассвой Обители принялъ ихъ весьма дружелюбно и даль имъ слугу съ лошадьми, чтобы ѣхать въ Путивль; но бъглецы, отославъ провожатаго, свъщыли въ Кіевъ, и Спасскій Архимандритъ нашель въ келліп (197), гдѣ жилъ Григорій, слѣлующую записку: «Я Царевичь Димитрій, сынъ Поавновъ, и не забуду твоей ласки, когда сяду на престоль отца моего.» Архимандритъ ужасвулся; не зналъ, что дѣлать; рѣшился молчать.

Такъ въ первый разъ открымся Самозванецъ еще въ предълахъ Россіи; такъ бъгљый Діаконъ вздумалъ грубою ложью низвергнуть великаго Монарха и състь на его престоль, въ Державъ, глъ Въпценосецъ считался земнымъ Богомъ, — гаъ народъ еще никогда не измънялъ Царямъ, и гдъ присяга, данная Государю избранному, для върныхъ подданныхъ была не менъе священною! Чъмъ, кромъ дъйствія непостижимой Судьбы, кромъ воли Провидънія, можемъ изъяснить не только уснъхъ, но и самую мысль такого предпріятія? Оно казалось безуміемъ; но безуменъ, набралъ надежнъйшій путь къ цъли: Литву!

Тамъ древняя, естественная ненависть къ Россін всегда усердно благопріятствовала нашимъ измѣнникамъ, отъ Князей Шемякина, Верейскаго, Боровскаго и Тверскаго до Курбскаго и Головина (198): туда устремился и Самозванецъ, не прямою дорогою, а мимо Стародуба, къ Луевымъ горамъ, сквозь темные лъса и дебри, глъ служиль ему путеводителемъ новый спутникъ его. Инокъ Дивпрова монастыря, Пименъ (198), и гаф, выпредши наконецъ изъ Россійскихъ владъній близъ Литовскаго селенія Слободки, онъ принесъ усердную благодарность Небу за счастливое избажание всехъ опасностей. Въ Кісвъ. снискавъ милость знаменитаго Воеводы, Князя Василія Константиновича Острожскаго, Григорій жиль въ Печерскомъ монастыръ, а посль въ Никольскомъ и въ Дерманъ; вездъ священно-

авиствоваль какъ Діаконъ, по вель жизнь собламительную, презирая уставъ воздержанія и двломулрія; хвалился свободою мивній, любиль телковать о Законъ съ пновърцами и былъ даже въ тесной связи съ Анабантистами (200). Между гыть безуниал мысль пе усынала въ головъ провыеща : онъ распустваъ темную молву о спасенів и тайномъ убъжнось Димитрія въ Литвъ; свель знакомство съ другимъ отчаяннымъ бролигою, Инокемъ Крынецкаго монастыря, Леонидонъ (2011): уговорилъ его назваться своимъ именемъ, то есть, Григорісмъ Отреньевымъ; а самъ, скинувъ съ себя одежду Монашескую, явился мірянциомъ, чтобы удобиће пріобръсти навыки и энанія, нужныя ему для ослівлянія людей. Среди густыхъ камышей Дивировскихъ гивадилеть тогда тайки удалыхъ Запорожцевъ, блигельныхъ стражей и дерзкихъ грабителей Литовского Кинжества: у нихъ, какъ пишутъ, Разстриго Отрепьевъ нъсколько времени учился вла-Ить мечемъ и конемъ, въ шайкъ Герасима Евангелика (202), Старшины именитаго; узналъ и полюбиль опасность; добыль первой воинской опытности и корысти. Но скоро увидели прошзена на вномъ есатрв: въ мирной школе городка Волынскаго, Гаща, за Польскою и Латинскою Грамматикою (203): поо мпимому Царевичу вадобно было действовать не только оружіемъ, по и словомъ. Изъ школы опъ перешель въ саужбу Князю Адаму Вишневецкому, который анав въ Брагинъ со всею нышностию богатаго

Вельможи. Тутъ Самозванецъ приступилъ

къ дълу — и если искалъ надежнаго, лучшаго пособника въ предпріятіи равно дерзкомъ и нелепомъ, то не обманулся въ выборъ: ибо Вишневецкій, сильный при Дворѣ и въ Государственной Думѣ многочисленными друзьями и прислужниками, соединялъ въ себъ надменность съ умомъ сла-- бымъ и легковъріемъ младенца (204). Hoвый слуга знаменитаго Пана велъ себя скромно; убъгалъ всякихъ низкихъ заповеде бавъ, ревностно участвовалъ только въ ніе в наруж. воинскихъ, и съ отмѣнною ловкостію. пость Имѣл наружность не красивую — ростъ щаяв. средній, грудь широкую, волосы рыжеватые, лице круглое, бълое, но совсъмъ не привлекательное, глаза голубые безъ огия, взоръ тусклый, носъ широкій, бородавку подъ правымъ глазомъ, также на лбу, и одну руку короче другой — Отреньевъ замъняль спо невыгоду живостио и смъло-- по стію ума, красноръчіемъ, осанкою благородною (205). Заслуживъ вниманіе и доброе расположение господина, хитрый обманщикъ притворился больнымъ, требовалъ Духовника, и сказалъ ему тихо: «Умираю. «Предай мое тело земле съ честио, какъ «хоронять дътей Царскихъ. Не объявлю «своей тайны до гроба; когда же закрою «глаза навѣки, ты найдешь у меня подъ «ложемъ свитокъ, и все узнаешь; но дру-

чимъ не сказывай. Богъ судилъ мив умереть «пъ здосчастін (206).» Духовинкъ быль Іезунть: онъ спъщилъ извъстить Киязя Вишневецкаго о сей тайнъ, а любопытный Князь спъщилъ узнать ее: обыскаль постелю мнимо-умирающаго; нашель бумагу, заблаговременно изготовленную, в прочиталъ въ ней, что слуга его есть Царевичь Димитрій, спасенный отъ убіснія своимъ върпымъ Медикомъ (207); что злодъи, присланные въ Угличь, умертвили одного сына Герейскаго, вмъсто Димитрія, коего укрыли добрые Вельможи и Дьяки Щелкаловы, а после выпроводили въ Литву, исполняя наказъ Гоанновъ, ганный имъ на сей случай (208). Вишневецкій изумился: еще хотьль сомивваться, но уже не чогъ, когда хитрецъ, виня нескромность Духовника, раскрылъ свою грудь, показалъ золотой, грагоц/киными каменьями осыпанный крестъ (въроятно, гдъ нибудь украденный) и съ слезами объявиль, что сія святыня дана ему крествымъ отцемъ, Кияземъ Иваномъ Мстислав-CEHM's (209).

Вельможа Литовскій быль въ восхищеніи. Какая слава представлялась для него возможною! бывшаго слугу своего увидъть на тропѣ Моковскомъ! Онъ не щадиль ничего, чтобы подвять мнимаго Димитрія съ одра смертнаго, и въ враткое время его притворнаго выздоровленія штотовивъ ему великол'єпное жилище, пышную услугу, богатыя одежды, успѣль во всей Литвѣ разгласять о чудесномъ спасенія Іоаннова сына.

Брать Князя Адама, Константинъ Вишиевецкій, и тесть сего последняго, Восвода Сендомирскій, Юрій Миншекъ, взяли особенное участіе въ судьбъ столь знаменитаго пагнанника, какъ они думали, върл свитку, золотому кресту обманщика и свидътельству двухъ слугъ: обличеннаго вора, бъглеца Петровскаго, и другаго, Мнишкова холона, который въ Іоанново время былъ нашимъ пленникомъ и будто бы видалъ Димитрія (младенца двухъ или трехъ леть) въ Угличе: первый уверяль, что Паревичь дъйствительно имълъ примъты Самозванца (дотол'в никому неизв'встныя): бородавки на лицъ и короткую руку. Вишневецкіе донесли Сигизмунду, что у нихъ истинный наследникъ Осодоровъ; а Сигизмундъ отвътствовалъ, что желаетъ его видъть, уже бывъ навъщенъ о семъ любопытномъ явленін другими, не менье ревностными доброхотами Самозванца: Пацскимъ Нунціемъ Рангони и пронырливыми Iступ- lезунтами, которые тогда царствовали въ Польшв, управляя совъстію малодушнаго Сигизмунда, и легко вразумили его въ важныя следствія такого случая.

Въ самомъ дълъ что могло казаться счастливъе для Литвы и Рима? Чего не льзя было имъ требовать отъ благодарности Ажедимитрія, содъйствуя ему въ пріобрътения Царства, которое всегда грозило

Лить и вестда отвергало духовную власть Рима? Вь опасцомъ непріятель Сигизмундъ могъ найти друга и союзника, а Папа усерднаго сына въ пепреклонномъ ослушникъ. Симъ изъясняется легковъріе Короля и Нунція: думали не объ истивъ, но единственно о пользъ; одно бъдствіе, одно смятение и междоусобие России уже плъимло поображение нашихъ враговъ естественныхъ; и если робкій Сигизмундъ еще колебался, то ревностные Гезунты побъдили его неръшимость, представивъ ему способъ, обольстительный для душъ слабыхъ : действовать не открыто, не прямо, и подъ личиною мириаго сосъда вверспуть плами войны въ Россио. - Уже Рацгони находился въ тъсной связи съ Самозванцемъ, и дъвтельные Гезупты служили посредниками между ими; уже съ объихъ сторонъ изъяспынсь и заключили договоръ: Ажедимитрій писменно обязался за себя и за Россію пристать ть Лагинской Церкви, а Рангони быть его ходатаемъ, не только въ Польшв и въ Римв (210), но а во всей Европъ; совътоваль ему спъшить къ Королю в ручался за доброе следствіе ихъ сви-JANIE.

Виксть съ Воеводою Сендомирскимъ и Князенъ Вишневецкимъ Отрепьевъ (въ 1603 или 1604 году) явился въ Краковъ, гдъ Нунцій нештиенно посътиль его. «Я самъ былъ тому свидътелемъ,» пишетъ Секретарь Королевскій, Чили (211), въря мнимому Царевичу: «я видълъ, кънъ Нунцій обнималь и ласкаль Димитрія, «беседуя съ нимъ о Россіи, и говоря, что

«ему должно торжественно объявить себя «Католикомъ для усивха въ своемъ двав. «Димитрій съ видомъ сердечнаго умиленія «клался въ непремънномъ псполненіи дан-«наго имъ объта, и вторично подтвердилъ «сію клятву въ дом'в у Нунція, въ присут-«ствін многихъ Вельможъ. Угостивъ Ца-«ревича пышнымъ объдомъ, Рангови посывал- «везъ его во дворецъ. Сигизмундъ, обымелже-имит- «кновенно важный и величавый, принялъ коро. «Димитрія въ кабинеть, стоя, и съ ласкодейь «вою улыбкою. Димитрій поцеловаль у ским в. «него руку, разсказалъ ему всю свою исто-«рію,» и заключиль такь (212): Государь! вспомни, что ты самь родился вы узажь и спасенъ единственно Провидъніемъ. Державный изгнанникъ требуеть отъ тебя сожамьнія и помощи. «Чиновникъ Королевскій «далъ знакъ Царевичу, чтобы онъ вышелъ «въ другую комнату, гдъ Воевода Сендо-«мирскій и всв мы ждали его. Король «остался наединъ съ Пунціемъ, и чрезъ «нѣсколько минутъ снова призвалъ Дими-«трія. Положивъ руку на сердце, смирен-«ный Царевичь болье вздохами, нежели «словами убъждалъ Сигизмунда быть ми-«лостивымъ. Тогда Король съ веселымъ «видомъ, приподнявъ свою шляпу, ска-«залъ: Да поможеть вамь Богь, Москов-«скій Килэь Димитрій! а мы, выслушавь и

праземотрива вст ваши свидътельства, несомни--тельно видимъ въ васъ Гоаннова сына, и въ доказательство нашего искренияго благоволенія «предраляемъ вамъ ежегодно 40,000 злотыхъ,» (54,000 пынвшинхъ рублей серебряныхъ) «на чендержание и всякія издержки. Сверхи того вы, вкакъ истинный другь Республики, вольны сночентьем съ нашими Панами, и пользоваться ихъ «усердным» вспоможением». Сія річь столь восчхитила Димитрія, что онъ не могъ сказать ни «единаго слова: Нунцій благодариль Короля, привезъ Царевича въ домъ къ Воеводъ Сендочирскому, и снова обнявъ его, совътовалъ ему стыствовать немедленно, чтобы скорве достигчить цели: отнять Державу у Годунова и наским утвердить въ Россіи Вфру Католическую •съ Гезунгами.» Прежде всего надлежало самому Лжедимитрію принять сію В'тру: чего неотм'тно хотыть Рангони; но условились не оглашать того до времени, боясь закорен влой ценависти Россівит къ Латинской Церкви. Дъйствіе совершилось въ дом'в Краковскихъ Ісзунтовъ. Разстрига шелъ къ нимъ тайно, съ какимъ-то Вельчожею Польскимъ, въ бъдномъ рубищъ, закрыван лице свое, чтобы никто не узналъ его; выбразъ одного изъ нихъ себѣ въ Духовники, всповъдался, отрекся отъ нашей Церкви, и какъ вовый ревностный сынъ Западной принямъ тъло Христово съ мурономазаніемъ отъ Римскаго Нунція. Такъ сказано въ Письмахъ Іезуитскаго (бщества (213), которое славило будущіл великія

добродѣтели мнимаго Димитрія, надѣясь усердіемъ его подчинить Риму вси неизмиримыя страны Востока! — Тогда Отреньевъ, слѣдуя наставленіямъ Нунція, собственною рукою написалъ краснорѣчивое Латипское пасьмо письмо къ Папѣ, чтобы имѣть въ немъ пъ пскренняго покровителя — и Климентъ VIII не замедлилъ удостовърить его въ своей готовности вспомогать ему всею духовною властію Аностольскаго Намѣстника (214),

Лолжно отдать справедливость уму Разстриги; предавъ себя Іезуптамъ, онъ выбралъ дъйствительнъйшее средство одушевить ревностію безпечнаго Сигизмунда, который, вопреки чести, совъсти, Народному Праву и мнънію многихъ знатимкъ Вельможъ, ръшился быть сподвижникомъ бродяги. Славный другъ Баторіевъ, Гетманъ Замойскій, быль еще живъ: Король писалъ къ нему о своемъ важномъ предпріятів, говоря, что Республика, доставивъ Димитрію корону, будеть располагать силами Московской Державы, легко обуздаетъ Турковъ, Хана и Шведовъ, возметъ Эстонію и всю Ливонію, октроетъ нуть для своей торговли въ Персію и въ Индію; но что сіе великое нам'вреніе, требуя тайны и скорости, не можетъ быть предложено Сейму, дабы Годуновъ не имълъ времени изготовиться къ оборонъ (215). Тщетно старецъ Замойскій, Панъ Жолкъвскій, Князь Острожскій и другіе Вельможи благоразумвые удерживали Короля, не соватуя ему метеомысленно вдаваться въ онасность тавой войны, особенно безъ въдома Чиновъ Государственныхъ, и съ малыми силами; тщетно знаменитый Панъ Збаражскій доказываль, что мнимый Димитрій есть безъ сомивнія обманщикъ. Уб'єжденный Ісзунтами, но не дерзая самовластно нарушить звадцагил втияго перемирія, заключеннаго между имъ и Борисомъ, Король велълъ Минику и Вишневецкимъ поднять знамя противъ Годунова именемъ Іоаннова сыпа и составить рать изъ вольницы; опредълазъ ей на жалованье доходы Сендомпрскаго Воеводства; внушалъ Дворянамъ, что смава и богатство ожидають ихъ въ Россін, и торжественно возложивъ съ своей груди златую цень на Разстригу (216), отнуспиль его съ двумя Іезунтами изъ Кракова въ Галицію, гль, близъ Львова и Самбора, въ маетностяхъ Вельможи Мнишка, подъ собрараспущенными знаменами уже толнилась ска. Шляхта и чернь, чтобы итти на Москву.

Главою и первымъ ревнителемъ сего вольнга сублался старецъ Мнишекъ, коему старость не мъшала быть ни честолюбивымъ, ни легкомысленнымъ до безразсулности. Онъ имълъ юную дочь прелестницу, Марину, подобно ему честолюбивую и вътреную: Лжедимитрій, гостя у него въ

Самборъ, объявилъ себя, искренно или притворно, страстнымъ ея любовникомъ, и вскружилъ ей голову именемъ Царевича; а гордый Воевода съ радостію благословиль сію взаимную склопность, въ надеждъ

видъть Россію у ногъ своей дочери, какъ насл'Едственную собственность его потомства. Чтобы утвердить спо лестную надежду и хитро воспользоваться еще невърными обстоятельствами жениха, Мнишекъ Догово- предложиль ему условія, безь мальйшаго ры Амена съ далъ на себя следующее обязательство (писанное 25 Мая 1604, собственною рукою Воеводы Сендомирскаго (217)]: «Мы, Ди-«митрій Ивановичь, Божією милостію Цапревичь Великой Россіи, Углицкій, Дмп-«тровскій и проч., Князь отъ кол вна пред-«ковъ своихъ, и всъхъ Государствъ Мо-«сковскихъ Государь и наследникъ, по «уставу Небесному и примъру Монарховъ «Христіанскихъ избрали себѣ достойную «супругу, Вельможную Панну Марину, дочь «Ясновельможнаго Пана Юрія Миншка, кочего считаемъ отцемъ своимъ, испытавъ «его честность и любовь къ намъ, но отло-«жили бракосочетание до нашего воцаре-«нія: тогла — въ чемъ клянемся именемъ

«Св. Тропцы и прямымъ словомъ Цар-«скимъ — женюся на Паннъ Маринъ, обя-«зываясь 1) выдать немедленно милліонъ

«мотыхъ» (1,350,000 нынъшнихъ серебряныхъ рублей) «на уплату его долговъ и на ея путешеастые до Москвы, сверхъ драгоцъвностей, коточрыя пришлемъ ей изъ нашей казны Московчекой; 2) торжественнымъ Посольствомъ извъчетить о семъ дълъ Короля Сигизмунда, и «просить его благосклоннаго согласія на оное; «З) будущей супругв нашей уступить два Величкія Государства, Новгородъ и Псковъ, со всеми «Увздами и пригородами, съ людьми Думными, «Дворанами, Дътьми Болрскими и съ Духовеняствомъ, такъ, чтобы она могла судить и рядить ивъ нихъ самовластио, опредълять Намъстничковъ, раздавать вотчины и помъстья своимъ ваюдямъ служивымъ, заводить школы, строить •монастыри и церкви Латинской Въры, свободно •исповъдуя сію Въру, которую и мы сами при-\*пали, съ твердымъ намъреніемъ ввести опую во всемъ Государствъ Московскомъ. Если жечогь чего Боже сохрани-Россія воспротивится «нашимъ мыслямъ, и мы не исполнимъ своего \*обязательства въ теченіе года, то Панна Маприна дольна развестися со мною или взять теропъніе еще на годъ, » и проч. Сего не довольно : вь восторгь благодарности Лжедимитрій другою грамотою (писанною 12 Іюня 1604) отдалъ Манику въ наследственное владение Княжество Смоленское и Сфверское, кромф ифкоторыхъ Укодовъ, назначенныхъ имъ въ даръ Королю Сигизмунду и Республикв, въ залогъ въчнаго, ненарушимаго мира между ею и Московскою

Державою (218).... Такъ бъглый Діаконъ, чудесное орудіе гиъва Небеснаго, подъ именемъ Царя Россійскаго готовился предать Россію, съ ея величіемъ и православіемъ, въ добычу Іезуитамъ и Ляхамъ! Но способы его еще не отвътствовали важности замысла.

Ополчалась въ самомъ д'вл'в не рать, а сволочь на Россію: весьма не многіе знатные Дворяне, въ угодность Королю, мало уважаемому, или прельщаясь мыслію храбровать за изгнанника Царевича, явились въ Самборъ и Львовъ: стремились туда бродяги, голодные и полунагіе, требуя оружія не для поб'вды (219), но для грабежа или жалованья, которое щедро выдавалъ Мнишекъ въ надеждъ на будущее: на богатое въно Марины и доходы Смоленского Княжества. Разстрига и друзья его чувствовали нужду въ иныхъ, аучшихъ сподвижникахъ, и должны были естественно искать ихъ въ самой Россіи. Достойно замъчанія, что нъкоторые изъ Московскихъ бъглецовъ, Дътей Боярскихъ, исполненныхъ ненависти къ Годунову, укрываясь тогда въ Литвъ, не хотъли быть участниками сего предпріятія, ибо видели обманъ и гнушались злодвиствомъ: пишутъ, что одинъ изъ нихъ, Яковъ Пыхачевъ, даже всенародно, и предъ лицемъ Короля, свидътельствоваль о семъ грубомъ обманъ, вмъстъ съ товарищемъ Разстригинымъ, Инокомъ Варлаамомъ, встревоженнымъ совъстно; что имъ не върили и прислали обоихъ скованныхъ къ Воеводъ Мнишку въ

Самборъ, гдв Варлаама заключили въ темницу, а Пыхачева, обвинлемаго въ нам'вренія умертвить Ажедимитрія, казнили (220). Другіє бъгледы, менже совъстные, Дворянинъ Иванъ Борошинъ съ десятью или пятнадцатью клевретами (221), пади къ ногамъ минмаго Царевича я составили его первую дружину Русскую: скоро нашлася гораздо сильнъйшая. Зная свойство мятежныхъ Донскихъ Козаковъ — зная, что они не любили Голунова, казнившаго многихъ изъ пихъ за разбоп — Лжедимитрій послаль на Донъ Латинна Свирскаго (222) съ грамотою; писалъ, что онъ сынъ перваго Царя Белаго, коему сін вольные Христіанскіе витязи присягнули въ върности; звалъ ихъ на дъло славное: свергнуть раба и злодъя съ престола Іоаннова. Два Атачана, Андрей Корела и Михайло Ивжакожъ (223), сивинан видеть Ажелимитрія; видели его честичаго Сигизмундомъ, Вельможными Панами, и возвратились къ товарищамъ съ удостовърепісив, что ихъ зоветь истинный Царевичь. Уладыцы Донскіе сели на коней, чтобы присоелипться къ тодпамъ Самозванца. Между тъмъ усераный слуга его, Цанъ Михайло Ратомскій, Остерскій Староста, волноваль нашу Украйну чрезъ своихъ дазутчиковъ и двухъ Монаховъ Русскихъ (224), въроятно Мисаила и Леонида, вть конхъ последній, снявъ на себя имя Григорів Отреньева, могъ свидътельствовать, что оно не принадлежитъ Самозванцу. Въ городахъ, въ селахъ и на дорогахъ подкидывали грамоты отъ

Ажедимитрів въ Россівнамъ (225), съ въстію, что онъ живъ в скоро въ нимъ будетъ. Народъ взумлялся, не звая, върить тому или не върить; а бродяги, пегодяи, разбойники, издавна гнъздясь въ землъ Съверской (226), обрадовались: наступало ихъ время. Кто бъжалъ въ Галицію въ Самозванцу, кто въ Кіевъ, гдъ Ратомскій также выставилъ знамя для собранія вольницы: онъ подиялъ и Козаковъ Запорожскихъ, прельщенныхъ мыслію вести бывшаго ученика своего на Царство Московское. — Столько движенія, столько гласныхъ происшествій могло ли утанться отъ Годунова?

Еще прежде, нежели Самозванецъ открылся Вишневецкимъ, слухъ, распущенный имъ въ Литвъ о Димитрін (227), сдълался, въроятно, извъстнымъ Борису. Въ Генваръ 1604 года Нарвскій сановникъ Тирфельдъ писаль съ гонцемъ къ Абовскому градоначальнику, что мнимо-убитый сынъ Іоанновъ живетъ у Козаковъ (228): гонца задержали въ Иванъгородъ, и письмо его доставили Царю. Въ то же время пришли и въсти изъ Литвы и подметныя грамоты Ажедимитріевы отъ нашихъ Воеводъ Укравнскихъ; въ то же время, на берегахъ Волги, Донскіе Козаки разбили Окольничаго Семена Годунова, посыланнаго въ Астрахань, и захвативъ нъсколько Стрельцевъ, отпустили ихъ въ Москву съ такимъ наказомъ: «объявите Борису, что мы скоро «будемъ къ нему съ Царевичемъ Димитріемъ!» Одинъ Богъ видель, что происходило въ душе

Годунова, когда опъ услышалъ сіе роковое имя!.. но чемъ более устрашился, темъ болье хот вль казаться безстрашнымъ. Не сониввалсь въ убіснін истиннаго сына міры Іоаннова (220), онъ изъясняль для себя борастоль дерзкую ложь умысломъ своихъ тайныхъ враговъ, и велъвъ дазутчикамъ узвать въ Литвъ, кто сей Самозванецъ, искаль заговора въ Россіи: подозріваль Бояръ; призвалъ въ Москву Царицу-Инокино, мать Димитрісву, и вздиль къ ней въ Девичій монастырь съ Патріархомъ (230). воображая, какъ въроятно, что она могла быть участницею предполагаемаго кова, и надъясь лестію или угрозами вывъдать ея тайну: но Царица-Инокиня, равно какъ и Болре, инчего не знала, съ удивленіемъ и, можеть быть, не безъ внутренняго удовольствія слыша о Лжедимитріи, который не замживаль сына для матери, по страшилъ его убійцу. Свідавъ наконецъ, что Самозванецъ есть разстрига Отреньевъ, и что Деякъ Смирной не исполнилъ Царскаго указа сослать его въ пустыню Бъломорскую (231), Борисъ усиліемъ притворства не оказалъ гивва, поо хотвлъ увърить Россіянь въ маловажности сего случая: Смирвый трепеталь, ждаль гибели, и быль кавленъ, но послъ, и будто бы за другую вину: за расхищение государственнаго достоянія. Удвонвъ застаны на Литовской

границъ, чтобы перехватывать въсти о Самозванцъ, однакожь чувствуя невозможность скрыть его явленіе отъ Россів, и боясь молчаніемъ усилить вредные толки, Годуновъ обнародовалъ исторію бъглеца Чудовскаго (232), вмъстъ съ допросами Монаха Пимена, Венедикта Черица Смоленскаго и мъщанина Ярославца, иконника Степана: первый объявляль, что онъ самъ вывель бродягу Григорія въ Литву, но не хотъль итти съ нимъ далъе, и возвратился; вторый и третій свидітельствовали, что они знали Отрепьева Діакономъ въ Кієвъ и воромъ между Запорожцами; что сей негодяй, богоотступникъ, чернокнижникъ, съ умыслу Князей Вишневецкихъ и самого Короля, дерзаетъ въ Литвъ называться Димитріемъ. Въ то же время Царь послаль, от имени Боярь, дидю Разстригина, Смирнаго-Отрепьева, къ Сигизмундовымъ Вельможамъ, чтобы въ ихъ присутствін изобличить племянняка (233); послалъ и къ Донскимъ Козакамъ Дворинина Хрущова, вывести ихъ изъ бъдственнаго заблужденія. Но грамоты и слова не дійствовали: Вельможи Королевскіе не хотвли ноказать Лжедимитрія Смирному-Отрепьеву, и сухо отвътствовали, что имъ пътъ дъла до минмаго Царевича Россійскаго; а Козаки схватили Хрущова, оковали и приг. 1601. везли къ Самозванцу (234). Уже Разстрига

(15 Ангуста) двинулся съ своими дружинами къ беретамъ Дибировскимъ и стоялъ (17 того же твенца) въ Сокольникахъ: Хрущовъ, представленный ему въ цъпяхъ, взглянуль на него . . . . запася слезами и палъ на колбиа, воскликиувъ: «важу Іоанна въ лицъ твоемъ : я твой слуга на-«выки!» Съ него сияли оковы; и сей первый чицовный измінникъ, ослівпленный страхомъ или корыстію, въ знакъ усердія донесъ своему новому Государю, мъшая истину съ ложью, что анародъ изъявляеть въ Россіи любовь къ Дими-«трію; что самые знатные люди, Меньшій Булгаковъ и другіе (235), пили у себя съ гостями чату за его здравіе и были, по доносу слугъ, осуждены на казнь; что Борисъ умертвилъ и сестру, вдовствующую Царицу Ирину, которая всегда видела въ немъ Монарха беззаконнаго; что онъ, не смъя явно ополчаться противъ Димитрія, сводить полки въ Ливнахъ, будто бы на случай Ханскаго впаденія; что главные Воеводы ихъ, Петръ Шереметевъ и Михайло Салтыковъ, ветратись съ нимъ, Хрущовымъ, въ искренией бесьть сказали: наст ожидаеть не Крымская, а совстмв иная война — но трудно поднять руку на Государя природнаго; что Борисъ не здоровъ, сива ходить отъ слабости въ ногахъ, и думаетъ тайно выслать казну Московскую въ Астрахань в въ Нерсію.» Годуновъ безъ сомивнія не убилъ Ирины и не думалъ искать убъжища въ Персіи; еще не видаль дотоль измъны въ Россівнахъ, и ве капнилъ ни одного человъка за явную при-

верженность къ Самозванцу (236); съ жадностію слушая лазутчиковъ, доносителей, клеветниковъ, воздерживалъ себя отъ тиранства для своей безопасности въ такихъ обстоятельствахъ, и терзаемый подозрѣніями, еще не основательными, хотълъ знаками великодушной довъренности тронуть Бояръ и чиновниковъ: но дъйствительно медлилъ двинуть значительную рать прямо къ Литовскимъ предъламъ, въ доказательство ли безстрашія, боясь ли сильнымъ ополченіемъ дать народу мысль о важности непріятеля, изб'єгая ли войны съ Польшею до самой крайней необходимости? Сія необходимость была уже очевидна: Король Сигизмундъ вооружалъ на Бориса не только Самозванца, но п Крымскихъ разбойниковъ, убъждая Хана встунить вывств съ Лжедимитріемъ въ Россію. Борисъ зналъ все, и еще послалъ въ Варшаву, лично къ Королю, Дворянина Огарева, усовъстить его представлениемъ, сколь унизительно для Вънценосца Христіанскаго быть союзникомъ подлаго обманщика; вторично объявлялъ (237), кто сей мнимый Царевичь, и спрашиваль, чего Сигизмундъ желаетъ: мира или войны съ Россіею? Сигизмундъ хотбль лукавствовать, и подобно своимъ Вельможамъ отвъчалъ, что не стоить за Лжедимитрія и не мыслить нарушать перемирія; что н'якоторые Ляхи самовольно помогають сему бродягь, ушедшему въ Галицію, и будутъ наказаны какъ матежники. «Мы хо-«тын обмануть Бога» (пишеть современникъ,

одинь изъ знатныхъ Ляховъ), «увъряя безсоинестно, что Король и Республика не участвують «пъ Димптріевомъ предпріятіи» (238). Уже Самозванецъ началъ дъйствовать, а Царь вельлъ Патріарху Іову еще писать къ Духовенству Литовскому и Польскому, чтобы оно для блага объихъ Державъ старалось удалить кровопролитіе за богоотступника Разстригу (239); всв наши Епископы скрѣнили Патріаршую грамоту своими печатями, клятвенно свидътельствуя, что они иск знали Отреньева Монахомъ. Такую же гракогу написаль Іовъ и къ Кіевскому Воевод'в, Киязю Василію Острожскому, напоминая ему, что онъ самъ зналъ сего бъглена Ліакономъ, и заклиная его быть достойнымъ сыномъ Церкви: обличить Разстригу, схватить и прислать въ Москву. Но гонцы Патріарховы не возвратились : вът задержали въ Литвъ и не отвътствовали Іову, ни Духовенство, ни Киязь Острожскій: ибо Самозванецъ дъйствовалъ уже съ блестящить успъхомъ.

Сіє грозное ополченіе, которое шло низвергвуть Годунова, состояло едва ли изъ 1500 воиновъ исправныхъ, всадниковъ и пъшихъ, кромъ сволочи, безъ устройства и почти безъ оружія (210). Главными Предводителями были самъ Іжелимитрій (сопровождаемый двумя Ісзуитачи), юный Миншекъ (сынъ Воеводы Сендомирскаго), Дворжицкій, Фредро и Нъборскій; кажльй изъ нихъ имъль свою особенную дружину и коругвь; а старецъ Миншекъ первенствоваль въ ихъ Думъ. Они соединились близъ Кіева съ двумя тысячами Донскихъ Козаковъ, приведенныхъ Свирскимъ, съ толпами вольницы, Кіевской и Съверской, ополченной Ратомскимъ, и 16 Октября вступили въ Россію (241)..... Тогда единственно Борисъ началъ решительно готовиться къ оборонъ; послаль надежныхъ Воеводъ въ Украинскія крепости, съ Головами Стрелециими; а знатныхъ Бояръ, Князя Дмитрія Шуйскаго, Ивана Годунова и Михайла Глъбовича Салтыкова въ Брянскъ, чтобы собрать тамъ многочисленное полевое войско (242). Еще Борисъ могъ стыдиться страха, видя противъ себя толпы Ляховъ, нестройной вольницы и Козаковъ, предводимыя бъглымъ разстригою; но сей человъкъ назывался именемъ ужаснымъ для Бориса и любезнымъ для Россіи!

Лжедимитрій шель съ мечемь и съ Манифестомъ: объявляль Россіанамъ, что онъ, цевидимою десинцею Всевышняго устраненный отъножа Борисова и долго сокрываемый въ неизвъстности, сею же рукою изведенъ на осатръміра подъ знаменами сильнаго, храбраго войска, и спъщить въ Москву взять наслъдіе своихъ предковъ, вънецъ и скипетръ Владиміровъ; напоминаль всъмъ чиновникамъ и гражданамъ присягу, данную ими Іоанну; убъждалъ ихъоставить хищника Бориса и служить Государю законному; объщалъ миръ, тишину, благоденствіе, коихъ они не могли имъть въ царствованіе злолъя богопротивнаго (243). Вмъстъ съ тъмъ

Выскода Сендомирскій именемъ Короля и Вельможимахъ Нановъ обнародовалъ, что они, убъжствые доказательствами очевидными, несоивино признали Димитрія истиннымъ Великимъ Княземъ Московскимъ (244), дали ему рать в готовы дать еще сильнейшую для восшествія на престолъ отца его. Сей Манифестъ довершиль действіе прежнихъ подметныхъ грамотъ Акединитрія въ Украйнъ, гдъ не только сподважники Хлопковы (245) и слуги опальныхъ Болръ, ненавистники Годунова - не только низкая чериь, но и многіе люди вопискіе пов'ьрын Самозванцу, не узнавая бъглаго Діакона въ спозникъ Короля Сигизмунда, окруженномъ знатиыми Ляхами; въ витизъ ловкомъ, искуспомъ пладъть мечемъ и конемъ; въ восначальпикь бодромъ и безстрашномъ: ибо Лжедимитрій былъ всегда впереди, презиралъ опасность, и впоромъ спокойнымъ искалъ, казалось, не враговь, а друзей въ Россів. Несчастія Годунова времени, падежда на лучшее, любовь къ чрезвычайному и золото, разсыпаемое Миншкомъ и Вишиевецкими, также способствовали легковърію пародному. Тщетно градоначальники Борисовы дотвли мевшать распространенію листовъ Самозванцевыхъ, опровергали и жгли ихъ: листы лодили изъ рукъ въ руки, готови измъну. Начались тайным сношенія между Самозванцемъ п городами Украинскими, гдв дазутчики его двйствовали съ величайшею ревностію, обольщая **учы и страсти людей** — доказывая, что присяга,

данная Годунову, не имфетъ силы: ибо обманутый народъ, присягая ему, считалъ сына Іоаннова мертвымъ (246); что самъ Борисъ знаетъ сію истину, обезумъль въ ужасъ и не противится мирному вступленію Царевича въ Россію. Самые чиновники колебались, или въ опфиенфији ждали дальнъйшихъ происшествій; самые Воеводы, видя общее движение въ нользу Лжедимитрія, опасались, кажется, употребить строгость, и не изъявили должнаго усердія. Составились заговоры, и мятежъ вспыхвулъ.

Отрепьевъ на лѣвомъ берегу Днѣпра раздълилъ свое войско (247): послалъ часть его къ Бълугороду, а самъ шелъ вверхъ Десны, въ слъдъ за разсыпною дружиною переметчиковъ, которые служили ему върными путеводителями, зная мъста и людей. Едва Первов поставивъ ногу на Русскую землю (18 Октября), въ Слободъ Шляхетской, онъ свъдаль о своемъ первомъ успъхъ: жители и вонны Моравска отложились отъ Бориса; связали, выдали Воеводъ своихъ Лжедимитрію; встрътили его съ хльбомъ и солью (248). Чувствуя важность начала въ такомъ предпріятін, умный прошлецъ велъ себя съ отмънною ловкостію: торжественно славилъ Бога; изъявлялъ милость и величавость; не укорялъ Воеводъ Моравскихъ върностію къ Борису, жалья только объ

ихъ заблужденін, и даль имъ свободу; жаловаль, ласкаль изменниковь, граждань, воиновь, видомъ и разговоромъ не безъ искусства представляя лице Державнаго, такъ, что отъ Литовскаго рубежа до самыхъ внутреннихъ областей Россія съ неимов'ярною быстротою промчалась добрая слава о Ажедимитрін — и знаменитая столица древнихъ Ольговичей не усомнилась следовать примеру Моравска. 26 Октября поворился Самозванцу Черниговъ, гдв ратники и граждане также встрътили его съ хлъбомъ и солью, выдавъ ему Воеводъ (249), изъ коихъ гланиый, Князь Иванъ Андреевичь Татевъ, внутренно ненавидя Бориса, какъ вторый Хрущовъ безстыдно вступиль въ службу къ обманщику. Тамъ хранилась значительная казна: Лжедимитрій, разділивъ ее между своими воинами, усилиль тамъ ихъ ревность; умножилъ и число, присоединивъ къ нимъ 300 Стрвльцевъ измвиинсовъ и жителей, ополченныхъ усердіемъ къ нему или духомъ буйнымъ. Взявъ изъ Черниговской кръпости 12 пушекъ, Самозванецъ оставиль въ ней начальникомъ Ляха, и сившилъ къ Новугороду Съверскому. Онъ надъялся быть вездь завоевателемъ безъ кровопролитія, и д'ыйствительно, на берегахъ Десны, Свины и Снова, вильть единственно кольнопреклонение народа • глыппалъ радостный кликъ: «да здравствуетъ «Государь пашъ, Димитрій (п

Но въсти не было изъ Новагорода: жители не высылали ко Лжедимитрію ни призывныхъ гра-

мотъ, ни Воеводъ связанныхъ: тамъ бодрствоваль одинъ человъкъ, ръшительный, смільні — и еще візрный! Сей витязь быль Петръ Оедоровичь Басмановъ, братъ убитаго разбойниками (въ 1604 году) Ивана Басманова, дотол'в изв'встный только чрезвычайною судьбою отца и деда (250), которые, всемъ жертвун Іоанповой милости, своею гибелію доказали Небесное правосудіе: наслідовавъ ихъ духъ царелворческій, онъ соединяль въ себѣ великія способности ума и даже некоторыя благородныя качества сераца съ совъстію уклонною, нестрогою, будучи готовъ на добро и зло для первенства между людьми. Борисъ видълъ въ юномъ Басмановъ только достоинства; вывель его, вмжстж съ братомъ, изъ родовой опалы на степень знатности, въ 1601 году давъ ему санъ Окольничаго, и вмъсть съ Бояриномъ, Килземъ Никитою Романовичемъ Трубецкимъ, послалъ-было спасти Черниговъ (251); но они за 15 верстъ до сего города свъдали, что тамъ уже Самозванецъ, и заключились въ Выталь Нов в город в. Тогда узнали Басманова! Верина Трубецкаго: принявъ начальство въ городь, гав все колебалось оть внушений измѣны или страха, онъ истиною и грозою обуздаль предательство : самъ увъренный въ обманъ, увърилъ въ немъ и другихъ;

самь не болсь смерти, устрашиль мятежниковъ вазнію ; сжеть предм'ястів, и съ пятисотною ружиною Стръльцевъ Московскихъ заперся въ грапости, волею или неволею взявъ къ себъ и мативішихъ жителей (252). 11 Ноября Лжедиэштрій подступиль къ Новугороду: туть Росеіме привътствовали его, въ первый разъ, варами и пулями! Онъ требоваль переговоровъ: Басмановъ съ зажженнымъ фитилемъ стоялъ на стыв и слушаль клеврета Самозванцева, Ляха Бучинскаго, который сказаль, что Царь и Веливій Кризь Димитрій готовъ быть отцемъ вонповъ и жителей, если ему сдадутся, или, въ саучать упорства, не оставить живымъ ни груднаго младенца въ Новъгородъ, «Великій Князь и «Царь въ Москвв,» отвътствовалъ Басмановъ; ча вашть Димитрій разбойникъ сядеть на коль, чиветь съ вами.» Отреньевъ посылаль и Росспения помвиниковъ уговаривать Басманова, по безполезно ; хотъль взять крвность смёлымъ приступомъ, и быль отраженъ; хотвлъ огнемъ разрушить ен ствиы, но не усивыь и въ томъ; лишился многихъ людей, и видель берстве вредь собою: стапъ его уныль; Басмановъ даваль время войску Борисову ополчиться и примырь неробости инымъ градоначальникамъ.

Но добрыя въсти утъшили Самозванца. Въ крънконъ Нутивлъ начальствовали знатный Окольниий, Михайло Салтыковъ, и Киязь Василій Рубецъ-Мосальскій: сей послъдвій, какъ воинъ не безъ достопиства, гражданинъ безъ чести и пра-

виль, съ Дьякомъ Сутуповымъ объявилъ себя за мнимаго Царевича; самъ возмутилъ гражданъ и ратниковъ; самъ связалъ Салтыкова, и (18 Ноября) предавъ сіе важное мъсто Разстригъ, сдълалси съ того времени любимцемъ его и совътникомъ (253). Не мен'ве важный Рыльскъ, Волость Комариицкая или Съвская, Борисовъ, Бългородъ, Волуйки, Осколъ, Воронежъ, Кромы, Ливны, Елецъ (гдв находился и ревностно дъйствоваль тогда Монахъ Леонидъ (254) подъ именемъ Григорія Отреньева) также поддалися Самозванцу. Вся южная Россія кинфла бунтомъ; вездъ вязали чиновниковъ, едва ли искренно върныхъ Борису, и представляли Лжедимитрію, который немедленно освобождаль ихъ и съ милостію принималъ къ себѣ въ службу (286). Рать его умножалась новыми толпами изменниковъ. Перехвативъ казну, тайно везенную Московскими купцами въ медовыхъ бочкахъ къ начальникамъ Съверскихъ городовъ (256), онъ послалъ знатную часть ен въ Литву, къ Килзю Вишневецкому и Пану Рожинскому, чтобы набирать тамъ новыя друживы сподвижниковъ; а самъ еще стоялъ подъ Новымгородомъ, стреляль изъ большихъ пушекъ, разрушалъ ствиы (257). Басмановъ не слабълъ духомъ и мужествовалъ въ счастливыхъ вымазкахъ; но видя разрушение кръпости, и зная, что войско Борисово идетъ спасти ее, онъ хитро заключилъ перемиріе съ Самозванцемъ, будто бы въ ожиданіи въстей изъ Москвы, и во всякомъ случат обязываясь сдаться

сиу чрезъ двъ недъли. Уже Самозванецъ считалъ Новгородъ своимъ и Басманова плънникомъ.

Сін быстрые усп'яхи обольщенія поразнан Годунова и всю Россію. Царь увидаль, въролию, свою ошибку — и саблаль другую; увиделъ, что ему надлежало бы не обманывать людей знаками лицемърнаго преарвийн къ Разстригв, но готовымъ. сильнымъ войскомъ отразить его отъ нашей границы и не впускать въ Сѣверскую землю, гав еще жиль старый духь Литовскій, и гав скопище злодвевъ, бъглецовъ, слугъ опальныхъ (258), естественно ожилало мятежа какъ счастія; гдв вародъ и саные люди воинскіе, удивленные безпреилгственнымъ входомъ Самозванца въ Россію, могли, віря внушенію его лазутчиковъ, думать, что Годуновъ дъйствительно не саветь противиться истинному Іоанвову сыну. Новое доказательство, сколь умъ обманчивъ въ раздорѣ съ совъстію, и какъ хитрость, чуждая добродътели, запутыпается въ сътяхъ собственныхъ! Еще Робость Борисъ могъ бы неправить еію ошибку : ва. състь на браннаго коня и самолично вести Россіянь противъ злодія. Присутствіе Вънценосца, его великодушная см'ьлость и довъренность безъ сомнънія имъли бы л'ыйствіе. Не рожденный Героемъ, Голуновъ однакожь съ юныхъ леть зналъ

войну; умълъ силою души своей оживлять доблесть въ сердцахъ и спасти Москву отъ Хана (259), будучи только Правителемъ. За него были святость вънца и присяги, навыкъ повиновенія, воспоминаніе многихъ государственныхъ благодъяній — и Россія на поль чести не предала бы Царя Разстригъ. Но смятенный ужасомъ, Борисъ не дерзалъ итти на встръчу къ Димитріевой тъни: подозръвалъ Бояръ и вручилъ имъ судьбу свою, назвавъ главнымъ Воеводою Мстиславскаго, добросовъстнаго, лично мужественнаго, но болье знатнаго, нежели искуснаго Предводителя; вслълъ строго людямъ ратнымъ, всъмъ безъ исключенія, спъщить въ Брянскъ, а самъ какъ бы укрывался въ столицъ!

Однимъ словомъ, судъ Божій гремъль надъ Державнымъ преступникомъ. Никто изъ Россіянъ до 1604 года не сомнъвался въ убіснін Лимитрія, который возрасталь на глазахъ всего Углича, и коего видель весь Угличь мертваго. въ теченіе пяти дней орошавъ его тело слезами: савдственно Россіяне не могли благоразумно върить воскресенію Царевича; но они — не любили Бориса! Сіе несчастное расположеніе готовило ихъ быть жертвою обмана. Самъ Борисъ ослабиль свидетельство истины, казнивъ важнейшихъ очевидцевъ Димитріевой смерти (260), и явно ложными показаніями затмивъ ся страшныя обстоятельства. Еще многіе знали в'врпо спо истину въ Угличъ, въ Пелымъ; но тамъ жила въ сердцахъ ненависть къ тирану. Всехъ

гремогласиве, какъ питутъ (261), свидътельствовалъ въ столицъ Князь Василій Шуйскій, торжественно, на лобномъ мізсть, о несомнительной смерти Царевича, вит виденнаго во гробе и въ могиле. То же писаль и Патріархъ во всё концы Россів, есымаясь и на мать Димитріеву, которая сама погребала сына (262). Но безсовъстность Шуйскаго была еще въ свъжей намяти; знали и слепую преданность Іова къ Годунову; слъппали только имя Царицы-Инокини: викто не видался, никто не говорилъ съ нею, снова заключенною въ пустын выксинской. Еще не имбиъ примара въ исторіи Самозванцевъ и не пони- Общев жая столь дерзкаго обмана; любя древнее зожене вземя Царей и съ жадностію слушая тайвые разсказы о мнимыхъ добродътеляхъ Ажедимитрія, Россіяне тайно же передавали другъ другу мысль, что Богъ дъйствительно, какимъ нибудь чудомъ, достойнымъ Его правосудія, могъ спасти Іоанвова сына для казни ненавистного хищиика и тирана (263). По крайней мъръ сомиъвались, и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Разстрига съ своими Ляхами уже господствоваль въ нашихъ предълахъ, а вонны отечества уклонялись отъ службы, вые неохотно въ Брянскъ подъ знамена, и тыть неохотиве, чёмъ более слышали объ тепьхахъ Лжедимитрія, думая, что самъ

Богъ помогаетъ ему. Такъ нелюбовь къ Государю раждаетъ нечувствительность и къ государственной чести!

Въ сей опасности, уже явной, Борисъ прибъгнулъ къ двумъ средствамъ: къ Церкви и къ строгости. Онъ велълъ Герархамъ пъть въчную память Димитрію въ храмахъ, а Разстригу съ его клевретами, настоящими и будущими, клясть всенародно, на амвонахъ и торжищахъ (264), какъ злаго еретика, умышляющаго не только похитить Царство, но и ввести въ немъ Латинскую Вфру: следственно Борисъ уже зналъ или угадываль объть, данный Ажедимитріемъ Гезуптамъ и Легату Панскому. Хотя народъ, видъвъ слабость и потворство Святителей въ изследованін Димитріева убіснія, не могь имъть къ нимъ безпредъльной довъренности; но ужасъ анаоемы долженъ быль тронуть совъсть людей набожныхъ и вселить въ нихъ омерабніе къ человіку, отверженному Церковію и преданному ею суду Божію. Второе средство также не осталось безплоднымъ. Издавъ указъ, чтобы съ каждыхъ двухъ сотъ четвертей земли обработанной выходиль ратникъ въ поле съ конемъ, доспъхомъ и запасомъ — следственно убавивъ до половины число воиновъ, опредъленное уставомъ Гоанновымъ (265) — Борисъ требовалъ скорости; писаль, что владъльцы богатые живуть въ домахъ, не заботясь о гибели Царства и Церкви; грозиль жестокою казнію лінивымъ и безпечнымъ, не упоминая о злопам вренныхъ, и дъй-

ствательно вельдъ наказывать ослушных ъ безъ пощады: лишеніемъ имфиія, темницею и кнутомъ; велълъ, чтобы и всъ слуги Патріаршіе, Святительскіе и монастырскіе, годные для ратнаго дела, спешили къ войску подъ опасеніемъ тяжкаго гивва Парскаго въ случав медленности. «Бывали вреимена» - сказано въ семъ опредълени Госуларственнаго Совъта — «когда и самые Инови, Свищенники, Діаконы вооружались лля спасенія отечества, не жалья своей прови; но мы не хотимъ того: оставляемъ ихъ въ храмахъ, да молятся о Государъ и Государствъ, » Сін мъры, угрозы и наказанія недівль въ шесть соединили до пятилесати тысячь всадниковъ въ Бранскъ (266), вивето полумилліона, въ 1598 году ополченнаго призывнымъ словомъ Царя, коего любила Россія!

Но Борисъ еще оказаль тогда великоду— везикошіе. Шведскій Король, врагъ Сигизмун— Аумі е боридовъ, услышавъ о Самозванцѣ и въролом— собо. стить Ляховъ, предлагалъ Царю союзъ и войско веномогательное. Царь отвътство въть, что Россія не требуетъ веноможенія шоземцевъ; что она при Іоаниѣ въ одно премя восвала съ Султаномъ, Литвою, Швеціею, Крымомъ, и не должна бояться матежника презръннаго (267). Борисъ зналъ, что въ случаѣ върности Россіянъ гореть Шведовъ ему непужна, а въ случаѣ невърности безполезна, ибо не могла бы спа-

Грозный часъ опыта наступаль: не льзя было медлить, ибо Самозванецъ ежедневно усиливался и распространяль свои мирныя завоеванія. Болре, Киязья Оедоръ Ивановичь Мстисланскій, Апарей Телитевскій, Дмитрій Шуйскій, Васнайй Голицынъ, Михайло Салтыковъ, Окольничіе Князь Михайло Кашинъ, Иванъ Ивановичь Годуновъ, Василій Морозовъ, выступили изъ Брянска, чтобы пресвов успъхи измъны и спасти Новогородскую крѣпость, которая одна противилась Разстригь, уже среди подвластной ему страны. - Не только Годуновъ съ мучительнымъ волиенісмъ души слідоваль мыслями за Московскими знаменами, но и вся Россія сильно тревожилась въ ожиданія, чемъ Судьба решить столь важную прю между Борисомъ и ложивимъ или неложнымъ Димитріемъ: ибо не было общаго удостовъренія ни въ войскь, ни въ Государствъ. Мысль подпять руку на дъйствительнаго сына Іоаннова или предаться дерзкому обманцику, клятому Церковію, равно ужасала сердца благородныя. Многіе, и самые благороднъйшіе изъ Россіянъ, не любя Бориса, но гнушаясь изм'вною, хотвли соблюсти данную ему присягу; другіе, следуя единственно внушенію страстей, только желали или не желали перемъны Царя, и не заботились объ истинъ, о долгъ върноподданнаго; а многіе не имъли точнаго образа мыслей, готовясь лумать, какъ велитъ случай. Если бы въ сіе время открылась проницанію наблюдателя и самая внутренность душъ, то онъ, можеть быть, еще не ръшиль бы для себя вопроса о въроятной удачъ или пеудачъ Самозванцева дъла: столь расположеніе умовъ было отчасти несогласно, отчасти неясно и неръщительно! Войско шло, повинуясь Царской власти; но колебалось сомнъніемъ, толками, изапинымъ недовъріемъ.

Приближансь къ Трубчевску, гдв уже славилось имя Димитріево, Воеводы Борисовы писали въ Сендомирскому, чтобы онъ пемедленно вышель изъ Россіи, мирной съ Литвою, остаонеъ злодъя Разстригу на казнь, имъ заслуженпую (268). Мнишекъ не отвътствовалъ, въ належдъ, что войско Борисово не обнажитъ меча: такъ думалъ Самозванецъ; такъ говорили ему изм'виники, сносясь съ своими единомышленииками въ полкахъ Московскихъ. 18 Декабря, на берегу Десны, верстахъ въ шести отъ стана Ажелимитріева, была перестр'влка между отрязами того и другаго войска; а на третій день легвая синбка. Ни съ которой стороны не изъвалал пылкой ревности: Самозванецъ ждалъ, нажется, чтобы рать Борисова, следуя примару городовъ, связала и выдала ему своихъ вачальниковъ; а Метиславскій, чтобы непріятель ушель безь битвы, какъ слабъйшій, сдва и имън и 12000 вонновъ (269). Но не видали ин паміны, ин бітства; перешло къ Лжедивитрію только три человіка изъ Дітей Бо-

вина. прекихъ. Оставивъ Новгородъ и свой украшленный станъ, онъ выстроился на равнинъ, весьма неблагопріятной для войска малочисленнаго; оказывалъ спокойствіе и бодрость; говориль річь къ сподвижникамъ (276), стараясь восиламенить ихъ мужество; молился велегласно, воздевъ руки на небо, и дерзиулъ, какъ увъряють, громко произнести следующія слова: «Всевышній! Ты зришь глубину моего «сердца. Если обнажаю мечь неправелно и «беззаконно, то сокруши меня Небеснымъ «громомъ» . . . (увидимъ 17 Мая 1606 года!) . . . «Когда же я правъ и чисть ду-«шею, дай силу неодолимую рукъ моей въ «битвъ! А Ты, Мать Божія, буди нокровомъ «нашего воинства» (271)! 21 Декабря началося діло, сперва не жаркое; но вдругъ конница Польская съ воплемъ устремилась на правое крыло Россіянь, гдв предводительствовали Князья Дмитрій Шуйскій и Михайло Кашинъ: оно дрогнуло, и въ бътствъ опрокинуло средину войска, гдъ стоялъ Мстиславскій: изумленный такою робостію и такимъ безпорядкомъ, онъ удерживалъ мечемъ своихъ и непріятелей; бился въ свалкъ; облился кровію, и съ пятнадцатью ранами упалъ на землю: дружина Стрвльцевъ едва спасла его отъ плъна (272). Часъ быдь решительный: если бы Ажедимитрій общимъ нападеніемъ подкрѣнилъ ударъ

сивныхъ Ляховъ, то вся рать Московская, какъ лишутъ очевидцы, представила бы эрълище срамнаго бъгства; но онъ далъ ей время опоиниться: 700 Нъмецкихъ всадниковъ, върныхъ Борису, удержали стремленіе непріятельскихъ, и лькое крыло наше уцъльло. Тогда же Басмавовъ вышелъ изъ крѣпости, чтобы дѣйствовать въ тылу у Самозванца, который, слыша выстрвы позади себя и видя свой укрвиленный станъ въ пламени (273), прекратилъ битву. Объ стороны вдругь отступили, Лжедимитрій хвалясь побъдою и четырмя тысячами убитыхъ непрілтелей, а Борисовы Воеводы отъ стыда безмольствуя, хотя и взявъ несколько пленниковъ. Чтобы мен'ве стыдиться, Россіяне выдумали басню: унвряли, что Ляхи испугали яхъ коней, наридись въ медвъжьи шубы на-выворотъ; инозенцы же, свидътели сего малодушнаго бътства. иншутъ, что Россіяне не имъли, казалось, ни вечей, ни рукъ, им'я единственно ноги (274)!

Однаковъ мнимый побъдитель не веселился. Сів битва странная доказала не то, чего хотълось Самозванцу: Россіяне сражались съ нимъ
хуло, безъ усерлія, но сражались; бъжали, но
ить него, а не къ нему. Онъ зналъ, что безъ ихъ
пощаго предательства ни Ляхи, ни Козаки не
свергнутъ Бориса, и стращился быть между двуил огилми, двумя върными Воеводами, Мстиславскимъ и Басмановымъ, который видя отступленіе перваго, снова заключился въ кръпости,
готовъй умереть въ ся развалинахъ. На другой

день присоединилось къ Лжедимитрію 4000 Запорожцевъ (275), и войско Борисово удалилось къ Стародубу Съверскому, но для

того, чтобы ожидать тамъ другихъ, свъжихъ полковъ изъ Брянска, и могло чрезъ ивсколько дней возвратиться къ Новугороду, обороняемому столь усильно. Ревность наемниковъ и союзниковъ ослабъла: Ляхи надъялись вести своего Царя въ Москву безъ кровопролитія; увидели что надобно ратоборствовать; не любили ни зимнихъ походовъ, ни зимнихъ осадъ - и какъ легкомысленно начали, такъ легкомысленно и кончили: объявили, что идуть назадъ, будто бы исполняя указъ Сигизмундовъ не воевать съ Россіею въ случав, поляки если она будетъ стоять за Царя Годунова. Тщетно убъждаль ихъ Ажедимитрій не те-Санорехъ сотъ удальцевъ Польскихъ (276); всь другіе бѣжали во-свояси, а съ ними и горестный Мнишекъ. Думая, что все погибло, и Княжество Смоленское для него и Царство для Марины, сей вътреный старецъ еще дружественно простился съ женихомъ ел и смъло объщалъ ему возвратиться съ сильнъйшею ратію. Но Самозванецъ, едва ли уже въря нареченному тестю, еще върилъ счастію: съ обрядами священными предавъ на полъ сраженія тъла убитыхъ, своихъ и непріятелей, и снявъ осаду Нова-

герода, расположенся станомъ въ Комарницкой Волости, запиль Сфискій острогь, спъшилъ вооружать, кого могъ: гражданъ и лемледъльцевъ. Рать Борисова не дала

сиу времени.

Смятеніе Воеводъ Московскихъ было столь велико, что они даже медлили извъстить Царя о битвъ: узнавъ отъ другихъ ист ел печальный обстоятельства, Борисъ (1 Генваря) послалъ Князя Василія Шуй- г. 1608. скаго къ войску, быть вторымъ предводителемъ онаго, а Чашника Вельяминова къ рапенному Метиславскому, ударить ему челемь за кровь, пролівпную имъ изъ усерлія къ святому отечеству, и сказать именемъ Государи: «Когда ты, совершивъ зна--ченитую службу, увидишь образъ Спасовъ, «Богоматери, Чудотворцевъ Московскихъ и паши Царскія очи: тогда пожалуемъ чтебя свыше твоего чаянія. Нынъ шлемъ чкъ тебі: искуснаго врача, да будешь эдравъ «и снова на конъ ратномъ.» Всъмъ инымъ Носподамъ Царь велълъ объявить свое неудовольствіе за ихъ преступное молчаніе, по войско увърить въ милости (277). Чтобы Олестищею наградою мужества оживить моблесть въ сердцахъ Россіянъ, Борисъ, искрение довольный однимъ Басмановымъ, честь призваль его къ себъ, выслаль знативишихъ государственныхъ сановниковъ на встречу къ Герою и собственныя велико-

авиныя сани для торжественного въбода въ Москву со всею Царскою пышностію; даль ему изъ своихъ рукъ тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей (278), множество серебряныхъ сосудовъ изъ казны Кремлевской, доходное помъстье и санъ Боярина Думнаго. Столица и Россія обратили взоръ на сего новаго Вельможу, ознаменованнаго вдругъ и славою подвига и милостію Царскою; превозносили его необыкновенныя достопиства - и любимецъ Государевъ сдълался любимцемъ народнымъ, первымъ человъкомъ своего времени въ общемъ мнѣнів. Но столь блестящая награда одного была укоризною для многихъ и естественно раждала негодование зависти между знатными. Если бы Царь осмелился презреть уставъ Боярскаго старъйшинства и дать главное Воеводство Басманову, то, можеть быть, спасъ бы свой Ломъ отъ гибели и Россію отъ бъдствій: чего Судьба не хотвла! Призвавъ Басманова въ Москву, въроятно, съ намъреніемъ пользоваться его совътами въ Думъ, Царь отнялъ лучшаго Воеводу у рати и сдълалъ, кажется, новую отибку, избравъ Шуйскаго въ начальники. Сей Князь, подобно Мстиславскому, могъ не робъть смерти въ битвахъ, но не имъль ни ума, ни души Вождя истиннаго, ръшительнаго и смълаго; увъренный въ самозванствъ бродяги, не думалъ предать ему отечества, по, угождал Борису какъ царедворецъ льстивый, помнилъ свои опалы: видъль, можеть быть, не безъ тайнаго удовольствія муку

его тиранскаго сердца, и желая спасти . честь Россіи, зложелательствоваль Царю.

Шуйскій, провождаемый множествомъ чиновныхъ Стольниковъ и Стрянчихъ (279), нашель войско близъ Стародуба въ лъсахъ, между засъками, гдъ оно, усиленное новыми дружинами, какъ бы таилось отъ непрінтеля, въ бездійствін, въ унынін, съ Предводителемъ недужнымъ; другая запасная рать подъ начальствомъ Оедора Шереметева собиралась близъ Кромъ, такъ, что Борисъ имълъ въ поль не менъе осьмидесити тысячь вопновъ (280). Мстиславскій, еще изнемогая отъ ранъ, и Шуйскій немелленно двинулись къ Съвску, гдъ Лжелимитрій не хотвль ждать ихъ : смвлый оглаяніемъ, вышелъ изъ города и встрітился съ ними въ Добрыничахъ. Силы были несоразм'врны: у него 15,000, кон- нобыль выхъ п ившихъ; у Воеволъ Борисовыхъ Воеводъ 60 или 70 тысячь. Узнавъ, что полки наши вихъ. тъснатся въ деревив, онъ хотвлъ ночью зажечь ее и въ расплохъ нагрянуть на сонныхъ: тамошије жители взялись полвести его къ селению незамътно; но стражи увилы сіе движеніе: сдівлалась тревога, и пепріятель удалился (281). Ждали разевъта (21 Генваря). Самозванецъ молился, говораль рачь къ своимъ, какъ и въ день Новогородской битвы; разделиль войско на три части: для перваго удара взяль себъ

400 Ляховъ в 2000 Россіянъ всадняковъ, которые всв отличались белою одеждою сверхъ латъ, чтобы знать другъ друга въ съчь (282) : за ними должны были итти 8000 Козаковъ, также всадинковъ, и 4000 пъщихъ воиновъ съ пушками. Утромъ началась сильная пальба. Россіяне, столь многочисленные, не шля впередъ, съ объихъ сторонъ примыкая къ селению, гдв стояла ихъ пекота. Оглядевъ устроение Московскихъ Воеводъ, Лжедимитрій свят на борзаго, каряго аргамака, держа въ рукъ обнаженный мечь, и повель свою конницу долиною, чтобы стремительнымъ нападеніемъ разръзать войско Борисово между селеніемъ и правымъ крыломъ. Мстиславскій, слабый и томный, быль на конв: угадалъ мысль непріятеля, и двинуль сіе крыло, съ иноземною дружиною, къ нему на встръчу. Тутъ Разстрига, какъ истинный витязь, оказалъ смълость необыкновенную: сильнымъ ударомъ смялъ Россіянъ и погналъ ихъ; сломилъ и дружину иноземную (283), не смотря на ся мужественное, блестящее сопротивление, и кинулся на ивхоту Московскую, которая стояла предъ деревнею съ огнестръльнымъ снарядомъ - и не трогалась, какъ бы въ оцененени; ждала, и вдругъ залпомъ изъ сорока пушекъ, изъ десяти или двънадцаги тысячь ружей, поразила непріятеля: множество всадниковъ и коней пало; кто уцьльль, бъжаль назаль въ безпамятствъ страха и самъ Лжедимитрій. Уже Козаки его неслисьбыло во всю прыть довершить легкую побълу

своего Героя; но видя, что она не ихъ, обратили пыть, сперва Запорожцы, а послъ и Донцы, и пъхота. 5000 Россіянъ и Нъмцы, съ кликомъ: Hilf Gott (помоги Богъ), гнали, разили бъгущихъ на пространствъ осьми верстъ, убили тысячь месть, взили не мало и плъпниковъ, 15 знаменъ, 13 пумекъ; наконецъ истребили бы всъхъ до сливаго, если бы Воеводы, какъ пишутъ (284), не велъли имъ остановиться, думая, въроятно, что все коичено, и что самъ Ажедимитрій убитъ. Съ сею счастливою въстію прискакалъ въ Москву сановникъ Шениъ, и нашелъ Царя молящагося въ Лаврѣ Св. Сергія...

Борисъ затрепеталъ отъ радости; велълъ пъть благодарственные молебны, звонить въ колокола в представить народу трофен : знамена, трубы и бубны Самозванцевы; далъ гонцу санъ Окольвичаго, посладъ съ любимымъ Стольникомъ, Кишемъ Мезецкимъ, золотыя медали Воеволачь, а пойску 80.000 рублей (285), и писаль къ вервымъ, что ждетъ отъ нихъ въсти о концъ чатежа, будучи готовъ отдать върнымъ слугамъ и последнюю свою рубашку; въ особенности благодорилъ усердныхъ иноземцевъ и двухъ ихъ Предводителей, Вальтера Розена, Ливонскаго Аворянина, и Француза Якова Маржерета; наконецъ изълиляль живъйшее удовольствіе, что побыл стоила намъ не дорого: нбо мы лишились въ битвъ только пяти сотъ Россіянъ и изацати-пяти Немцевъ (286).

Но Самозванецъ быль живъ: побъдители, без-

временно веселясь и торжествуя, упустили его: онъ на раненомъ конв ускакалъ въ Свескъ, и въ ту же ночь бъжалъ далве, въ городъ Рыльскъ, съ немногими Ляхами, съ Кияземъ Татевымъ и съ другими измѣнниками. Въ слъдующій день явились къ нему разсілнивые Запорожцы: Самозванецъ не впустилъ ихъ въ городъ, какъ малодушныхъ трусовъ или предателей (287), такъ, что они съ досадою и стыдомъ ушли во-свояси. Не видя для себя безопасности и въ Рыльскъ, Ажедимитрій искаль ее въ Путивль, лучше укрыпленномъ и ближайшемъ къ границъ; а Воеводы Борисовы все еще стояли въ Добрыничахъ, занимаясь казнями: въщали пленниковъ (кроме Литовскихъ, Пана Тишкевича и другихъ, посланныхъ въ Москву); мучили, разстръливали земледъльцевъ, жителей Комарницкой Волости, за ихъ изм'вну (288), безжалостно и безразсудно, усиливая тымъ остервененіе мятежниковъ, ненависть къ Царю и доброе расположение къ обманщику, который миловаль и самыхъ усердныхъ слугь своего непріятеля. Сія жестокость, вмѣстѣ съ оплошностію Воеводъ, спасли злодъя. Уже лишенный всей надежды, разбитый на голову, почти истребленный, съ горстію бъглецовъ унылыхъ, онъ хотълъ тайно уйти изъ Путивля въ Литву: измънники отчаянные удержали его, сказавъ: «мы «всьмъ тебь жертвовали, а ты думаеть только-«о жизни постыдной, и предаешь насъ мести «Голунова; но еще можемъ спастися, выданъ

«тебя живаго Борису» (289)! Они предложили ему ьсе, что имъли: жизнь и достояніе: ободрили его: ручались за множество своихъ единомышленииковъ и въ полкахъ Борисовыхъ и въ Госумрствъ. Не менже ревности оказали и Козаки Донскіе: ихъ снова пришло къ Самозванцу 4000 въ Путивль (200); другіе засёли въ городахъ, п вананея оборонять ихъ до последняго издыханіл. Лжедимитрій волею и неволею остался; послаль Килэл Татева къ Сигизмунду (291) требовать немедленнаго вспоможенія; украшляль Путавль, и следуя совету изменниковъ, издалъ новый Манифестъ, разсказывал въ немъ свою вымышленную исторію о Димитрісвомъ спасенін, свид'втельствуясь именемъ людей умершихъ (292), особенно даромъ Киязя Ивана Мстигавскаго, крестомъ драгоцівнивімъ, и прибавли, что опъ (Димитрій) тайно воспитывался въ Быоруссін, а посл'в тайно же быль съ Канцлеровъ Санвгою въ Москвв, гдв видвлъ хищника Годунова сидищаго на престолъ Іоанновомъ. Сей вторый Манифесть, удовлетворяя любонытству баснами, дотоль неизвъстными, умножилъ число друзей Самозванца, хотя и разбитаго. Говорили, что Россілне шли на него только принужденно, сь неизъяснимою боязнію, внушаемою чемъ-то сверхъестественнымъ, безъ сомивнія Небомъ; что они побъдили случайно, и не устояли бы беть слеваго остервененія Ифицевъ; что Провимије очевидно хотвло спасти сего витязя и въ самой несчастной битвѣ; что онъ и въ самой

крайности не оставленъ Богомъ, не оставленъ върными слугами, которые, признавъ въ немъ истиннаго Димитрія, еще готовы жертвовать ему собою, женами, дътьми, и конечно не могли бы имъть столь великаго усерділ къ обманщику. Такія разглашенія сильно дійствовали на легковърныхъ, и многіе люди, особенно изъ Комарницкой Волости, гдв свирвиствовала месть Борисова, стекались въ Путивль, требуя оружія и

чести умереть за Димитрія.

Между тъмъ Воеводы Царскіе — свъдавъ, что Самозванецъ не истребленъ - тронулись съ мъста, приступили къ Рыльску, и не объщал инкому помилованія, хотвли, чтобы городъ сдался безъ условія. Тамъ начальствовали злые изм'виники, Князь Григорій Долгорукій-Роща и Яковъ Змвевъ: видя предъ собою висвлицу, они велвли сказать Мстиславскому: «служимъ Царю Дими-«трію» — и залиомъ изъ всехъ пушекъ доказали свою непреклонность (293). Воеводы стояли двъ недъли подъ городомъ, хвалились не во-время человъколюбіемъ, жальли крови, и ръшились дать отдохновение войску, действительно утружденному зимнимъ походомъ; отступили въ Комаринцкую Волость и донесли Царю, что будутъ ждать тамъ весны въ покойныхъ станахъ. Но Борисъ, послъ кратковременной радости встревоженный извъстіями о спасеніи Ажедимитрія и новыхъ прельщеніяхъ изміны, досадуя на Мстиславскаго и всёхъ его сподвижниковъ, посладъ къ нимъ въ Острогъ Радогостскій Окольничаго

Петра Шереметева и Думнаго Дьяка Власьева съ дружиною Московскихъ Дворянъ и съ гивнымъ словомъ: укорялъ ихъ въ перадъніи, винилъ въ упущеніи Самозванца изъ рукъ, въ безполезности побълы, в произвелъ всеобщее негодование въ войскъ. Жаловались на жестокость и несправедливость Царя, тв, которые дотоль върно исполняли присягу, обагрились кровио въ битвахъ, изнемогли отъ трудовъ ратныхъ; еще болъе жаловались зломысленики, чтобы усиливать нелюбовь къ Царю — и могли хвалиться успъхомъ: ибо съ сего времени, но извъстію Лътописца (294), многіе чиновники воинскіе видимо склонились къ Самозванцу, и желаніе избить Бориса овладъло сердцами. Измъна возпикала, но еще не дозръла до мятежа; еще наблюдалось, хотя и неохотно, повивовение законное. Следуя строгому предписавію Государеву, Мстиславскій и Шуйскій спова вывели войско въ поле, чтобы удивить Россію вичтожностію своихъ дійствій: оставили Ажедимитрія на свобод'є въ Путивањ, соединились съ запасною ратію Оелора Шереметева (295), уже двѣ или три педван теснившаго Кромы, и вивств осада сь нимъ, въ Великій постъ, начали осажльть сію криность. Дило невироятное: тысачь восемдесать или более ратниковъ, имы множество ствнобитныхъ орудій,

безъ усибха приступало къ деревянному городку, ибо въ немъ, сверхъ жителей, сидъло 600 мужественныхъ Донцевъ (296) съ храбрымъ Атаманомъ Корелою! Осаждающіе ночью сожгли городъ, заняли пенелище и валъ; но Козаки сильною, мъткою стръльбою не допускали ихъ до острога, и Болринъ Михайло Глебовичь Салтыковъ, или малодушный или уже предатель, не сказавъ ин слова главнымъ Воеводамъ, велълъ рати отступить, въ тотъ часъ, когда ей должно было устремиться на последнюю ограду изменниковъ (297). Метиславскій и Шуйскій не дерзнули наказать виновнаго, уже видя худое расположение въ сподвижникахъ - и съ сего дня, въ надеждъ взять кръность голодомъ, только стръляли изъ пушекъ, не вредя осажденнымъ, которые выкопали себъ землянки и подъ защитою вала укрывались въ нихъ безопасно; иногда же выпалзывали изъ своихъ норъ и делали смелыя выдазки (298). Между тъмъ войско, стоя на снъгу и въ сырости, было жертвою повальной бользии: смертопоснаго мыта (290). Сіе бъдствіе еще оказало достохвальную заботливость Царя, приславшаго въ станъ лекарства и все нужное для спасенія болящихъ, но умножило нерадивость осады, такъ, что въ бълый день 100 возовъ хлеба п 500 Козаковъ Лжедимитріевыхъ изъ Путивля могли пройти въ обожженыя Кромы (300).

Досадуя на замедление воинскихъ дъйствий, Борисъ хотълъ инымъ способомъ, какъ пишутъ современники, избавить себя и Россію отъ зло-

лья. Три Инока, знавшіе Отреньева Діакономъ, явились въ Путивле (8 Марта) съ грамотами отъ Государя и Патріарха къ тамошнимъ жителямъ: первый объщалъ имъ великів милости, если они выдадуть ему Самозванца, живаго или мертваго; вторый грозиль срашнымъ дъйствіемъ Церковной анаоемы. Сихъ Монаховъ схватили и припели къ Ажелимитрію, который употребыть хитрость: вм'всто его, въ Царскомъ ольний, на троив, сидвлъ Полякъ Иваницкій, и представля лице Самозванца, спросиль у нихъ: «знаете ли меня?» Мовахи сказали: «нътъ; знаемъ только, что «ты во всякомъ случав не Димитрій.» Ихъ стали пытать: двое терибли и молчали; а третій спасъ себя объявленіемъ (301), что у вихъ есть ядъ, коимъ они, исполняя волю Борисову, хотели уморить Лжецаревача, и что ифкоторые изъ ближнихъ его людей въ заговоръ съ ними. Ядъ дъйствительно нашелся въ сапогѣ у младшаго изъ сихъ Иноковъ, и Самозванецъ, открывъ льукъ намънниковъ между своими любимцами, предаль ихъ въ жертву народной вести. Увършотъ, что онъ, хваляся явпымъ Небеснымъ къ нему благоволеніемъ, писаль тогда къ Патріарху и къ самому Царю: укорялъ Іова злоунотребленіемъ Перконной власти въ пользу хищинка, а пясью бориса убъждалъ мирно оставить престоль Само-

звавна и св'ять, заключиться въ монастыр' и въ 60-Цпрскую милость (302). Такое нисьмо, если дъйствительно писанное и доставленное Годунову, было конечно новымъ искушеніемъ для его твердости!

Луша сего властолюбца жила тогда ужасомъ и притворствомъ. Обманутый побъдою въ ея слъдствіяхъ, Борисъ страдалъ, видя бездъйствіе войска, нерадивость, неспособность или эломысліе Воеводъ, и боясь смънить ихъ, чтобы не избрать хуждшихъ; страдалъ, внимая молвъ народной, благопріятной для Самозванца, и не им'я силы унять ее, ни снисходительными убъжденіями, ни клятвою Святительскою, ни казнію: пбо въ сіе время уже ръзали языки нескромнымъ (303). Доносы ежедневно умножались, и Годуновъ страшился жестокостію ускорить общую изм'вну: еще быль Самодержцемъ, но чувствоваль опфпенвніе власти въ рукв своей, и съ престола, еще окруженнаго льстивыми рабами, видълъ открытую для себя бездну! Дума и Дворъ не измѣнялись наружно: въ первой текли дівла, какъ обыкновенно; вторый блисталь пышностію, какъ и дотоль. Сердца были закрыты: одни таили страхъ, другіе злорадство; а всехъ более долженъ быль принуждать себя Годуновъ, чтобы унынісмъ и разслабленіемъ духа не пред-

выстить своей гибели - и, можеть быть, телько въ глазахъ върной супруги обнаруживадъ сердце: казалъ ей кровавыя, глубокія раны его, чтобы облегчать себя свободнымъ стенаніемъ. Онъ не имбль утівшенія чиствійшаго: не могь предаться въ волю Святаго Провиденія, служа только идолу властолюбія : хотфль еще наслаждаться илодомъ Димитріева убіенія, и дерзнулъ бы конечно на злодъяніе новое, чтобы не лишиться пріобратеннаго злодайствомъ. Въ такомъ ли расположения души утвишается смертный върою и надеждою Небесною? Храмы были отверсты: Годувовъ молился — Богу неумолимому для тьхь, которые не знають ни добродътели, ни раскаднія! Но есть преділь мукамъ въ бренности нашего естества земнаго,

Борису исполнилось 53 года отъ рожде- комчанія: въ самыхъ цвътущихъ лътахъ муже- дувора,
гтва онъ имълъ недуги, особенно жестокую подагру, и легко могъ, уже старъясь,
истощить свои тълесныя силы душевнымъ
страданіемъ, Борисъ 13 Апръля, въ часъ
ггра, судилъ и рядилъ съ Ведьможами
въ Думъ, принималъ знатныхъ пноземцевъ (201), объдаль съ ними въ Золотой
палатъ, и одва истанъ изъ-за стола, почувствовалъ дурноту: кровь хлынула у цего
вът носу, ушей и рта; лилась ръкою: врана, столь имъ любимые, не могли остано-

вить ее. Онъ терялъ память, но усивлъ благословить сына на Государство Россійское, воспріять Ангельскій Образъ съ именемъ Богольпа,
и чрезъ два часа испустиль духъ, въ той же
храминъ, глъ пировалъ съ Боярами и съ иноземнами....

Къ сожалению, потомство не знаетъ ничего болъе о сей кончинъ, разительной для сердца. Кто не хотвлъ бы видеть и слышать Годунова въ последнія минуты такой жизни - читать въ его взорахъ п въ душъ, смятенной незапнымъ наступленіемъ въчности? Предъ нимъ были тронъ, вънецъ и могила: супруга, дъти, ближніе уже обреченныя жертвы Судьбы; рабы неблагодарные, уже съ готовою изминою въ сердцъ; предъ нимъ и Святое Знаменіе Христіанства: образъ Того, Кто не отвергаетъ, можетъ быть, и поздняго раскаянія! . . . Молчаніе современниковъ, подобно непроницаемой завъсъ, сокрыло отъ насъ зрѣлище столь важное, столь правоучительное, дозволяя д'бйствовать одному воображенію.

Увъряють, что Годуновъ быль самоубійцею, въ отчанній лишивъ себя жизни ядомъ (305); но обстоятельства и родъ его смерти подтверждають ли истину сего извъстія? И сей нъжный отецъ семейства, сей человъкъ сильный духомъ, могъ ли, спасаясь ядомъ отъ бъдствія, малодушно оставить жену и дътей на габель, почти несоминтельную? И торжество Самозванца было ли върно, когда войско еще не

извъпало Царю дъломъ; еще стоило, хотя и беть усердія, подъ его знаменама? Только смерть Борисова ръшила усибхъ обмана; только измъпики, явные и тайные, могли желать, могли ускорить ее — по всего въроятите, что ударъ, а не ядъ прекратилъ буриые дни Борисовы, къ истинной скорби отечества; ибо сія безиременная кончина была Небесною казнію для Россіи еще болье, пежели для Годунова; опъ умеръ по крайней мъръ на троит, не въ узахъ предъ бъглымъ Діакономъ, какъ бы еще въ воздаяніе за государственныя его благотворенія; Россія же, лишенная въ пемъ Царя умнаго и понечительнаго, сдълалась добычею злольйства на многія лъта.

Но имя Годунова, одного изъ разумнъйшихъ Властителей въ мірѣ, въ теченіе стольтій было в будеть произносимо съ омерзъніемъ, во славу вравственнаго неуклоннаго правосудія. Потомство видитъ лобное мъсто обагренное кровію чевинныхъ, Св. Димитрія издыхающаго подъ ножемъ убійцъ, Героя Исковскаго въ петлъ, столь иногихъ Вельможъ въ мрачныхъ темницахъ в келліяхъ; видитъ гнусную маду, рукою Выщепосца предлагаемую клеветникамъ-доносителямъ; видитъ систему коварства, обмановъ, лицемърія предъ людьми и Богомъ... вездъ личину добродътели, и гдъ добродътель? въ правдь ли судовъ Борисовыхъ, въ щедрости, въ побви къ гражданскому образованию, въ ревности къ величію Россія, въ Политикъ мирной и

здравой? Но сей яркій для ума блескъ хладенъ для сердца, удостовъреннаго, что Борисъ не усомнился бы ни въ какомъ случать дъйствовать вопреки своимъ мудрымъ государственнымъ правиламъ, если бы властолюбіе потребовало отъ него такой перемены. Онъ не быль, по бываль тираномъ; не безумствоваль, но злодъйствовалъ подобно Іоанну, устраняя совмъстниковъ или казня недоброжелателей. Если Годуновъ на-время благоустроилъ Державу, на-время возвысилъ ее во мивніи Европы, то не онъ ли и ввергнулъ Россію въ бездну злополучія, почти неслыханнаго - предаль въ добычу Ляхамъ п бродягамъ, вызваль на осатръ совмъ мстителей и самозванцевъ истребленіемъ древняго племени Царскаго? Не онъ ли, наконецъ, болве всехъ содъйствовалъ уничижению престола, возсъвъ на немъ святоубійцею?

## ГЛАВА III.

Царствование Феодора Борисовича Годунова.

F. 1605.

\_

Присита Осодору. Достопиства юнаго Царя. Избравіс Басманова въ Восначальники. Присига войска. Изміна Басманова. Самозванецт усиливаетсм. Изміна Голицыныхъ и Салтыкова. Изміна войска. Походъ къ Москвів. Оціненівніе умовъ въ столиці. Изміна Москвитанъ. Сведеніе Осолора съ престола. Присига Лжедимитрію. Затиченіе Патріарха и Годуновыхъ. Царсубійство.

Еще Россіяне погребли Бориса съ че- г.1603. стію во храм'в Св. Михаила, между памятшпами свояхъ Вънценосцевъ Варлжскаго 
илемени; еще Духовенство льстило ему и 
въ могил'в: Святители въ окружныхъ грамогил'в: Святители въ окружныхъ грамогил ва окружныхъ окружныхъ грамогил ва окружныхъ

«бывшаго Великаго Князя Тверскаго, слъп-«ца Симсона, ни злодъя, именующаго себя «Димитріемъ; не избъгать Царской служ-«бы, и не бояться въ ней ни трудовъ, ни «смерти.» Достигнувъ вънца злодъйствомъ, Годуновъ былъ однакожь Царемъ законнымъ: сынъ естественно наследовалъ права его, утвержденныя двукратною присигою (308), и какъ бы даваль имъ новую силу прелестію своей певинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой; онъ соединяль въ себъ умъ отца съ добродътелію матери, и шестнадцати лътъ удивлялъ Вельможъ даромъ слова и свъдъніями необыкновенными въ тогдашнее время: первымъ счастливымъ плодомъ Европейскаго воспитанія въ Россін; рано узналъ и пауку правленія, отрокомъ засъдая въ Думъ; узналъ и сладость благодъянія, всегда употребляемый родителемъ въ посредники между закономъ и милостію (309). Чего не льзя было ожидать Государству отъ такого Вънценосца? Но тънь Борисова съ ужасными воспоминаніями омрачала престоль Осодоровъ: ненависть къ отцу препятствовала любви къ сыну. Россіяне ждали только бъдствій отъ злаго племени, въ ихъ глазахъ опальнаго предъ Богомъ, в страшась быть жертвою Небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казпи за преступленіе собственное : за

Достовиства юваго Царявъроломство, осуждаемое уставомъ Божественнымъ и человъческимъ.

Еще Осодоръ, столь юный, имълъ ихжду въ совътникахъ: мать его блистала единственно скромными добродътелями своего пола. Немедленно велели тремъ знативишимъ Боярамъ, Князьямъ Мстиславскому, Василью и Дмитрію Шуйскимъ, оставить войско и быть въ Москву, чтобы правительствовать въ Синклитъ; возвратили свободу, честь и достояние славному Бъльскому (310), чтобы также пользоваться его умомъ и свъдъніями въ Думъ. Но всего наживе было избраніе главнаго Воеводы: избрапскали уже не старъйшаго, а способнъй- по Бас-манова шаго, и выбрали — Басманова, ибо не вачальчоган сомивваться ни въ его воннскихъ инки. ларованіяхъ, нв въ вфриости, доказанной льлами блестящими. Юный Осодоръ, въ присутствій матери, сказаль ему съ умилевісив : челужи намъ, какъ ты служиль от-«цу моему» — и сей честолюбецъ, пылая (такъ казалось) чувствомъ усердія, клялся тмереть за Царя и Царицу (311)! Басманову нали въ товарищи одного изъ знативишихъ Бояръ, Киязя Михайла Катырева-Ростонскаго, добраго и слабодушнаго, Посыли съ ними и Митрополита Новогоролсваго, Исидора, чтобы войско въ его присугствін цівловало крестъ на имя Осодора. - Ифеколько дней прошло въ тишинъ

для столицы. Дворъ и народъ торжественно молились о душъ Царя усопшаго; гораздо искрениће молились истинные друзья отечества о спасеніи Государства, предвидя бурю. Съ нетеривніемъ ждали въстей изъ Кромскаго стана - и нервыя донесенія новыхъ Воеводъ казались еще благопріят-

Невидимо держа въ рукъ судьбу отечества, Басмановъ 17 Апръля (312) прибылъ въ станъ, и не нашелъ тамъ уже ни Метиславскаго, ни Шуйскихъ; созвалъ всъхъ. чиновниковъ и рядовыхъ, подъ знамена; извъстилъ ихъ о воцареніи Осодора, и прочиталъ имъ грамоты его, весьма милостивыя; юный Монархъ объщаль върному, усердному войску безпримфрныя награды посл'в сорочинъ Борисовыхъ. Сильное внуч треннее движение обнаружилось на лицахъ: некоторые плакали о Царе усопшемъ, боясь за Россію; другіе не тапли злой радо-Приси- сти. Но войско, подобно Москвъ, присягнуло Осодору. Съ симъ извъстіемъ Митрополить Исидоръ возвратился въ столину: самъ Басмановъ доносилъ о томъ.... а чрезъ нѣсколько дней узнали его измѣну!

Удививъ современниковъ, дъло Басманамена нова удивляеть и потомство. Сей человеть имълъ душу, какъ увидимъ въ роковый часъ его жизни; не върилъ Самозванцу; столь ревностно обличалъ и столь мужественно разилъ его подъ ствнами Новагорода Съверскаго; былъ осыпанъ милостями Бориса, удостоенъ всей довъренности Осодора, избранъ въ спасители Царя и Царства, съ правомъ на ихъ благодарность безпредъльную, съ надеждою оставить блестишее имя въ лътописяхъ - и палъ къ ногамъ Разстриги, въ видъ гнуснаго предателя! Изъяснимъ ли такое непонятное дъйствіе худынъ расположениемъ войска? Скажемъ ли, чго Басмановъ, предвидя неминуемое торжество Самозванца, хотелъ ускореніемъ измены спасти себя отъ уничиженія: хотьль лучше отдать и войско и Царство обманщику, нежели быть выленнымъ ему мятежниками (313)? Но полки еще милися именемъ Божінмъ въ върности къ Оеолору: какою новою ревностію могь бы одушевить ихъ Воевода доблій, силою своего духа и вакона обуздавъ зломысленниковъ? Нътъ, въримъ сказанию Автописца, что не общая измъна увлекля Басманова, но Басмановъ произвелъ общую изм'вну войска (314). Сей честолюбецъ безъ правиль чести, жадный къ наслажденіямъ временщика, думаль, въроятно, что гордые, завистливые родственники Осодоровы никогда не устутить ему ближайшаго мъста къ престолу, и что Самозванецъ безродный, имъ (Басмановымъ) возпеденный на царство, естественно будетъ привязанъ благодарностію и собственною пользою къ главному виновнику своего счастія: ставба ихъ дваалась пераздваьною — и кто могъ этмить Басманова достоинствами личными?

Опъ зналъ другихъ Бояръ и себя: не знал только, что сильные духомъ падаютъ какъ мл денцы на пути беззаконія! Басмановъ, върояти не дерзнулъ бы измънить Борису, который дъ ствоваль на воображение и долговременным повелительствомъ и блескомъ великаго ума г сударственнаго: Осодоръ, слабый юпостію лът и новостію Державства, вселяль смілость в предателя, вооруженного сусмудріємъ для усис коенія сердца: онъ могь думать, что изм'єно спасаеть Россію оть ненавистной Олигархіи Г дуновыхъ, вручая скинетръ хотя и самозванц хотя и человъку низкаго происхожденія, но см лому, умному, другу знаменитаго Вънценост Польскаго, и какъ бы избранному Судьбою д. совершенія достойной мести падъ родомъ св тоубійцы ; могъ думать, что направить Ажеді митрія на путь добра и милости : обманеть Ро сію, по заглалить сей обмань — ея счастіем Можетъ быть, Басмановъ выбхаль изъ столиц еще въ неръшимости, готовый дъйствовать и обстоятельствамъ, для выгодъ своего честоль бія; можетъ быть, онъ рішился на изміну еди ственно тогда, какъ увидълъ прекловность Воеводъ и войска къ обманщику. Всѣ цълова. кресть Осодору (ибо никто не дерзнулъ быт первый мятежникомъ), но большею частію с пехотвніємъ или съ уныпіємъ. И тв, которь дотол'в не в'Ерили мнимому Димитрію, стали в рить ему, будучи поражены незапною смерті Годунова, и находя въ ней новое доказательств

что не самозванецъ, а дъйствительно наследникъ Іоанновъ требуетъ своего законнаго достоянія : ибо Всевышній - какъ они аумали (315) — несомнительно благоволить о немъ и ведетъ его, чрезъ могилу хищника, на царство. Замътили также, что въ присяг в Осодоровой Самозванецъ не былъ именованъ Отрепьевымъ: слагатели ся, жероятно безъ умысла, написали единственно: клянемся не приставать къ тому, кто именуетъ себя Димитріемъ (516). «Слъл-«ственно» — говорили многіе — «сказка о «бъгломъ Діаконъ Чудовскомъ уже торже-\*ственно объявляется вымысломъ. Кто же «сей Димитрій, если не истинный?» Самые вършые имъли печальную мысль, что Оеолору не удержаться на престолъ. Такое расположение умовъ и сердецъ объщало легкій успъхъ измънъ : Басмановъ наблюлаль, решился, и готовя Россію въ даръ объянщику, безъ сомненія удостоверплся, посредствомъ тайныхъ спошеній, въ его благодарности.

Оставленный на свобод'в въ Путивл'в, Само-Ажелимитрій въ теченіе трехъ м'всяцевъ усилтыркилилъ свои города и вооружалъ людей; вается. посаль къ Мнишку, что надвется на счастіе болье, нежели когда нибудь; посылалъ ыры къ Хану, желая заключить съ нимъ союзъ; жлалъ новыхъ сподвижниковъ изъ Галиціи, и быль усилень дружиною всад-

никовъ, приведенныхъ къ нему Михайломъ Ратомскимъ, который увъряль его, что въ следъ за нимъ будетъ и Воевода Сендомирскій съ Королевскими полками (317). Но только смерть Борисова, только измена Воеводъ Царскихъ могла исполнить деракую надежду Разстриги: о первой свъдалъ онъ въ концѣ Апрыля отъ бъглеца, Дворянина Бахметева (318); о второй въ началь Мая, въроятно отъ самого Басманова - и съ того времени зналъ все, что происходило въ станъ Кромскомъ.

Отдавъ честь мужа Думнаго и славу знаменитаго витизя за предесть исключительнаго Вельможства подъ скиптромъ бродяги,

Басмановъ , увъренный въ сей наградъ, увърилъ въ ней и другихъ низкихъ самопости любцевъ : Боярина Киязя Василья Васильеголяцы-Салы- Михайла Гавбовича Салтыкова (319), которые также не имъли ни совъсти, ни стыда, и также хотфли быть временщиками новаго царствованія въ воздаяніе за гнусное злодъйство. Но и злодъи ищутъ благовидныхъ предлоговъ въ своихъ ковахъ: обманывая другъ друга, лицемъры находили въ Лжедимитріи всѣ признаки истиннаго (320), доброд'втели Царскія и свойства души высо-

> кой; дивились чудесной судьбъ его, ознаменованной перстомъ Божіцмъ; злословили царетво Годуновыхъ, синсканное аукан-

ствомъ и беззаконіемъ; оплакивали бъдствіе войны междоусобной и кровопролитной, пеобходимой для удержанія короны на слабой глав'в Осодоровой, и въ торжеств'в Разстриги видели пользу, тишину, счастіе Россіи. Они условились въ предательствъ, в сившили явиствовать. Еще ивсколько дией коварствовали втайнь, умножая чиело падежныхъ единомышленниковъ (межлу коими отличались ревностію Боярскіе Авти городовъ Рязани (321), Тулы, Коширы, Алексина); успоконвали совъсть людей малоумивыхъ, недальновидныхъ, твердя и вовторяя, что для Россіянъ одна присяга законная: данная ими Іоанну и дітямъ его; что повъйшія, взятыя съ нихъ на имя Бориса и Осодора, суть плодъ обмана и нелайствительны, когда сынъ Іоанновъ не ушираль и здравствуеть въ Путивлъ. Натопецъ, 7 Мая (322), заговоръ открылся: намына умарили тревогу; Басмановъ сълъ на коня, я гроногласно объявиль Димитрія Царемъ Московскимъ. Тысячи воскликнули, и Ряэмцы первые : «да здравствуетъ же отецъ «пашъ, Государь Димитрій Іоанновичь!» Аругіе еще безмоляствовали въ изумленів. Тогда единственно проснудись Воеводы върные, обманутые коварствомъ Басманова: Князья Михайло Катыревъ-Ростовскій, Анарей Телитевскій, Иванъ Ивановичь Гоуновъ; но поздно! Видя малое число усерд-

ныхъ къ Осодору, они бъжали въ Москву, вмъсть съ ивкоторыми чиновниками и воинами, Россіянами и чужеземцами (323): ихъ гнали, били; настигли Ивана Годунова, и связаннаго привели въ станъ, гдъ войско въ несчастномъ заблужденій торжествовало изм'вну какъ св'ьтлый праздникъ отечества. Никто не смълъ изъявить сомнънія, когда знаменитьйшій противникъ Самозванца, Герой Новагорода-Съверскаго, уже призналъ въ немъ сына Іоаннова - п радость, видъть снова на тронъ древнее племя. Царское, заглушала упреки совъсти для обольщенныхъ въроломцевъ!... Въ сей памятный беззаконіемъ день первенствоваль Басмановъ дерзкимъ злодъйствомъ, а другой измънникъ подлымъ лукавствомъ: Киязь Василій Голицынъ вельлъ связать себя, желая на всякій случай увърпть Россію, что предается обманщику невольно (324)!

Нарушивъ клятву, войско съ знаками живъйшаго усердія обязалось другою : измънивъ Оеодору, быть върнымъ мнимому Димитрію, и дало знать Атаману Корелъ, что они служатъ уже одному Государю. Война прекратилась: Кромскіе защитники выползли изъ своихъ норъ и братски обнимались съ бывшими непріятелями на валу кръпости; а Князь Иванъ Голицынъ спъщиль въ Путивль, уже не къ Царевичу, а къ Царю (325), съ повинною отъ имени войска и съ узникомъ Иваномъ Годуновымъ въ залогъ върности: Ажедимитрій имъль нужду въ необыкно-

жиной душевной силь, чтобы скрыть свою презиврную радость: важно, величаво сигаль на тронв, когда Голицынъ, провожлаемый множествомъ сановниковъ и Дворянъ (326), смиренно билъ ему челомъ, и съ видомъ благоговънія говорилъ такъ: «Сыпъ Іоанновъ! войско вручаетъ тебъ «державу Россіи, и ждетъ твоего милосерчдів. Обольщенные Борисомъ, мы долго «противились нашему Царю законному: «пын же, узнавъ истину, всв единодушно чтебъ присягнули. Иди на престолъ роди-«тельскій; царствуй счастливо, и многія «льта! Враги твои, клевреты Борисовы, чвь узахъ. Если Москва дерзнетъ быть естроптивою, то смиримъ ее. Иди съ нами «въ столицу, вънчаться на царство!»..Въ сей саный часъ, по извъстію Автописца, вкоторые Дворяне Московскіе, смотря на Ажедимитрія, узнали въ немъ Діакона Отрешьева (327): содрогнулись, но уже не смым говорить, и плакали тайно. Хитро представляя лице Монарха великодушнаго, тронутаго раскаяніемъ виновныхъ подданныхъ, счастливый обманщикъ не благодараль, а только простиль войско; вельль чиу игти къ Орлу (328), и самъ выступилъ гула 19 Мая изъ Путивля съ 600 Ляховъ, походь съ Донцами и своими Россіянами, старъй- сват. шини другихъ въ измѣиѣ; хотѣлъ видѣть развалины Кромъ, прославленныя муже-

ствомъ ихъ защитниковъ, и тамъ, оглядъвъ непелище, валь, землянки Козаковъ и необозримый, укрвиленный станъ, гдв въ теченіе шести недъль болве осмидесяти тысячь добрыхъ воиновъ за семидесятью огромными пушками укрывалось въ бездъйствін, изъявиль удивленіе и хвалился чудомъ Небесной къ нему милости. Далеве на пути встретили Разстригу Воеводы, Михайло Салтыковъ, Князь Василій Голицынъ, Шереметевъ и Глава предательства, Басмановъ . . . . сей последній съ искрениею клятвою умереть за того, кому онъ жертвовалъ совъстію и бъднымъ отечествомъ! Единодушно принятый войскомъ какъ Царь благодатный, Лжедимитрій распустилъ часть его на мъсяцъ для отдохновенія (329), другую послаль къ Москвѣ, а самъ съ двумя или тремя тысячами надеживищихъ сподвижниковъ шелъ тихо въ следъ за нею. Везде народъ и люди воинскіе встр'вчали его съ дарами; кръпости, города сдавались: изъ самой отдаленной Астрахани привезли къ нему въ цъняхъ Воеводу, Михайла Сабурова, ближняго родственника Феодорова. Только въ Орлъ горсть великодушныхъ не хотъла измънить закону: сихъ достойныхъ Россіянъ, къ сожальнію неизв'єстныхъ для Исторіи, ввергнули въ темницу (330). Всъ другіе ревностно преклоняли колена, славили Бога и Димитрія, какъ некогда Героя Донскаго или завоевателя Казани! На улицахъ, на дорогахъ теснились къ его коню. чтобы добызать ноги Самозванца! Все было въ

волненін, не ужаса, но радости. Исчезъ оплоть стыда и страха для измѣны: она бурною рекою стремилась къ Москве, неся съ собою гибель Царю и народной чести. Тамъ первыми въстниками злополучія были бъглецы добросовъстные, Воеводы Катыревъ-Ростовскій и Телятевскій съ ихъ друживами (334). Осодоръ, еще пользуясь Царскою властію, изъявиль имъ благодарпость отечества торжественными наградами — и какъ бы спокойно ждалъ своего жребія на бъдственномъ тронъ, видя вокругъ себя уже немногихъ друзей искренвихъ, отчалніе, недоум'вніе, притворство, а въ народъ еще тишину, но грозную: готовность къ великой перемень, тайно желаемой серацами (332). Можетъ быть, зло- Outreвысліе и лукавство и вкоторых в Думных в уков Сопытинковъ, благопріятствуя Самозванцу, зап усынавли жертву на канунъ ся закланія: обчанывали Осодора, его мать и ближнихъ, уменьшая опасность или предлагая м'вры педавительныя для спасенія. Власть верхонная дремала въ палатахъ Кремлевскихъ, когда Отрепьевъ шелъ къ столицъ, -- когда вия Димитрія уже гремівло на берегахъ Оки. — когда на самой Красной площади тодинася народъ, съ жадностію слушая в'ьсти объ его усивхахъ. Еще были Воеводы в вонны върные : юный Стратигъ Державжий, въ видъ Ангела красоты и невинно-

сти, еще могь бы смёло итти съ ними на сонмы ослешленных клятвопреступниковъ и на подлаго Разстригу: въ дълъ законномъ есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакопія. Но если не коварство, то чудное оцъненъніе умовъ предавало Москву въ мирную добычу злодъйству. Звукъ оружія и движенія ратныя могли бы дать бодрость унылымъ и страхъ измѣниикамъ; но спокойствіе, ложное, смертоносное, господствовало въ столицѣ, и служило для козней вождельнымъ досугомъ. Дъятельность Правительства оказывалась единственно въ томъ, что ловили гонцевъ съ грамотами отъ войска и Самозванца къ Московскимъ жителямъ (333): грамоты жгли, гонцевъ сажали въ темницу; наконецъ не устерегли - и въ одинъ часъ все совершилось!

Изм'вна Москви

Ажедимитрій, угадывая, что его письма не доходять до Москвы, избраль двухъ сановниковъ смёлыхъ, расторонныхъ, Плещеева и Пушкина (334): далъ имъ грамоту и велёлъ ѣхать въ Красное село, чтобы возмутить тамошнихъ жителей, а чрезънихъ и столицу. Сдёлалось, какъ думалъ-Купцы и ремесленники Краспосельскіе, илъненные довъренностію мнимаго Димитрія, присягнули ему съ ревностію, и торжественно ввели гонцевъ его (1 Іюпя) въ Москву, открытую, безоружную: ибо вон-

вы, высланные Царемъ для усмиренія сихъ мятежниковъ, бъжали назадъ, не обнаживъ меча; в Красносельцы, славя Димитрія, нашли множество единомышленниковъ въ столицъ, мъщанъ в полей служивыхъ; другихъ силою увлекли за собою: и вкоторые пристали кънимъ только изъ побопытства. Сей шумный совмъ стремился къ лобному м'всту, гдв, по данному знаку, все умолкло, чтобы слушать грамоту Ажедимитріеву къ Спиклиту, къ Большимъ Дворянамъ, сановникамъ, людямъ Приказнымъ, воинскимъ, торговымъ, среднимо и чернымъ (335). «Вы клялися «отцу моему» - писалъ Разстрига - «не измъчать его дътямъ и потомству во въки въковъ, вы взяли Годунова въ Цари. Не упрекаю васъ: вы думали, что Борисъ умертвилъ меня въ лъчахъ младенческихъ; не знали его лукавства и че сміля противиться человіку, который уже «сачовластвовадъ и въ царствование Оеодора • Гоанновича, - жаловалъ и казнилъ, кого хочтыть. Имъ обольщенные, вы не върили, что я, сенасенный Богомъ, иду къ вамъ съ любовію п скротостію. Драгоцівная кровь лилася... Но «жалью о томъ безъ гивва: невъдение и страхъ •плиниють вась. Уже судьба решилась : города • в войско мои. Дерзнете ли на брань междоусобную въ угодность Марін Годуновой и сыну ея? «Имъ не жаль Россія: опи не своимъ, а чужимъ «владыотъ; упитали кровію землю Съверскую п члотять разоренія Москвы. Вспомняте, что было поть Годунова вамъ, Бояре, Воеводы и всъ люди

гамъ неистовыхъ и слезно молила не о

царствъ, а только о жизни милаго сына! Сведе- Но мятежники еще страшились быть извердора съ гами: безвредно вывели Осодора, его мать и сестру изъ дворца въ Кремлевскій собственный домъ Борисовъ, и тамъ приставили къ нимъ стражу; всъхъ родственниковъ Царскихъ, Годуновыхъ, Сабуровыхъ, Вельяминовыхъ, заключили, имъніе ихъ расхитили, домы сломали; не оставили ничего цълаго и въ жилищъ иноземныхъ Медиковъ, любимцевъ Борисовыхъ; хотъли грабить и погреба казенные, но удержались, когда Бъльскій напомниль имъ, что все казенное уже есть Димитріево (339). Сей пъстунъ меньшаго Іоаннова сына (340) явился тогда вдругъ главнымъ совътникомъ народа, какъ завишій врагъ Годуновыхъ, и вмъсть съ другими Боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятежъ именемъ Царя новаго. Всь дали присягу Димитрію, и (З Іюня) Вельможи, Князья Иванъ Михайловичь Воротынскій, Андрей Телятевскій, Петръ Шереметевъ, Думный Дьякъ Власьевъ, и другіе знативищіе чиновники, Дворяне, граждане вывхали изъ столицы со повинною къ Самозванцу въ Тулу (341). Уже въстникъ Плещеева и Пушкина предупредилъ ихъ: уже Разстрига зналъ все, что сделалось въ Москвъ, и еще не былъ спокоенъ: послалъ

туда Киязя Василья Голицына, Мосальскаго и Дьяка Сутунова (342) съ тайнымъ наказомъ, а Петра Басманова съ воинскою друкиною, чтобы мерзостнымъ злодъйствомъ

гвънчать торжество беззаконія.

Сін достойные слуги Лжедимитрісвы, принятые въ Москвъ какъ полновластные всполнители Царской воли, начали д'вло свое съ Патріарха. Слабодушнымъ участіснь въ козняхъ Борисовыхъ лишивъ себя довъренности народной, не имъвъ мужества умереть за истину и за Осодора, онъмъвъ отъ страха, и даже, какъ увърають, вмёстё съ другими Святителями бист челоми Самозванцу (343), надъялся ли вы снискать въ немъ срамную милость? Но Лжедимитрій не въриль его безстыдстиу; не върилъ, чтобы онъ могъ съ виломъ благоговънія возложить Царскій въведъ на своего бъглаго Діакона — и для того Послы Самозванцевы объявили народу Московскому, что рабъ Годуновыхъ не лолженъ остаться Первосвятителемъ. Свергнувъ Царя, народъ во дни беззаконія не усомнился свергнуть и Патріарха (344). 10въ совершалъ Литургію въ храмѣ Усне- Загоче-пів Папін: вдругъ мятежники неистовые, воору- тріарха женные коньями и дреколіемъ, вобгають дуногь церковь; не слушають Божественнаго выхъ. панія; стремятся въ Олгарь, хватають и влекутъ Патріарха; рвуть съ него одежду

Святительскую . . . Тутъ несчастный Іовъ пзъявиль и смиреніе и твердость: спявъ съ себя панагію и положивъ ее къ образу Владимірской Богоматери, сказаль громогласно: «Завсь, предъ сею Святою ико-«ною, я быль удостоень сана Архіерей-«скаго, и 19 лътъ хранилъ цълость Въры: «нышь вижу бъдствіе Церкви, торжество «обмана и ересп. Матерь Божіл! спаси Пра-«пославіе!» Его оділи въ черную ризу, таскали, позорили въ храмъ, на площади, п вывезли въ телегъ изъ города, чтобы заключить въ монастырѣ Старицкомъ. -Удаливъ важивищаго свидътеля истины, противнаго Самозванцу, решили судьбу Годуновыхъ, Сабуровыхъ п Вельямяновыхъ (345): отправили ихъ скованныхъ въ темницы городовъ дальнихъ, Низовыхъ и Сибирскихъ (ненавистнаго Семена Годунова задавили въ Переславлъ). Немедленно ръшили и судьбу Державнаго семейства.

царе- Юный Осодоръ, Марія и Ксенія, сида подъ стражею въ томъ домъ, откуда властолюбіе Борисово извлекло ихъ на осатръ гибельнаго величія, угадывали свой жрекій: Народъ еще уважиль въ нихъ святость Царскаго сана, - можетъ быть, и святость непорочности; можеть быть, въ самомъ неистовствъ бунта желалъ, чтобы мнимый Димитрій оказаль великодушіе, п взявъ себъ корону, оставилъ жизнь не-

счастнымъ хотя въ уединенія какого нябудь мовастыря пустыпнаго. Но великодушіе въ семъ случав казалось Разстригв несогласнымъ съ Политикою: чемъ более достоинствъ личныхъ имвлъ сверженный, законный Дарь, тъмъ болъе онъ могъ страшить Лжецаря, возводимаго на престоль элодъйствомъ нъкоторыхъ и заблужденіемъ многихъ; успъхъ изм'єны всегда готовить другую - и никакая пустыня не скрыла бы Державиаго юношу отъ умпленія Россіянъ. Такъ, въроятно, думалъ и Басмановъ; однакожь не хотыль явно участвовать въ деле ужасномъ: вло и добро имъютъ степени! Другіе были смълве: Князья Голицынъ и Мосальскій, чиновники Молчановъ п Шерефединовъ (346), взявъ съ собою грехъ звівровидныхъ Стрівльцевъ, 10 Іюня пришли въ домъ Борисовъ : увидели Осодора и Ксенію сидящихъ спокойно подл'я матери, въ ожиданін воли Божіей (347); вырвали нѣжныхъ гатей изъ объятій Царицы, развели ихъ по особымъ комнатамъ, и велбли Стрельцамъ действовать: они въ ту же минуту удавили Царицу Марію; но юный Осодоръ, надъленный отъ приреды силою необыкновенною, долго боролся съ четырмя убійцами, которые едва могли одол'єть в задушить его (347). Ксенія была несчастиве матери и брата: осталась жива: гнусный сластолюбенъ Разстрига слъпналъ объ ея прелестяхъ, и вельлъ Князю Мосальскому взять ее къ себъ въ томъ. Москвъ объявили, что Осодоръ и Марія гами лишили себя жизни ядомъ; но трупы ихъ,

дерзостно выставленные на позоръ, имъли несомнительные признаки удавленія (348). Народъ толиился у бъдныхъ гробовъ, гдъ лежали двъ вънценосныя жертвы, супруга и сынъ властолюбца, который обожаль - и погубиль ихъ, давъ имъ престолъ на ужасъ и на смерть лютъйшую! «Святая кровь Димитріева,» говорять Льтописцы, «требовала крови чистой (349), и невин-«ные пали за виновнаго, да страшатся преступ-«ники и за своихъ ближнихъ!» Многіе смотръли только съ любопытствомъ, но многіе и съ умиленіемъ; жальли о Марін, которая, бывъ дочерью гнуснъйшаго изъ палачей Іоанновыхъ и женою святоубійцы, жила единственно благодъяніями, и коей Борисъ не смълъ никогда открывать своихъ злыхъ намфреній (350); еще болье жальли о Осодорь, который цвыль добродьтелію и надеждою: столько им'влъ, и столько объщаль прекраснаго, для счастія Россіи, если бы оно угодно было Провидънію! — Нарушили и спокойствіе могиль: выкопали тело Борисово, вложили въ раку деревянную, перенесли изъ церкви Св. Михаила въ дъвичій монастырь Св. Варсонофія на Сретенке (351), и погребли тамъ уединенно, вмъстъ съ тълами Осодора и Марія! Такъ совершилась казнь Божія надъ убійцею Димитрія истиннаго, и началася новая надъ Рос-

сіею подъ скиптромъ ложнаго!

## ГЛАВА ІУ.

Царствование Ажедимитрия.

r. 1605 - 1606.

Периос оскорбление Бояръ, Указы Лжедимитриевы. Посоль Англійскій. Шествіе къ Москвъ. Довфренность Разстриги къ Ифицамъ. Вступлене въ столицу. Пиръ. Милости, Филаретъ и юный Михаилъ. Царь Симеонъ в Годуновы. Гробы Нагихъ и Романовыхъ пренесены ть Москву. Благодъянія. Преобразованіе Думы. Любовь Самозванца къ Генриху IV. Милосердіе. Позвальное Слово Разстригь. Избраніе новаго Патріарха. Белиолиное свидътельство Царицы-Инокини. Въпчаніе. Везразсудность Ажедимитрія. Діла гнусныя. Постриженіе Ксевін. Шеноть о Разстрить. Обличенів. Шуйскій. Німцы тілохранители. Пышность и веселья, Посольство въ Литву за невъстою. Неудовольствія. Слукъ, что Борисъ Годуновъ живъ. Титулъ Цесаря. Обрученіе. Слухи о Самозванць въ Польшь. Лжедивитрій илатить долги Миншковы. Происшествія въ Москить. Возвращение Шуйскихъ. Самозваненъ Петръ. Начало заговора. Посольство къ Шаху. Собраніе войска из Ельцъ. Письмо къ Шведскому Королю. Спошенія съ Ханомъ. Толки о замыслахъ Лжедимитрія. Казиь Стръльцевъ и Льяка Осипова. Опала Царя Симесни и Татицева. Путешествія Воеводы Сепдомирскаго съ Мариною. Ръчь Миникова. Условія, Опала лвукъ Святителей, Въвадъ Марины въ столицу. Негодование Москвитянъ. Соблазны. Ссора съ Послами.

Дары. Обрученіе и свадьба. Новыя причивы къ негодованію. Пиры. Новая ссора съ Литовскими Послами. Переговоры государственные. Замышляемыя потъхи. Наглость Аяховъ. Ночный совъть въ дому Шуйскаго. Дерзкія ръчи на площади. Волненіе народа. Спокойствіе Лжедимитрія. Измѣна войска. Последняя вочь для Самозванца. Возстаніе Москвы. Гибель Басманова. Свидътельство Царицы-Ипокини. Судъ. допросъ и казив Лжедимитрія. Щадять Марипу. Убійства. Бсяре утишають мятежь. Глубокая тишина ночи. Козни властолюбія. Річь Шуйскаго въ Думв. Избраніе новаго Царя. Развъяніе Самозванцева праха. Доказательства, что Ажедимитрій быль дійствительно обманщикъ.

Нелъпою дерзостію и неслыханнымъ счастіемъ достигнувъ цѣли — какимъ-то обаяніемъ прельстивъ умы и сердца вопреки здравому смыслу - саблавъ, чему нътъ примъра въ Исторіи: наъ бъглаго Монаха, Козака-разбойника и слуги Пана Литовскаго въ три года ставъ Царемъ великой Державы, Самозванецъ казался хладнокровнымъ, спокойнымъ, неудивленнымъ среди блеска и величія, которые окружали его въ сіе время заблужденія, срама и безстыдства. Тула им'тла видъ шумной столицы, исполненной торжества и ликованія: тамъ собралося бол'ве ста тысячь людей воинскихъ и чиновныхъ (352), множество купцевъ и народа изъ всъхъ ближнихъ городовъ в селеній. Въ следъ за Князьями Воротынскимъ и Телятевскимъ, избранными бить челомъ Разстригъ отъ имени Москвы, спъщили туда и знативищие Думные мужи: Метиславскій, Шуйскіе и другіе, чтобы достойно вкусить плодъ своего малодушія: презрание отъ того, кому они всамъ жертвовали, кром'в сана и богатства, безчестнаго въ такихъ обстоятельствахъ. Вижетъ съ ними были въ Тульскомъ дворцъ у Лжеанингрів Козаки, новые Донскіе выходцы (Снага Чертенскій съ товарищами); онъ даль руку имъ первымъ, и съ ласкою; а Бозрамъ уже послъ, и съ гиввомъ за ихъ долговременную строитивость. Пишутъ, что подлые Козаки, въ присутствіп Самозванца, нагло ругали сихъ Вельможъ уничиженныхъ, особенно Княза Андрея Телиевскаго, долве другихъ върнаго закону (253). Вельможи представили Лжедимитрію печать государственную, ключи отъ казны Кремлевской, одежды, доспехи Царскіе и сонмъ царедворцевъ для услугь его. Уже началося Державство Разстриги, который, по внушенію ли собственнаго ума ван совътниковъ, немедленно запялся правательствомъ, дъйствуя свободно, ръшительно, какъ бы человъкъ рожденный на престоль, и съ навыкомъ власти: 11 Іюня, Указы · ше не имъвъ въсти о Осодоровомъ убіс- витріснів, писаль во всв города, и въ самую

дальнюю Сибирь, что онъ, укрытый невидимою силою отъ злодъя Бориса, и дозръвъ до мужества, правомъ наследія сель на Государств' Московскомъ; что Луховенство, Синклитъ, всъ Чины и народъ цъловали ему крестъ съ усердіемъ; что Воеводы городскіе должны немедленно взять со всъхъ людей такую же присягу на имя Царицы-матери, Инокини Мароы Осодоровны, и его, Царя Димитрія, съ обязательствомъ служить имъ върно и не давать отравы, не сноситься ни съ женою, ни съ сыномъ Борисовымъ, Өедькою, и ни съ къмъ изъ Годуновыхъ; не мстить никому. не убивать никого безъ указа Государева, жить въ тишинъ и миръ, а на службъ прямить и мужествовать неизмінно (354). Уже Самозванецъ занимался и дълами

посоль внёшними: велёлъ догнать Посла Англійлигійскаго, Смята, еще не выгахавшаго изъ Россіи; взять у него Борисовы письма къ Королю, и сказать ему, что новый Царь, въ
знакъ особеннаго дружества къ Англіи,
дастъ ея кунцамъ новыя выгоды въ торговле, и немедленно после своего венчанія отправитъ изъ Москвы знатнаго сановника въ Лондонъ, следуя Европейскому
обычаю и движенію истинной любви къ
Такову (355).

шест- Узнавъ, что воля его исполнилась: Павіс въ москет, тріархъ сверженъ, Феодоръ и Марія въ

погилъ, ихъ ближніе изгнаны, Москва спокойна и съ нетерпъніемъ ждетъ воскресшаго Димитрія, — Самозванецъ выступиль изъ Тулы, и 16 Іюня расположился станомъ на лугахъ Москвы-ръки, у села Коломенскаго, гдв всв чиновники и знативишіе граждане поднесли ему хлібов-соль, златые кубки и соболей, а Бояре великоавинышую утварь Царскую, и говорили съ видомъ единодушнаго усердія: «Иди и «владъй достояніемъ твоихъ предковъ. «Святые храмы, Москва и чертоги Іоанповы ожидають тебя. Уже нъть эло-\*девъ : земля поглотила ихъ. Настало «время мира, любви и веселія» (350). Ажелимитрій отвътствоваль, что забываеть пины дътей, и будетъ не грознымъ Владыкою, а ласковымъ отцемъ Россіи. Тутъ же авились и Нъмцы съ челобитною: бывъ до топца върны Борису, оказавъ мужество въ лухъ битвахъ, не хотъвъ участвовать и въ измънъ Воеводъ подъ Кромами, они молили Самозванца не вмѣнять имъ дѣла лобросовъстнаго въ преступленіе, и писали: «мы честно исполнили долгъ присяги, на вакъ служили Борису, такъ готовы служить и тебъ, уже Царю законному.» Лжелимитрій приняль ихъ начальниковъ весьна милостиво, и сказалъ: «будьте для меня сто же, что вы были для Годунова: я довь-«върю вамъ больс, нежели своимъ Рус- вость

въны аскимъв (357)! Онъ хотбаъ видъть Ифмецкаго чиновника, державшаго знамя въ Добрынской битвъ, и положивъ ему руку на грудь, славиль его неустрашимость; чего не могли слушать Россіяне съ удовольствіемъ; но они должны были изъявлять радость!

20 Іюня, въ прекрасный летній день. столя. Самозванецъ вступилъ въ Москву, торжественно и пышно. Впереди Поляки (358), литаврщики, трубачи, дружина всадниковъ съ коньями, пищальники, колесницы заложенныя шестернями и верховыя лошади Царскія, богато украшенныя; далье барабанщики и полки Россіянъ, Духовенство съ крестами (359) и Ажедимитрій на бъломъ конь, въ одеждъ великольпной, въ блестищемъ ожерельъ, цъною въ 150,000 червонныхъ: вокругъ его 60 Бояръ и Князей; за ними дружина Литовская, Ифицы, Козаки и Стръльцы. Звоинли во всъ колокола Московскіе. Улицы были наполнены безчисленнымъ множествомъ людей; кровли домовъ и церквей, башни и стъны также усыпаны зрителями. Видя Ажедимитрія, народъ падалъ ницъ съ восклицаніемъ: «Здравствуй отецъ нашъ, Государь и Ве-«ликій Князь Димитрій Іоанновичь, спа-«сенный Богомъ для нашего благоденствія! «Сіяй и красуйся, о солнце Россія!» Лжедимитрій всёхъ громко прив'єтствоваль и

называлъ своими добрыми подданными, веля вув встать и молиться за него Богу. Не взирая на то, онъ еще не върилъ Москвитянамъ: ближніе чиновники его скакали изъ улицы въ улицу, и непрестанно доносили ему о всъхъ движеніяхъ пародныхъ: все было тихо и радостно. Но варугъ, когда Лжедимитрій чрезъ Живой мостъ и ворота Москворъцкія вытьхаль на площадь, следался страшный вихрь : всадники едва могли усильть на коняхъ; пыль взвилась столбомъ и засленила имъ глаза, такъ, что Царское шествіе остановилось (360). Сей случай естественный поразилъ вонновъ и гражданъ; они крестились въ ужась, говоря другь другу: «Спаси насъ, Господи, отъ бъды! Это худое предзнаменование адая Россін и Димитрія!» Тутъ же люди благочестивые были встревожены соблазномъ: когда Разетрига, встръченный Святителями и всъмъ Бавромъ Московскимъ на Лобномъ мъстъ, сошель съ коня, чтобы приложиться къ образамъ, Латовскіе музыканты играли на трубахъ и били иъ бубны, заглушая пъніе молебна (361). Увилын и другую непристойность: вступивъ за Духовенствомъ въ Кремль и въ Соборную церковь Успенія, Ажедимитрій ввель туда и многихъ пильтриевъ, Алховъ, Венгровъ: чего никогда не бывало, и что казалось народу оскверненіемъ врама (362). Такъ Разстрига на самомъ первомъ шагу изумиль столицу легкомысленнымъ неуваженіемъ къ святынь! . . . Оттуда спішиль онъ ть церковь Архистратига Михаила, где съ видомъ благоговънія преклонился на гробъ Іоанновъ, лилъ слезы и сказалъ: «О роди-«тель любезный! ты оставилъ меня въ си-«ротствъ и гоненіи: но святыми твоими «молитвами я цълъ и державствую!» Сіе искусное лицедъйствіе было не безполезно: народъ плакалъ и говорилъ: «то истинный «Димитрій!» Наконецъ Разстрига въ чертогахъ Іоанновыхъ съль на престолъ Государей Московскихъ.

Въ сей часъ многіе Вельможи вышли изъ дворца на Красную площадь, къ народу, п съ ними Богданъ Бъльскій, который сталъ на Лобное мъсто, снялъ съ груди своей образъ Св. Николая, поцъловалъ его и клялся Московскимъ гражданамъ, что новый Государь есть действительно сынъ Іоанновъ, сохраненный и данный имъ Николаемъ Чудотворцемъ (363); убъждалъ Россіянъ любить того, кто возлюбленъ Богомъ, и служить ему върно. Народъ отвътствовалъ единогласно: «многія лъта Го-«сударю нашему Димитрію! Да погибнутъ «враги его!» - Торжество казалось искреннимъ, общимъ. Самозванецъ съ Вельможами и Духовенствомъ пировалъ во дворцъ, граждане на площадяхъ и дома; пили пары. и веселились до глубокой ночи. «Но плачь «былъ не далеко отъ радости,» говоритъ Афтописецъ, «и вино лилось въ Москвъ «предъ кровію» (364).

Объявили милости: Лжедимитрій воз- мало. рратилъ свободу, чины и достояніе не <sup>ста.</sup> только Нагимъ, мнимымъ своимъ родственникамъ, но и всемъ опальнымъ Борисова времени: страдальца Михайла Ногаго (365) пожаловалъ въ санъ Великаго Конюшаго: брата его и трехъ племянииковъ, Ивана Никитича Романова, двухъ Шеренетевыхъ, двухъ Князей Голицыныхъ , Долгорукаго , Татева , Куракина и Кашина въ Бояре; многихъ въ Окольничіе, и нежду ими знаменитаго Василья Щелкалова, удаленнаго отъ дёлъ Борисомъ; Кован Василья Голицына назваль Великима Аворецкимъ, Бъльскаго Великима Оружничимъ , Килзя Михайла Скоппна-Шуйского Великими Мечникоми, Князя Аыкова-Оболенскаго Великимъ Крайчимъ, Пушкина Великимъ Сокольничимъ, Дъяка Сугунова Великимъ Секретаремъ и Печатяпномъ, а Власьева также Секретаремъ Великимъ и Надворнымъ Подскарбіемъ или Каличеемъ, - то есть, кромѣ повыхъ чиповъ, первый ввелъ въ Россіи наименовапів иноязычныя, заимствованныя отъ Ляловъ. Ажедимитрій вызваль и невольнаго, Филаопальнаго Инока Филарета изъ Сійской реть и пустыни, чтобы дать ему санъ Митрополета Ростовскаго (366): сей добродътельвый мужъ, некогда главный изъ Вельможъ я ближинкъ Царскихъ, имълъ наконецъ

сладостное утвшение видъть техъ, о коихъ и въ жизни отщельника тосковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. Съ того времени Инокина Мароа и юный Михаилъ, отданный ей на воспитаніе, жили въ Епархін Филаретовой, близъ Костромы, въ монастыръ Св. Инатія, гдъ все напоминало непрочную знаменитость и разительное паденіе ихъ личныхъ злодбевъ : ибо сей монастырь въ XIV въкъ былъ основанъ предкомъ Годуновыхъ, Мурзою Четомъ, и богато украшенъ ими. — Странное пугалище воображенія Борисова, минмый Царь и Великій Киязь Іоаннова времени, Симеонъ Бекбулатовичь, ослъпленный, какъ увъряютъ (367), и сосланный Годуновымъ, также удостоился Лжедимитріева благоволепіл, въ память Іоанну: ему вельли быть ко Двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться Царемъ (368). Сняли опалу съ родственниковъ Борисовыхъ и дали имъ мъста Воеводъ въ Сибири и въ гроби другихъ областяхъ дальнихъ. Не забыли в Роме и мертвыхъ: тъла Нагихъ и Романовыхъ, новихь усоншихъ въ бъдствій, вынули изъ могиль сени въ москву и схоронили съ честио, тамъ, гав лежали ихъ предки и ближніе (369).

Угодивъ всей Россіи милостями къ невиннымъ жертвамъ Борисова тиранства, Ажедимитрій старался угодить ей и благо-

Аваніями общими: удвоилъ жалованье са- Быгоновинкамъ и войску (370); велёлъ заилатить всь долги казенные Іоаннова царствованія, отмънилъ многія торговыя и судныя пошлины; строго запретилъ всякое мздоимство и наказалъ многихъ судей безсовъстныхъ; обнародоваль, что въ каждую Среду и Субботу будеть самъ принимать челобитныя отъ жалобщиковъ на Красномъ крыльцъ. Онь издаль также достонамятный законъ о крестьянахъ и холонихъ: указалъ всёхъ бытыку возвратить ихъ отчинникамъ и помъщикамъ, кромъ тъхъ, которые ушли во время голода, бывшаго въ Борисово царствованіе, не им'явъ нужнаго пропитамія : объявиль свободными слугь, лишенвыхъ воли насиліемь, безъ крівностей, виссенныхъ въ государственныя книги (371). Чтобы оказать дов'вренность къ подданнымъ, Ажедимитрій отпустиль своихъ иновечныхъ телохранителей (372) и всехъ Ляховь, давъ каждому изъ нихъ въ награду за върную службу по сороку злотыхъ, ценьгами и мъхами, по тъмъ не удовлетворивъ ихъ корыстолюбію : они хотъли болье, не выгважали изъ Москвы, жаловались и пировали!

Павненный обычании той земли, гдв началаел его жизнь пышная, и гдв все казалось ему блестящимъ, превосходнымъ въ сравнении съ Россією, Ажедимитрій не удо-

вольствовался введеніемъ новыхъ чиновъ п наименованій: онъ спѣпиль, въ духѣ сего подражанія, изм'єнить составъ нашей древней государственной Думы : указаль засъдать въ ней, сверхъ Патріарха (что въ важныхъ случаяхъ и дотолъ бывало), четыремъ Митрополитамъ, семи Архіенископамъ и тремъ Епископамъ (373), надъясь, можеть быть, обольстить тымь мірское честолюбіе Духовенства, а болье всего желая следовать уставу Королевства Польскаго; назваль всьхъ мужей Думныхъ Сенаторами, умножилъ число ихъ до семидесяти, самъ ежедневно тамъ присутствовалъ, слушаль и решиль дела, какъ уверяють, съ необыкновенною легкостію (374). Пишутъ, что онъ, имъя даръ краснословія, блисталь имъ въ Совъть, говориль много и складно, любилъ уподобленія, часто ссыдался на Исторію, и разсказываль, что самъ видъдъ въ пныхъ земляхъ, то есть, любовь въ Литвъ и въ Польшъ; изъявлялъ особензванда ное уважение къ Королю Французскому, пъ Ген-ряку IV. Генрику IV (375); хвалился, подобно Бомило рису, милосердіемъ, кротостію, великодушіемъ, и твердилъ людямъ ближнимъ: «я «могу двумя способами удержаться на пре-«столь: тиранствомъ и милостію; хочу «испытать милость и вфрно исполнить «объть, данный мною Богу: не проливать «крови» (376). Такъ говорилъ убійца непо-

рочнаго Феодора и благодѣтельной Маріи! . Разстригу славили: Московскій Бла-по-колью по выпать сму похвальное слово, какъ Вѣнце— голью по с посиму доблему, носящему на языкть ми— страть лость, а Патріархъ Герусальнскій униженною грамотою извѣстиль его, что вся Палестива ликуеть о спасеніи Іоаннова сына, предвиди въ пемъ будущаго свосго избавителя, и что три лампады девно и нощно пылають надъ гробомъ Христовымъ во пил Царя Димитрія (377).

Ближије доли Самозваниа совътовали ему, для утвержденія своей власти, немеменно вънчаться на Царство; ибо многіе лумали, что и злосчастный Оеодоръ не столь легко сделался бы жертвою измены, если бы успълъ освятить себя въ глазахъ варода саномъ Помазанника. Сей обрядъ торжественный надлежало совершить Патріарху: не дов'вряя Россійскому Духовенству, Ажедимитрій на м'всто сверженнаго Іова выбраль чужеземца, Грека Игнатія, избра-Архієпископа Кипрекаго, который, бывъ віс воизгианъ изъ отечества Турками, жилъ нъ- вргатюлько времени въ Римъ, пріъхаль къ ванъ въ царствование Осодора Іоанновича, угодилъ Борису, и съ 1603 года правилъ Епархією Рязанскою. Онъ снискалъ милость Самозванца, встрътивъ его еще въ Туяћ; не имћаъ ни чистой Вѣры, ни любви

къ Россіи, ни стыда правственнаго (378), и казался ему надежнѣйшимъ орудіемъ для всъхъ замышляемыхъ имъ соблазновъ. Насиъхъ поставили Игнатія въ Патріархи, и насиъхъ готовились къ Царскому вѣнчанію; а Лжедимитрій готовилъ между тѣмъ иное торжественное явленіе, псобходимое для полнаго удостовѣренія и Москвы и Россіи, что вѣнецъ Мономаховъ воздагается на главу Гоаннова сына.

Войско, Синклитъ, всв Чины государственные признали обманщика Димитріемъ, всв, кромъ матери, которой свидътельство было столь важно и естественно, что народъ безъ сомивијя ожидалъ его съ нетерпъніемъ. Уже Самозванецъ около мъсяца властвоваль въ Москвъ, а народъ еще не видалъ Царицы-Инокини, хотя она жила только въ няти стахъ верстахъ оттуда (379): пбо Ажедимитрій не могъ быть ув'тренъ въ ея согласіи на обманъ, столь противный святому званію Инокини и материнскому сердцу. Тайныя спошенія требовали времени: съ одной стороны представили ей жизнь Царскую, а съ другой муки и смерть; въ случав упрямства, страшнаго для обманщика, могли задушить несчастную - сказать, что она умерла отъ бользни или радости, и великол'виными похоронами мнимой Государевой матери успоковть народъ легковърный. Вдовствующая супруга Іоаннова, еще не старая лътами, помиила удо- Безмолвольствія свъта, Двора и пышности; 13 сплальть плакала въ уничижении, страдала за стра себя, за своихъ ближивхъ (380) — и не усо-ца июипилась въ выборъ. Тогда Ажедимитрій кина. уже гласно посладъ къ ней въ Выксинскую пустыню Великаго Мечника, Князя Михайла Васильевича Скопина-Шуйскаго (381), и другихъ людей знатныхъ съ убъдительнымъ челобитьемъ ивжнаго сына благословить его на Царство - и самъ, 18 Іюля (382), вывхаль встретить ее въ селъ Тайнинскомъ. - Дворъ и народъ были свидьтелями любопытнаго эрвляща, въ коемъ лицемърное искусство имъло видъ векрепности и природы. Близъ дороги разставили богатый шатеръ, куда ввели Царацу, и гдв Лжедимитрій говориль съ нею ваедивъ (383) — не знали, о чемъ; но увильли следствіе: минмые сынъ и мать вышли изъ шатра, изъявляя радость и любовь; ивжно обнимали другъ друга, и произвели въ сердцахъ многихъ зрителей восторгъ умиленія. Добродушный народъ обливался слезами, видя ихъ въ глазахъ Царицы, которая могла плакать и нелицемърво, восноминая объ истинномъ Димитріи, и чувствуи свой гръхъ предъ нимъ, предъ совыстию и Россією! Ажедимитрій посалиль Мароу въ великолъпную колесницу; а самъ съ открытою головою шелъ пъсколько

верстъ пъшкомъ, окруженный всъми Боярами; наконецъ сълъ на коня, ускакалъ впередъ и принялъ Царицу въ Іоанновыхъ налатахъ, гдъ она жила до того времени, какъ изготовили ей прекрасныя комнаты въ Вознесенскомъ Дфвичьемъ монастырф съ особенною Царскою услугою. Тамъ Самозванецъ, въ лицъ почтительнаго и иъжнаго сына, ежедневно виделся съ нею; былъ доволенъ искуснымъ ся притворствомъ, но удаляль отъ нее всъхъ людей сомнительныхъ, чтобы она не имъла случая изм'внить ему въ важной тайн'в, отъ нескромности или раскаянія (384).

21 Іюля совершилось в'вичаніе съ изв'єстными обрядами (385); но Россіяне изумились, когда, послѣ сего священнаго дъйствія, выступиль Іезунть Николай Черниковскій, чтобы привътствовать новов'ячаннаго Монарха непонятною для пихъ ръчью на языкъ Латинскомъ (386). Какъ обыкновенно, все знативите Духовенство, Вельможи и чиновники пировали въ сей день у Царя, силясь наперерывъ оказывать ему усердіе и радость - но уже многіе лицем врно, ибо общее заблужденіе не продолжилось!

Безраз- Первымъ врагомъ Ажедимитрія быль с у д. самъ онъ, легкомысленный и вспыльчивый листи. отъ природы, грубый отъ худаго восинтаніл, — надменный, безразсудный и неосто-

рожный отъ счастія. Удивляя Бояръ остротою и ливостію ума въ д'влахъ государственныхъ, Державный прошлецъ часто забывался: оскорблялъ ихъ своими насмѣшками, упрекалъ невѣжествомъ, дразнилъ хвалою иноземцевъ, и тверлиль, что Россіяне должны быть ихъ учениками, вздить въ чужія земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей (387). Польша не сходила у него съ языка. Онъ распустилъ своихъ пиостранныхъ телохранителей, но исключительно даскалъ Поляковъ, только имъ давалъ исегда свободный къ себъ доступъ, съ ними обходился дружески и совътовался какъ съ ближними ; взялъ даже въ Тайные Царскіе Секретари мухъ Ляховъ Бучинскихъ (388). Россійскіе Вельможи, измънивъ закону и чести, лишились права на уважение, но хотъли его отъ того, кому они вожертвовали закономъ и честію : самолюбіе не безнольствуетъ и въ стыдъ и въ молчаніи совъсти. Только одинъ Россіянинъ отъ начала до конца пользовался дов'вренностію и дружбою Самозванца: всъхъ виновивний Басмановъ; но в сей песчастный ошибся: видъль себя единственно любимцемъ, а не руководителемъ Лжеимитрія, который не для того искалъ престола, чтобы сидьть на немъ всегдашнимъ ученикомъ Басманова: иногда спрашивался, иногда слушаль его, но чаще дъйствоваль вопреки наставлику, по собственному уму или безумію. Грубостію огорчая Бояръ , Самозванецъ допускалъ вкъ однакожь въ разговорахъ съ нимъ до нольпости необыкновенной и несогласной съ мыслями Россіянъ о высокости Царскаго сана, такъ, что Бояре, имъ неуважаемые, и сами уважали его менъе прежнихъ Государей (389).

Самозванецъ скоро охладилъ къ себъ и любовь народную своимъ явнымъ неблагоразуміемъ. Спискавъ п'вкоторыя познанія въ школ'в и въ обхождении съ знатными Лихами, овъ считаль себя мудрецомъ, смъялся надъ мнимымъ суевъріемъ набожныхъ Россіянъ и, къ великому ихъ соблазну, не хотвлъ креститься предъ иконами; не велвлъ также благословлять и кропить Святою водою Царской трапезы, садясь за объдъ не съ молитвою, а съ музыкою (390). Не мен ве соблазиялись Россіяне и благоволеніемъ его къ Іезунтамъ, коимъ онъ въ священной оградъ Кремлевской далъ лучшій домъ и позволилъ служить Латинскую Об'вдню (391). Страстный къ обычалиъ ппоземнымъ, вътреный Ажедимитрій не думалъ следовать Русскимъ: желалъ во всемъ уподобляться Ляху, въ одеждв и въ прическв, въ походкъ и въ тълодвиженияхъ (392); ълъ телятипу, которая считалась у насъ заповъднымъ, гръшнымъ яствомъ; не могъ териъть бани, и никогда не ложился спать после обеда (какъ издревле дълали всъ Россіяне отъ Въпценосца до мъщанина), но любилъ въ сіе времи гулять: украдкою выходиль изъ дворца, одинъ или самдругъ; бъгалъ изъ мъста въ мъсто, къ художивкамъ, золотарямъ, Аптекарямъ (393); а царедворцы, не зная, гдв Царь, вездв искали его съ

безпокойствомъ и спрашивали объ цемъ на улицахъ: чему дивились Москвитяне, дотол'в видавъ Государей только въ пыниности, окруженныхъ на каждомъ шагу толною знатныхъ сановинковъ. Всв забавы и склонности Ажелимитріевы казались странными: онъ любилъ фодить верхомъ на дикихъ, бъщеныхъ жеребцахъ, и собственною рукою, въ присутствін Двора и народа, быть медвёдей (394); самъ испытываль новыя пушки и стреляль изъ нихъ въ цель съ радкою мъткостію; самъ училъ вонновъ, строилъ, бралъ приступомъ земляныя кръпости, кидался иь свалку, и териблъ, что иногда толкали его пебрежио, сшибали съ ногъ, давили (395) — то есть, хвалился искусствомъ всадника, эв тролова, пушкаря, бойца, забывая достоинство Монарха. Онь не номниль сего достоинства и въ дъйствіяхъ своего права всныльчиваго: за малійшую вину, ощибку, неловкость, выходиль изъ себи (396) и бивалъ, палкою, знативишихъ воинскихъ чиновниковъ — а низость въ Государъ противнъе самой жестокости для народа. Осужлали еще въ Самозванцъ непомърную расточительность: онъ сыпаль деньгами и награждалъ безъ ума ; давалъ иноземнымъ музыкантамъ жалоганье, какого не имъли и первые государственные люди; любя роскошь и великольніе, вепрестанно покупаль, заказываль всякія драгопанныя ненци, и масяца въ три издержалъ болъе семи милліоновъ рублей (397) — а народъ не любить расточительности въ Государяхъ, ибо страшится налоговъ. Описывая тогдашній блескъ Московскаго Двора, иноземцы съ удивленіемъ говорять о Ажедимитріевомъ престоль, вылитомъ изъ чистаго золота, обвѣшенномъ кистями алмазными и жемчужными, утвержденномъ внизу на двухъ серебряныхъ львахъ и покрытомъ крестообразно четырьмя богатыми щитами, надъ коими сіялъ золотой шаръ и прекрасный орель изъ того же металла (598). Хотя Разстрига вздилъ всегла верхомъ, даже въ церковь, но имълъ множество колесницъ и саней окованныхъ серебромъ, обитыхъ бархатомъ и соболями; на гордыхъ Азіятскихъ его коняхъ съдла, узды, стремена блистали золотомъ, изумрудами и яхонтами (500); возницы, конюхи Царскіе одвались какъ Вельможи. Не любя голыхъ ствиъ въ палатахъ Кремлевскихъ, находя ихъ печальными, и сломавъ деревянный дворецъ Борисовъ какъ памятникъ ненавистный (400), Самозванецъ построилъ для себя, ближе къ Москвъ-ръкъ, новый дворецъ, также деревянный (401), украсилъ ствны шелковыми Персидскими тканями, цвътныя израсцовыя печи серебряными решетками, замки у дверей яркою позолотою, и въ удивленіе Москвитянамъ предъ симъ любимымъ своимъ жилищемъ поставилъ изваянный образъ адскаго стража, мъднаго огромнаго Цербера, коего три челюсти, отъ легкаго прикосновенія, разверзались и бряцали (402): «чёмъ Лжедимитрій,» какъ сказано въ лѣтописи, «предвѣстилъ себѣ жилище въ въчности: адъ и тьму кромфинюю!»

Авиствун вопреки нашимъ обычаямъ и благоразумію, Ажедимитрій презпраль п святьйшіе законы нравственности: не хотваъ обуздывать вождельній грубыхъ, и пылая сластолюбіемъ, явно нарушалъ уста- деля ны пристойности, какъ бы гауссь намфреніемъ уподобиться тъмъ мнимому своему родителю; безчестиль жень и авицъ, Дворъ, семейства и святыя Обители дерзостію разврата, и не устыдился гала гвусивищаго изъ всвхъ его преступменій: убивъ мать и брата Ксенін, взялъ ее себь въ наложницы (403). Красота сей несчастной Царевны могла увянуть отъ горести: по самое отчаније жертвы, самое лодыство неистовое казалось прелестію мя изверга, который симъ однимъ мермостнымъ безстудствомъ заслужилъ свою вазнь, почти сопредъльную съ торжествомъ сто . . . Чрезъ нъсколько мъсяцевъ Ксенио постри-Востригли, назвали Ольгою и заключили въ ксепи. пустыпъ на Бълкозеръ, близъ монастыря Кириллова.

Но Самозванецъ подъ личиною Димитрія, въроятно, могъ бы еще долго безумствовать и злодъйствовать въ вънцъ Моночаховомъ, если бы сія, какъ бы волшебвая личина не спала съ него въ глазахъ варода: столь велико было усердіе Россіять къ древнему племени Державному! Зъблужденіе возвысило бродягу: истина

долженствовала пизвергнуть обманщика. Не одинъ удаленный Іовъ зналъ бъглеца Чудовскаго въ Москвъ: надъялся ли Разстрига казаться другимъ человъкомъ, стараясь казаться Полуляхомъ, и черную ризу Инока премънивъ на Царскую? или, ослъпленный счастіемъ, уже не видаль для себя опасности, имъя въ рукахъ своихъ власть съ грозою и считая Россіянъ стадомъ овецъ безсловесныхъ? или дерзостію мыслилъ уменьшить спо опасность, поколебать удостовъреніе, сомкнуть уста робкой истинъ? Онъ не думаль скрываться, и смъло смотрълъ въ глаза всякому любонытному на улицахъ; не ходилъ только въ святую Обитель Чудовскую, мъсто пепрілтныхъ для него знакомствъ и воспоминаній, И такъ не удивительно, что въ самомъ началъ новаго царствованія, когда Москва еще гремъла хвалою Димитрія, уже многіе шевоть люди шентали между собою о дъйствитель о Раз-страть. номъ сходствъ его съ Діакономъ Григоріемъ; хвала умолкала отъ безразсудности и худыхъ дъль Царя, а шепотъ становился внятиве - и скоро взволноваль столицу. Обля- Первымъ уличителемъ и первою жертвою бымъ Инокъ, который сказалъ всенародно, что мнимый Димитрій извъстенъ ему съ дътскихъ лътъ подъ именемъ Отреньева,

> учился у него грамот' и жилъ съ нимъ въ одномъ монастырѣ (404): Инока тайно умер-

> > MON. Phys. T. 30

твили въ темницъ. Нашелся и другой, опасивишій свидътель истины - тоть, кому Судьба пручала месть праведную, но коего часъ еще не наступилъ: Князь Василій шук-Шуйскій. Въ смятенін ужаса признавъ бролагу Царемъ, вмъстъ съ пными Боярами, онъ менъе всъхъ могъ извиняться заблужленіемъ, ибо собственными глазами вид'влъ Іолинова сына во гробъ. Терзаясь ли горестію и стыдомъ, или имъя уже дальновидвые тайные замыслы властолюбія, Шуйскій не долго безмолествоваль въ столиць: сказаль ближнимъ, друзьямъ, прінтелямъ, что Россія у ногъ обманщика ; внушаль и народу, чрезъ своихъ повъренныхъ, купца Ослора Конева и другихъ, что Годуновъ и Спятитель Іовъ объявляли совершенную правду о Самозванцъ, еретикъ, орудіи Ли-1986 и Папистовъ (405). Еще Лжедимитрій имыть многихъ ревностныхъ слугъ: Басмановъ узналъ, и донесъ ему о семъ ковъ, опасномъ знатностію виновника. Взяли Шуйскаго съ братьями подъ стражу и веаван судить, какъ дотолъ еще никого не судили въ Россіи: Соборомъ, избраннымъ дюдимъ всехъ чиновъ и званій. Летописецъ увъряетъ, что Киязь Василій въ семъ слинственномъ случав жизни своей явилъ себя Героемъ: не отрицался; смъло, великодушно говорилъ истину, къ искреннему в дицемърному ужасу судей, которые хо-

тъли заглушить ее воплемъ, проклиная такія хулы на Вънценосца. Шуйскаго пытали: онъ молчаль; не назваль никого изъ соумышленияковъ, и быдъ одинъ приговоренъ къ смертной казни: братьевъ его лишали только свободы. Въ глубокой тишинъ народъ тъснился вокругъ Лобнаго мъста (406), гдъ стоялъ осужденный Бояринъ (какъ бывало въ Іоанново время!) подлъ съкиры и плахи, между дружинами воиновъ, Стръльцевъ и Козаковъ; на стънахъ и башняхъ Кремлевскихъ также блистало оружіе, для устрашенія Москвитянъ, и Петръ Басмановъ, держа бумагу, читалъ народу отъ имени Царскаго: «Великій Бояринъ, Князь Василій Ивановичь «Шуйскій, изміниль мні, законному Государю «вашему, Димитрію Іоанновичу всея Россіи; ко-«варствовалъ, злословилъ, ссорилъ меня съ ва-«ми, добрыми подданными: называль Лжеца-«ремъ; хотълъ свергнуть съ престола. Для того «осужденъ на казнь: да умретъ за изм'вну и въ-«роломство!» Народъ безмолвствовалъ въ горести, издавна любя Шуйскихъ, и пролилъ слезы, когда несчастный Князь Василій, уже обнажаемый палачемъ, громко воскликнуль къ зритетелямъ: «братья! умираю за истину, за Въру «Христіанскую и за васъ» (407)! Уже голова осужденнаго лежала на плахъ . . . Вдругъ слышатъ крикъ: стой! и видятъ Царскаго чиновника, скачущаго изъ Кремли къ Лобному мъсту, съ Указомъ въ рукв: объявляють помилование Шуйскому! Тутъ вся площадь закипъла въ не-

описанномъ движеній радости: славили Царя, какъ въ первый день его торжественнаго вступленія въ Москву; радовались и върные приверженинки Самозванца, думая, что такое милосердіе даеть ему новое право на любовь общую; негоцовали только дальновиднъйшіе изъ нихъ, и не ошиблись (408): могъ ли забыть Шуйскій пытки и плаху? Узнали, что не вътреный Лжедимитрій издумалъ тронуть сердца симъ неожиданнымъ дыствіемъ великодушія, но что Царица-Инокини слезнымъ моленіемъ уб'єдила мнимаго сына не казнить врага, который искаль головы его (409) 1 . . Совъсть, въроятно, терзала сію несчастную пособницу обмана: спасая мученика встины, Мароа над'вялась уменьшить гр'вхъ свой предъ людьми и Богомъ. Вивств съ нею ходатайствовали за осужденнаго и нъкоторые Ляхи, види, сколь живое участіе принимали Москвитипе въ судьбъ его, и желая спискать тъмъ ихъ благодарность. - Всехъ трехъ Шуйскихъ, Княза Василія, Дмитрія, Ивана, сослали въ пригороды Галицкіе; им'вніе ихъ описали, домы опуcromm.in.

Тогда же разгласилось въ Москѣ и овидѣтельство многихъ Галичанъ, единоземцевъ и самыхъ ближнихъ Григорія Отрепьева: дяди, брата и маже матери, добросовѣстной вдовы Варвары (410): они видѣли его, узнали, и не хотѣли полчать. Ихъ заключили; а дядю, Смирнаго-Отрепьева (въ 1604 году ѣздившаго къ Сигизиунду для уличенія племянника), сослали въ Си-

бирь. Схватили еще Дворянина Петра Тургенева и мъщанина Оедора, которые явно возмущали народъ противъ Ажецаря. Самозванецъ велълъ казнить обоихъ торжественно, и съ удовольствіемъ видель, что народь, благодарный ему за помилование Шуйскаго, не изъявилъ чувствительности къ великодушию сихъ двухъ страдальцевъ: оба шли на смерть безъ ужаса и раскаянія, громогласно именуя Ажедимитрія Аптихристомъ и любимцемъ Сатаны (\*11), жалья о Россін и предсказывая ей біздствіе; чернь ругалась надъ ними, восклицая: «умираете за дело!» -Съ сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, какъ въ Борисово царствованіе: пбо Самозванецъ, дотоль желавъ хвалиться милосердіемъ, уже следоваль инымъ правиламъ: хотьль грозою унять дерзость, и для того благопріятствоваль изв'єтамъ. Пытали, казнили, душили въ темвицахъ, лишали имънія, ссылали за слово о Разстригъ. По такимъ ли доносамъ, или единственно опасаясь нескромности своихъ старыхъ пріятелей, Лжедимитрій вельль удалить многихъ Чудовскихъ Иноковъ въ другія, пустынныя Обители, хотя (что достойно замѣчанія) оставиль въ поков Кругицкаго Митрополита Пафнутія (412), который съ перваго взгляда узналь въ немъ Діакона Григорія, бывъ въ его время Архимандритомъ сего монастыря, но, какъ въроятно, лицемърнымъ или безсовъстнымъ наъявленіемъ усердія къ Самозванцу спасъ себя отъ гоненія. Молчали и другіе въ боязии, такъ,

что столица казалась тихою. Но Разстрига савлался остороживе, и явно не довъряя Москвитинамъ, снова окружваъ себя вноплеменниками (413): выбралъ 300 Нъмцевъ въ свои телохранители, разделилъ ихъ Венци на три особенныя дружины подъ началь- храна. ствомъ Капитановъ: Француза Маржерета, Апвонца Кнутсена и Шотландца Вандемана; одълъ весьма богато, въ камку и бархагь; вооружиль алебардами и протазапами, съкирами и бердышами съ золотыми ордами на древкахъ, съ кистями золотыми исеребряными; далъ каждому воину, сверхъ пответья, отъ 40 до 70 рублей денежнаго жалованья - и съ того времени уже никуда не вздилъ и не ходилъ одинъ, всюду провождаемый сими грозными твлохранителин, за коими только вдали следовали Болре и царедворцы (414). Мфра достойная фодяги, игрою Судьбы вознесеннаго на степень Державства: триста иноземныхъ сыпры и коній должны были спасать его оть предполагаемой изм'вны цівлаго народа в полумилліона вопновъ, безполезно разгражаемыхъ знаками недовърія обиднаго! Между твиъ Лжедимитрій хотвлъ веселья: пиш-**Музыка**, илиска и зернь были ежедневною в везабавою Двора. Угождая вкусу Царя къ вышности, всв знатные и не знатные старались блистать одеждою богатою (415). Всякій день казался праздникомъ. «Многіе пла-

кали въ домахъ, а на улицахъ казались веселыми и нарядными женихами,» говорить Автописецъ. Смиренный видъ и смиренная одежда для людей неубогихъ считались знакомъ худаго усердія къ Царю веселому и роскошному, который симъ призракомъ благосостоянія желаль увърить Россію въ ея златомъ въкъ подъ державою обман-

посоль. Утишивъ (416), какъ онъ думалъ, Москву, ство въ Ажедимитрій сп'вшиль исполнить об'вть, данный его благодарностію, сердцемъ или Политикою: предложить руку и вънецъ Маринъ, которая любовію и довъренностію къ бродягъ заслуживала честь сидъть съ нимъ на троиъ. Сношенія между Воеводою Сендомирскимъ и нареченнымъ его зятемъ не прерывались: Самозванецъ увъдомлялъ Миншка о всехъ своихъ успехахъ, называль всегда отцемъ и другомъ; писалъ къ нему изъ Путивля, Тулы, Москвы; а Восвода писалъ не только къ Самозванцу, но и къ Боярамъ Московскимъ, требуя ихъ признательности такими словами: «Спо-«собствовавъ счастію Димитрія, я готовъ «стараться, чтобы опо было и счастіемъ «Россіи, побуждаемый къ сему моею всег-«дашнею къ ней любовію, и надеждою на «вашу благодарность, когда вы увидите мое «ревностное о васъ ходатайство предъ Тро-«номъ, и будете имъть новыя выгоды, ноовыл важныя права, неизвъстные донынъ мъ Московскомъ Государствъ» (417). Наковецъ (въ Сентябръ мъсяцъ) Лжедимитрій послалъ Великаго Секретаря и Казначея, Аванасія Власьева, въ Краковъ для торжественнаго сватовства, давъ ему грамоту къ Сигизмунду и другую отъ Царицы-Инокини Мароы въ отцу невъстину. Могли ли Россілне одобрить сей бракъ съ иновъркою, хотя и знатнаго, но не Державнаго племени, - съ удовольствіемъ видъть спесиваго Пана тестемъ Царскимъ, ждать къ себъ толиу его ближнихъ, не менъе спесивыхъ, в рабольно чтить въ нихъ свойство съ Выщеносцемъ, который избраніемъ чужетемной невъсты оказываль презръніе ко всьи в благороднымъ Россіянкамъ? Самованецъ, вопреки обычаю, даже и не извъстиль Бояръ о семъ важномъ деле (418): говорилъ, совътовался единственно съ Лязаин. Но, легкомысленно досаждая Россія- неудонямь, онъ въ тоже время не вполнъ удо- ствіл. вистворяль и жеданіямъ своихъ друзей

Никто ревностиве Нунція Папскаго, Рангови, не служиль обманщику: пышною грамотою привътствуя Лжедимитрія на тромъ (\*19\*). Рангони славиль Бога и восклидаль: мы побидили! льстиль ему хвалами меумъренными и надъялся, что соединеніе Перквей будеть первымъ изъ его лъль без-

смертныхъ; писалъ: «Изображение лица твоего «уже въ рукахъ Св. Отца, исполненнаго къ тебъ «любви и дружества. Не медли изъявить свою «благодарность Главъ върныхъ . . . и прінми отъ «меня дары духовные: образъ сильнаго Воево-«ды, Коего содъйствіемъ ты побъдиль и цар-«ствуешь; четки молитвенныя и Библію Латин-«скую, да услаждаешься ея чтеніемъ, и да бу-«дешь вторымъ Давидомъ.» Скоро прибыль въ Москву и чиновникъ Римскій (420), Графъ Александръ Рангони (племянникъ Нунція) съ Апостольскимъ благословениемъ и съ поздравительною грамотою отъ преемника Климентова, нетерпъливаго въ желаніи вильть себя Главою нашей Церкви; но Самозванецъ въ учтивомъ отвътъ, хваляся чудесною къ нему благостію Божіею, истребившею злодъя, отцеубійцу его, не сказаль ни слова о соединеніи Церквей: говорилъ только о великодушномъ своемъ намъреніи жить не въ праздности, но вмъсть съ Императоромъ итти на Султана, чтобы стереть Державу невърныхъ съ лица земли, убъждая Павла V не допускать Рудольфа до мира съ Турками: для чего котъль отправить въ Австрію и собственнаго Посла. Лжедимитрій писаль и вторично къ Папъ, объщал доставить безопасность его Миссіонаріямъ на пути ихъ чрезъ Россію въ Персію и быть впрнымь вы исполнении даннаго ему слова; посылалъ и самъ Іезунта Андрея Лавицкаго въ Римъ. но, кажется, болве для государственнаго, нежели Церковнаго д'вла: для переговоровъ о войнъ Турецкой, которую опъ дъйствительно замышляль, павияясь въ воображении ся славою и пользою. Надменный счастіемъ, рожденный см'ьмамъ и съ любовію къ опасностямъ, Самозванепъ въ круженін легкой головы своей уже не быть доволенъ Государствомъ Московскимъ: логелъ завоеваній и Державъ новыхъ (421)! Сія ревпость еще сильнъе воспылала въ немъ отъ допессий Воеводъ Терскихъ, что ихъ Стрельцы и Козаки одержали верхъ въ сшибкъ съ Турками, и что изкоторые данники Султанскіе въ Дагестанъ присягнули Россіи (422). Издавна проповыха въ Европъ необходимость всеобщаго возстанія Державъ Христіанскихъ на Оттоманскую, вогь ди Римъ не одобрить намъренія Лжедимитріева? Папа славилъ Царя-Героя, совътуя ему тыко начать съ ближайшаго: съ Тавриды, что-(м) истребленіемъ гивода влодвискаго, столь Идоноснаго для Россіи и Польши, отрызать врилов и правую руку у Султана въ войнъ съ Императоромъ; однакожь имълъ причину не доварить ревности Самозванца къ Латинской Церти , видя , какъ онъ въ письмахъ своихъ избъпеть всякаго яснаго слова о Законъ. Кажется, чю Самозванецъ охладёль въ усердіи сдёлать Россіянъ Папистами: ибо, не взирая на свойственную ему безразсудность, усмотръль опасвость сего нел'внаго замысла, и едва ли бы р'впился приступить къ исполнению онаго, если бы и дол ве царствоваль.

Скоро увидълъ и главный благодътель Аже-

стіе и престоль изм'внили того, кто еще недавно въ восторгъ лобызалъ его руку, безмолвствоваль и вздыхаль предъ нимъ, какъ рабъ униженный (423). Бывъ непосредственнымъ виновивкомъ усифховъ Самозванца — оказавъ бродягв честь сына Царскаго, давъ ему деньги, вовновъ, и тьмъ склонивъ народъ Съверскій върить - обману — Сигизмундъ весьма естественно ждалъ благодарности, и чрезъ Секретаря своего, Госъвскаго, привътствуя поваго Царя (424), нескромно требоваль, чтобы Ажедимитрій выдаль ему Шведскихъ Пословъ, если они будутъ въ Москву отъ мятежника Карла. Гос'ввскій, бес'вдуя съ Царемъ насдинъ, объявилъ за тайну, что Король встревоженъ молвою удивительною. «Недавно» (говорилъ сей чиновникъ) «вы-Слух», «Вхалъ къ намъ изъ Россіи одинъ Приказ-что Бо-р и съ «ный, который увъряетъ, что Борисъ живъ: году. «устрашенный твоими побъдами, и слъдуя живь. «наставленію волхвовъ, онъ уступиль Дер-«жаву сыну, юному Өеодору, притворился «мертвымъ, и велълъ торжественно, вмъсто «себя, схоронить другаго человъка, опосн-«наго ядомъ; а самъ взявъ множество зо-«лота, съ въдома одной Царицы и Семена «Годунова бъжалъ въ Англію, называлсь «купцемъ. Поручивъ надежнымъ людямъ «развъдать въ Лондонъ, дъйствительно ли

чукрывается тамъ опасный злодъй твой, Сигизмундъ, какъ истинный другъ, счелъ за нужное предостеречь тебя, и думая, «что върность Россіянъ еще сомнительна, «далъ указъ нашимъ Литовскимъ Воевочанъ быть въ готовности для твоей за-«щиты.» Сія сказка не испугала Ажедимитрія : онъ благодарилъ Короля, но отвътстиональ, что «въ смерти Борисовой не сомивнается; что готовъ быть недругомъ илтежнику Шведскому, по прежде хочетъ удостов вриться въ искренней дружбъ Сигазмунда, который, вопреки ласковымъ словамъ, уменьшаетъ данное ему Богомъ мостопиство» — ибо Сигизмундъ въ письив своемъ назвалъ его Господаремъ и Великимъ Княземъ, а не Паремъ: Самозвавецъ же хотълъ не только сего титула, но в поваго, пышнъйшаго: вздумалъ именочать себя Цесаремь, и даже непобидимымь, татуга нечтая о своихъ будущихъ побъдахъ (425)! Цеса-Узнавъ о такомъ гордомъ требованів, Сигизмундъ изъявилъ досаду, и Вельможные Наны упрекали педавняго бродягу см'вшвымъ высокоуміемъ, злою неблагодарностію; а Лжедимитрій писаль въ Варшаву, что онъ не забыль добрыхъ услугъ Сигизмупловыхъ, чтитъ его какъ брата, какъ отца; желаетъ утвердить съ нимъ союзъ, во не престапетъ требовать Цесарскаго титула, котя и не мыслить грозить ему за то

войною (426). Люди благоразумные, особенно Мнишекъ п Нупцій Папскій, тщетно доказывали Самозванцу, что Король называеть его такъ, какъ Государи Польскіе всегда называли Государей Московскихъ, и что Сигизмунду не льзя перем'внить сего обыкновенія безъ согласія Чиновъ Республики. Другіе же, не менъе благоразумные люди думали, что Республика не должна ссориться за пустое имя съ хвастливымъ другомъ, который можетъ быть ей орудіемъ для усмиренія Шведовъ; но Паны не хотели слышать о новомъ титуль, и Воевода Познанскій сказаль въ гиввъ одному чиновнику Россійскому (427): «Богъ не любить гордыхъ, и непо-«бидимому Царю вашему не усидъть на тронъ.» - Сей жаркій споръ не мъщаль однакожь успъху въ дълъ сватовства.

1 Ноября (428) Великій Посоль Царскій, Абанасій Власьевь, со многочисленною благородною дружиною пріфхаль въ Краковь и быль представлень Сигизмунду: говориль сперва о счастливомъ воцареніи Іоаннова сына, о славѣ низвергнуть Державу Оттоманскую, завоевать Грецію, Іерусалимъ, Виолеемъ и Виоапію, а послѣ о намѣреніи Димитрія раздѣлить престоль съ Мариною, изъ благодарности за важныя услуги, оказанныя ему, во дни его пестоды и печали, знаменитымъ ея родителемъ (429). 12 Нолбря, въ присутствіи Сигизмунда, сына его Владислава и сестры, Шведской Королевны Анны, совершилось торжественное обрученіе (восиѣтое

гь стихахъ Пиндарическихъ (430) Iсзунтомъ Гроховскимъ). Марина, съ короною обруна головъ, въ бълой одеждъ, унизанной каменьими драгоцівными, блистала равно в красотою и пышностію. Именемъ Мнишка сказавъ Власьеву (который заступаль **мъсто** жениха), что отецъ благословляетъ дочь на бракъ и Царство, Литовскій Канцаеръ Сапъга говорилъ длинную ръчь, также и Панъ Ленчицкій и Кардиналь, Епископъ Краковскій, славя «достоинства, воспританіе и знатный родъ Марины, вольной «Аворянки Государства вольнаго, — честчиость Димитрія въ исполненіи даннаго чимъ объта, счастіе Россіи имъть закончнаго, отечественнаго Вънценосца, вмъсто чиноземнаго или похитителя, и видъть «искрениюю дружбу между Сигизмундомъ п Царемъ, который безъ сомивнія не обудеть примъромъ небладарности, зная, ачыть обязанъ Королю и Королевству «Польскому.» Кардиналъ и знативищие дузовные сановники п'вли молитву: veni Creator : всъ преклонили колъна; но Власьвъ стоилъ — и едва не произвелъ смъха, вопросъ Епископа: «не обрученъ ли «Апинтрій съ другою нев'єстою?» отв'єтствуя: а мињ какт знать? того у меня мыть вы наказть (431). М. виянсь перстнями, онь выпуль Царскій изъ лщика, съ однимъ большимъ адмазомъ, и вручилъ Кардиналу;

самъ не хотълъ голою рукою взять невъстина перстия. По совершении священныхъ обрядовъ быль великольпный столь у Воеводы Сендомирскаго, и Марина сидъла подлъ Короля, принимая отъ Россійскихъ чиновниковъ дары своего жениха: богатый образъ Св. Троицы, благословеніе Царицы-Инокини Мароы; перо изъ рубиновъ; чашу гіацинтовую; золотой корабль, осыпанный многими драгоц виными каменьями; золотаго быка, пеликана и павлина; каків-то удивительныя часы съ флейтами и трубами; слишкомъ три пуда жемчугу, 640 ръдкихъ соболей, кипы бархатовъ, парчей, штофовъ, атласовъ (432), и проч. и проч. Между тъмъ Власьевъ, желая быть почтительнымъ, не хотъль садиться за столь съ Мариною, ни пить, ни ъсть, и худо разумъя, что онъ представляетъ лице Димитрія, билъ челомъ въ землю, когда Сигизмундъ и семейство его пили за здоровье Царя и Царицы: уже такъ именовали невъсту обрученную. Послъ объда, Король, Владиславъ и Шведская Принцесса Анна танцовали съ Мариною; а Власьевъ уклонился отъ сей чести, говоря: «дерзну ли «коснуться Ея Величества!» Наконецъ, прощаясь съ Сигизмундомъ, Марина упала къ ногамъ его и плакала отъ умиленія, къ неудовольствію Посла, который видёль въ томъ унижение для будущей супруги Московскаго Вънценосца; но ему отвътствовали, что Сигизмундъ Государь ея, нбо она еще въ Краковъ. Поднявъ Марину съ даскою, Король сказаль ей: «Чудесно возвышен-

пая Богомъ, не забудь, чёмъ ты обязана «странть своего рожденія и воспитанія, — «странъ, гдъ оставляень ближнихъ, и гдъ «нашло тебя счастіе необыкновенное. Пи-«тай въ супругв дружество къ намъ и бла-«годарность за сдъланное для него мною и «твоимъ отцемъ. Имъй страхъ Божій въ «сердув, чти родителей и не изминяй обы-«чакма Польскима.» Снявъ съ себя шапку, опъ перекрестилъ Марину, собственными руками отдалъ Послу и дозволилъ Воеводъ Сендомирскому Ъхать съ нею въ Россію; а Власьевь, немедленно отправивъ къ Самозванцу перстень невъсты и живописное изображение лица ея, жилъ еще ифсколько лией въ Краковъ, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетаніе съ Австрійскою Эрцгерцогинею, и (8 Декабря) выбхаль въ Слонимъ, ожидать тамъ Миншка и Марины на пути ихъ въ Россію (433); но ждалъ

Пожертвовавъ Самозванцу знатною частно своего богатства, Воевода Сендомирскій не быль доволенъ одними дарами: гребоваль оть него денегъ, чтобы расплатиться съ заимодавцами, и не хотёль безътого выгыхать изъ Кракова (434); скучаль, слуги осаловаль и тревожился худою молвою о заенца булущемъ зятѣ. Въ Краковъ знали, что польтальнось въ Москвъ; знали о негодованіи шт. Россіянъ, и многіе не върили ни Царскому

происхожденію Ажедимитрія, ни долговременности его счастія; говорили о томъ всенародно, предостерегали Короля и Мнишка. Сама Царица-Инокиня Мароа, какъ увъряють, тайно вельла чрезъ одного Швела объявить Сигизмунду, что мнимый Димитрій не есть сынъ ел (435). Даже и чиновники Россійскіе, присылаємые гонцами въ Польшу, шептали на ухо любопытнымъ о Царъ беззаконномъ, и предсказывали неминуемый скорый ему конецъ. Но Сигизмундъ и Мнишекъ не върили такимъ ръчамъ или показывали, что не върятъ, желая приписывать ихъ единственно внушеніямъ тайныхъ злодвевъ Царя, друзей Годунова и Шуйскаго. Во всякомъ случав уже не время было думать о разрывъ съ тъмъ, кто звалъ на престолъ Марину и честно вознаграждаль отца ея за всв его г. 1606. убытки: ибо, наконецъ (въ Генваръ 1606). вигрій Секретарь Янг Бучинскій привезъ изъ Модолги сквы 200 тысячь злотыхъ Мнишку, сверхъ ста тысячь, отданныхъ Лжедимитріемъ Сигизмунду въ уплату суммы, которую занялъ у него Воевода Сендомирскій на ополченіе 1604 года (436). Разстрига изъявлялъ нетерпъніе видъть невъсту; по отецъ ся, занимаясь вышными сборами, еще долго жиль въ Галиціи, и выбхаль, съ толною своихъ ближнихъ, уже въ распутицу, такъ, что ивкоторые изъ нихъ отъ худой дороги

возвратились (437), — къ ихъ счастію : ибо въ Москвъ уже все изготовилось къ стращвому дъйствію народной мести.

Оградивъ себя иноземными тълохрани- прово телими, и види тишину въ столицъ, уклон- въ мочивость, пизость при Дворъ, Ажедимитрій совершенно успокоился; върилъ какому-то предсказанію, что ему властвовать 34 года (438), и пировалъ съ Боярами на ихъ сиальбахъ (439), дозволивъ имъ свободно выбирать себф невъстъ и жениться: чего ве было въ царствование Годунова, и чемъ воспользовался, хотя уже и не въ моломихъ летахъ, знативишій Вельможа Князь Метиславскій, за коего Самозванецъ вылалъ двоюродную сестру Царицы-Инокини Мареы. Казалось, что и Москва искренно виселилась съ Царемъ: никогда не бывало въ ней столько пировъ и шума; никогда не вызан столько денегъ въ обращении: ибо Ивмиы, Ляхи, Козаки, сподвижники Лжелимитрія, отъ шедротъ его сыпали золотомъ (440), къ немалой выгод В Московскаго купечества, и хвастаясь богатствомъ, по словамъ Летописца, не только бли, пили, во и въ баняхъ мылись изъ серебряныхъ сосудовъ. Въ сін веселые дин Самозвавець, расположенный къ дъйствіямъ милости, простилъ Шуйскихъ, чрезъ шесть мѣ- Возвранцевъ ссылки (441): возвратилъ имъ бо-ш у ягатство и знатность, въ удовольствіе ихъ скизь.

многочисленныхъ друзей, которые умъли хитро ослѣпить его прелестію такого великодушія, и, въроятно, уже не безъ намъренія, гибельнаго для Ажецаря. Всъми уважаемый какъ первостепенный мужъ государственный и потомокъ Рюриковъ, Василій Шуйскій быль тогда идоломъ народа, прославивъ себя неустрашимою твердостію въ обличеніи Самозванца: пытки и плаха дали ему, въ глазахъ Россіянъ, блистательный вънецъ Героя-мученика, и никто изъ Бояръ не могъ, въ случав народнаго движенія, имъть столько власти надъ умами, какъ сей Князь. равно честолюбивый, лукавый и смёлый. Давъ на себя письменное обязательство въ върности **Лжедимитрію** (442), онъ возвратился въ столицу, по видимому инымъ человъкомъ: казался усеранъйшимъ его слугою, и спискалъ въ немъ особенную довъренность, вопреки мнънію нъкоторыхъ ближнихъ людей Самозванца, которые говорили, что можно изъ милосердія, иногда одобряемаго Политикою, не казнить измънника и клятвопреступника, но безразсудно върить его новой клятвъ; что Шуйскій, не видавъ отъ Димитрія ничего кром'в благоволенія, замышляль его гибель, а претерпъвъ отъ него безчестіе, муки, ужасъ смерти, конечно не исполнился любви къ своему карателю, хотя и правосудному: исполнился, въроятнъе, злобы и мести, скрываемыхъ подъ личиною раскаянія. Они говорили истину: Шуйскій возвратился съ тімъ, чтобы погибнуть или погубить Лжедимитрія. Но легкоумпый, гордый Самозванецъ, хваляся еще не столько благостію, сколько безстрашіемъ, отвътствовалъ, что находя искреннее удовольствіе въ инлости, любить прощать совершенно, не вполовину, и безъ грѣха не можетъ чего нибудь страшиться, бывъ отъ самой колыбели чудесно и явно хранимъ Богомъ (443). Онъ хотълъ, чтобы Кинзь Василій, подобно Мстиславскому, избраль себъ знатную невъсту: Шуйскій выбраль Квяжну Буйносову Ростовскую, свойственницу Нагихъ, и долженъ былъ жениться чрезъ нъсколько дней послъ Царской свадьбы - однимъ словомъ, бывъ угодникомъ Іоанновымъ и Борисовымъ, обворожилъ Разстригу нехитраго, сдъзался его совътникомъ, и не для того, чтобы совытовать ему доброе!

Ажедимитрій дъйствоваль, какъ и прежде: вытрено и безразсудно; то желаль снискать любовь Россіянь, то умышленно оскорбляль ихъ. Современники разсказывають слідующее происмествіе: «Онъ веліль сділать зимою ледяную кріность, близь Вяземы, верстахь въ тридцати отъ Москвы, и побхаль туда съ своими тілопранителями, съ конною дружиною Ляховъ, съ боярами и лучшимъ воинскимъ Дворянствомъ. Россіянамъ надлежало защищать городокъ, а Ибицамъ взять его приступомъ: тімъ и другамъ, имъсто оружія, дали сніжные комы. Назален бой, и Самозванецъ, предводительствуя Ибицами, первый ворвался въ кріность; торжествоваль побіду; говориль: такъ возьму

Азовъ - и хотълъ новаго приступа. Но многіе изъ Россіянь обливались кровію : ибо Нъмцы, во время схватки, бросая въ нихъ снъгомъ, бросали в каменьями. Сія худая шутка, оставленная Царемъ безъ наказанія и даже безъ выговора, столь озлобила Россіянъ, что Лжедимитрій, опасаясь д'виствительной сти между ими (444), тълохранителями и Ляхами, спѣшилъ развести ихъ и возвратиться въ Москву.» Ненависть къ иноземцамъ, падая и на пристрастнаго къ нимъ Царя, ежедневно усиливалась въ народъ отъ ихъ дерзости: на примъръ, съ дозволенія Ажедимитріева им'тя свободный входъ въ наши церкви, они безчинно гремъли тамъ оружіемъ, какъ бы готовясь къ битвъ; опирались, ложились на гробы Святыхъ. Не менъе жаловались Москвитине и на Козаковъ, сподвижниковъ Разстригиныхъ: величаясь своею услугою, сін люди грубые оказывали къ нимъ презръніе и называли ихъ въ ругательство Жидами (445); суда не было. - Но самымъ злейшимъ врагомъ Ажедимитрія сделалось Луховенство. Какъ бы желая унизить санъ Монашества, онъ срамилъ Иноковъ, въ случав ихъ гражданскихъ преступленій, безчестною торговою казнію; занималь деньги въ богатыхъ Обителяхъ, и не думалъ платить сихъ долговъ значительныхъ; наконецъ вельлъ представить себъ опись имънію и всьмъ доходамъ монастырей, изъявивъ мысль оставить имъ только необходимое для умъреннаго содержанія Старцевъ. а все прочее взять на жалованье войску (446) : то

есть, см'влый бродига, бурею кинутый на престолъ шаткій, и новою бурею угрожаеный, хотваъ прямо, необыкновенно совершить дело, на которое не отважились Государи законные, Іоанны III и IV, въ тишинь безспорнаго властвованія и повиновенів неограниченнаго! — Д'бло мен'ве важмое, по не менъе безразсудное также возбудило негодование Бълаго Московскаго Ауховенства: Ажедимитрій выгналь всъхъ Арбатскихъ и Чертольскихъ Священниковъ изь ихъ домовъ, чтобы помъстить тамъ своихъ пноземныхъ телохранителей, которые жили большею частію въ слободѣ Нѣмецкой, слишкомъ далеко отъ Кремля. Пастыри душъ, въ храмахъ торжественно момсь за минимаго Димитрія, тайно кляли въ немъ прага своего, и шентали прихожанамъ о Самозванцъ, гонитель Церкви и благопрінтель вськъ ересей: пбо онъ, лозводивъ Гезунтамъ служить Латинскую Объдню въ Кремлъ, дозволилъ и Лютеранскимъ Насторамъ говорить тамъ процовъли, чтобы его телохранители не имели труда Вздить для моленія въ отдаленную Наменкую слободу (447).

Въ сіе премя явленіе новаго Самозванца самозванецтвиже повредило Разстригъ въ общемъ петръ. чавнів. Завидуя уситху и чести Донцевъ, въ братья, Козаки Волжскіе и Терскіе, вазвали одного изъ своихъ товарищей, мо-

лодаго Козака Илейку, сыномъ Государя Осодора Іоанновича, Петромъ, и выдумали сказку, что Ирина въ 1592 году разръшилась отъ бремени симъ Царевичемъ, коего властолюбивый Борисъ умълъ скрыть и подм'внилъ д'ввочкою (Осодосією). Ихъ собралося 4000, къ ужасу путешественияковъ, особенно людей торговыхъ: ибо сін мятежники, сказывая, что идуть въ Москву съ Царемъ, грабили всъхъ купцевъ на Волгъ, между Астраханью и Казанью, такъ, что добычу ихъ цвивли въ 300 тысячь рублей (448); а Лжедимитрій не м'ьшалъ имъ злодъйствовать, и писаль къ мнимому Петру - въроятно, желая заманить его въ съти - что если онъ истинный сынъ Осодоровъ, то спъшиль бы въ столицу, гдв будеть принять съ честію. Никто не върилъ новому обманщику; но многіе еще болбе увбрились въ самозванствъ Разстриги, изъясняя одну басню другою; многіе даже думали, что оба Самозванца въ тайномъ согласіи; что Лжепетръ есть орудіе Лжедимитрія; что последній велить Ковакамъ грабить купцевъ для обогащенія казны своей (449), и ждетъ ихъ въ Москву, какъ новыхъ ревностныхъ союзниковъ, для безопаснъйшаго тиранства надъ Россіянами, ему ненавистными. Илейка дъйствительно, какъ пишутъ, хотълъ воспользоваться ласковымъ приглашениемъ Разстриги и шель къ Москвъ, но узналь въ Свіяжскъ, что мнимаго дяди его уже не стало (450).

По всъмъ извъстіямъ, возвращеніе Князя начало Василія Шуйскаго было началомъ великаго ра. заговора и ръшило судьбу Лжедимитрія, который изготовиль легкій усифхъ онаго, лосаждая Боярамъ, Духовенству и народу, презпрая Въру и добродътель. Можетъ быть, следуя инымъ, лучшимъ правиламъ, опъ удержался бы на тронъ и вопреки явнымъ уликамъ въ самозванствъ; можетъ быть, осторожившие изъ Бояръ не захотван бы свергнуть Властителя хотя и незаконнаго, но благоразумнаго, чтобы не предать отечества въ жертву безначалію. Такъ, въроятно, думали многіе въ первые ли Разстригина царствованія : въдая, кто онъ, падъялись по крайней мъръ, что сей человъкъ удивительный, одаренный нъкоторыны блестящими свойствами, заслужить счастіе д'влами достохвальными; увид'вли безуміе — и возстали на обманщика : ибо Москва, какъ пишутъ, уже не сомиввалась тогда въ единствъ Отреньева и Лжедимитрія (451). Любонытно знать, что самыс ближије люди Разстригины не скрывали встины другъ отъ друга; самъ несчастный Васчановъ въ беседе искренией съ двумя Нънцами, преданными Ажедимитрію, сказаль имъ: «вы имвете въ немъ отца и бласгоденствуете въ Россіп : молитесь о здра-

21

чвін его вибств со мною. Хотя онь и не сыих «Іоанновъ, но Государь нашъ: пбо мы присягали «ему, и лучшаго найти не можемъ» (452). Такъ Басмановъ оправдывалъ свое усерліе въ Самозванцу. Другіе же судили, что прислеа, данная въ заблуждении или въ страхъ, не есть истинная: сію мысль еще не давно внушали народу друзья Лжедимитріевы, склоняя его изм'внить юному **Оеодору** (453); сею же мыслію успоконваль и Шуйскій Россіянъ добросовъстныхъ, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разнаго званія, им'єть сообщинковъ въ Синклитъ, Духовенствъ, войскъ, гражданствъ. Шуйскій уже испыталь опасность кововъ, лежавъ на плахъ отъ нескромности своихъ клевретовъ; но съ того времени общая ненависть ко Лжедимитрію созрѣла и ручалась за върнъйшее храненіе тайны. По крайней м'вр'в не нашлося предателей - извътниковъ - и Шуйскій умълъ, въ глазахъ Самозванца, ежедневно съ нимъ веселясь и пируя, составить заговоръ, коего нить шла отъ Царской Думы чрезъ всь степени государственным до народа Московскаго, такъ, что и многіе изъ ближнихъ людей Отрепьева, выведенные изъ терпънія его упрямствомъ въ пеблагоразумін, пристали къ сему кову. Распускали слухи зловредные для Самозванца, истинные и ложные: говорили, что онъ, нылая жаждою кровопролитія безумнаго, въ одно время грозить войною Европ'в и Азін. Лжедимитрій несомнительно думаль воевать съ

Her State Street,

Султаномъ, назначиль для того Посоль-посольство въ Шаху Аббасу (454), чтобы пріобр'в-шаху. сти въ немъ важнаго сподвижника, и вельдъ дружинамъ Дътей Боярскихъ итти въ Собра-Елецъ, отправивъ туда множество нушекъ; сва въ грозилъ и Швецін; написалъ къ Карлу: пасьно «Всьхъ сосъдственныхъ Государей увъдо- "Въ «минъ о своемъ воцареній, ув'вдомляю те- скому поя единственно о моемъ дружествъ съ за- по. «коннымъ Королемъ Шведскимъ, Сигиз-«мундомъ, требуя, чтобы ты возвратилъ чену Державную власть, похищенную тообою въроломно, вопреки уставу Боже-«ственному, Естественному и Народному «Праву — или вооружишь на себя могущечетвенную Россію. Усов'встись и размысли во печальномъ жребін Бориса Голунова; чтакъ Всевышній казнить похитителей -«казнить и тебя» (455). Увъряли еще, что Ажелимитрій вызываетъ Хана опустошать ожныя владенія Россіи, и желая привести его въ бъщенство, послалъ къ нему въ даръ шубу изъ свиныхъ кожъ (456): басня опровергаемая современными государственпыни бумагами, въ коихъ упомпнается о мирныхъ, дружественныхъ сношеніяхъ Своше-Ажедимитрія съ Казы-Гиреемъ и дарахъ xaобыкновенныхъ. Говорили справедливъе о толки намъреніи или объщаніи Самозванца пре- озаналать нашу Церковь Пап'в и знатную часть Амели-Россін Литві: о чемъ сказывалъ Болрамъ

Дворянинъ Золотой-Квашиннъ, бъглецъ Іоаннова времени, который долго жиль въ Польшъ (457), Говорили, что Разстрига ждетъ только Воеводы Сендомирскаго съ новыми шайками Ляховъ для исполненія своихъ умысловъ, гибельныхъ для отечества. Уже начальники заговора хотълибыло приступить къ д'влу (458); но отложили ударъ до свадьбы Лжедимитріевой, для того ли, какъ пишутъ, чтобы съ невъстою и съ ел ближними возвратились въ Москву древнія Царскія сокровища, раздаренныя имъ щедростію Самозванца, или для того, чтобы онъ имълъ время и способъ еще болъе озлобить Россіянъ новыми беззаконіями, предвидънными Шуйскимъ и друзьями его?

Между тъмъ два или три случая, не будучи въ связи съ заговоромъ, могли потревожить Самозванца. Ему донесли, что нъкоторые Стрельцы всенародно злословять его, какъ врага Вфры (459): онъ призвалъ всёхъ Московскихъ Стрёльцевъ съ Головою Григоріемъ Микулинымъ, объявилъ имъ дерзость ихъ товарищей и требовалъ, чтобы върные воины судили измънниковъ: Микулинъ обнажилъ мечь, и хулители Лжеказнь царя, не изъявляя ни раскаянія, ни страха, стрыь были изсъчены въ куски своими братьями:

какъ усерднаго слугу, въ Дворяне Думные,

осино- за что Самозванецъ пожаловалъ Микулина.

анародъ возненавидель, какъ убійцу великодушныхъ страдальцевъ. Такимъ же мученикомъ хотвлъ быть и Дьякъ Тимоосй Осиповъ : пылая ревностію изобличить Разстригу, онъ нъсколько дней говълъ дома, пріобщился Святыхъ Таинъ, и торжественно, въ палатахъ Царскихъ, предъ всеми Болрами, назвалъ его Гришкою Отрепьевымь, рабомь грпжа, еретикомь (460). Всь изумились, и самъ Лжедимитрій безмолествовалъ въ смятенін : опомнился и нельять умертвить сего въ Исторіи незабвеннаго мужа, который своею кровію, вмъств съ немногими другими, искупалъ Россіянь отъ стыда повиноваться бродягъ. Иншутъ, что и Стръльцы и Дьякъ Осиловъ, прежде ихъ убіевія, были допрашиваемы Басмановымъ, но никого не оговорили въ единомысліи съ ними. Не менъе безстранинымъ оказалъ себя и знаменитый опала сявпецъ, такъ называемый Царь Симеонъ: Симеобудучи ревностнымъ Христіаниномъ, и татислыша, что Ажедимитрій склоняется къ щеве-Латинской Върв, онъ презрълъ его милость и ласки, всенародно изъявляль неголованіе, убъждаль истинныхъ сыновъ Церчии умереть за ся святые уставы: Симеона, обвиняемаго въ неблагодарности, удалили въ монастырь Соловецкій и постригли (461). Тогда же чиновникъ извъстный способностами ума и гибкостію права, бывъ въ рав-

ной довъренности у Бориса и Самозванда, Думный Дворянинъ Михайло Татищевъ, вдругъ заслужилъ опалу смълостію, въ немъ совсемъ необыкновенною. Однажды, за столомъ Царскимъ, Князь Василій Шуйскій, видя блюдо телятины, въ первый разъ сказалъ Лжедимитрію, что не должно подчивать Россіянъ яствами, для нихъ гнусными; а Татищевъ, приставъ къ Шуйскому, началъ говорить столь невъжливо и дерзко, что его вывели изъ дворца и хотвли сослать на Вятку (462); но Басмановъ чрезъ дв'в недъли исходатайствовалъ ему прощеніе (себъ на гибель, какъ увидимъ). Сей случай возбудилъ подозрѣніе въ нѣкоторыхъ ближнихъ людяхъ Отреньева и въ немъ самомъ: думали, что Шуйскій завелъ сей разговоръ съ умысломъ, и что Татищевъ не даромъ измѣнилъ своему навыку: что они, зная вспыльчивость Лжедимитрія, хотъли вырвать изъ него какое нибуль слово нескромное и во вредъ ему разгласить о томъ въ городъ; что у нихъ должно быть памърение дальновидное и злое. Къ счастію. Ажедимитрій, по нраву и правиламъ неопасливый, скоро оставиль сію безпокойную мысль, видя вокругъ себя лица веселыя, всв знаки усердія и преданности, особенно въ Шуйскомъ, и всего болье думая тогда о великольппомъ пріемь Марины.

Но Воевода Сендомирскій какъ долго не путетрогался съ мъста, такъ медленно и путе- всемошествоваль; вездъ останавливался, пиро-ды Севваль, къ досадъ своего провожатаго, Аоа-скаго насія Власьева, и еще изъ Минска писаль рапою. въ Москву, что ему не льзя вывхать изъ Антовскихъ владеній, пока Царь не заплатигь Королю всего долга; что грубость излишно ревностнаго слуги Власьева, нуляшаго ихъ не вхать, а летить въ Россію, несносна для него, ветхаго старца, и для нъжной Марины. Самозванецъ не жалълъ ленегъ: обязался удовлетворить всемъ требованіямъ Сягизмундовымъ, прислалъ 5000 червонцевъ въ даръ невъстъ, и сверхъ того 5000 рублей и 13,000 талеровъ на ел мутетествіе до преділовъ Россіи (463); но изъявилъ неудовольствіе. «Вижу,» писаль онь къ Миншку, «что вы едва ли и весною «достигнете нашей столицы, гдф можете не «найти меня: нбо я намфренъ встрътить ельто въ станъ моего войска, и буду въ чисть до зимы. Бояре, высланные ждать \*вась на рубежѣ, истратили въ сей голод-\*пой странъ всъ свои запасы и должны бу-\*дугъ возвратиться, къ стыду и попошению «Царскаго имени.» Мнишекъ въ досадъ хотыть вхать назадъ; однакожь, извинивъ волкія выраженія будущаго зятя нетеривлісиъ его страстной любви, 8 Апреля въехаль въ Россію.

Пишутъ, что Марина, оставляя навъки отечество, неутъшно плакала въ горестныхъ предчувствіяхъ, и что Власьевъ не могь усноконть ее велеръчивымъ изображениемъ ел славы (164). Воевода Сендомирскій желаль блеснуть пышностію: съ нимъ было родственниковъ, пріятелей и слугъ не менве двухъ тысячь, и столько же лошадей. Марина вхала между рядами конницы и пехоты. Миншекъ, братъ и сынъ его, Киязь Вишневенкій и каждый изъ знатныхъ Пановъ имълъ свою дружину воинскую. На границъ привътствовали невъсту царедворцы Московскіе, а за мъстечкомъ Краснымъ Бояре, Михайло Нагой (мнимый дядя Лжедимитріевъ) и Князь Василій Мосальскій, который сказаль отцу ея, что знаменитъйшіе Государи Европейскіе хотьли бы выдать дочерей своихъ за Димитрія, но что Лимитрій предпочитаєть имъ его дочь, ум'ти любить и быть благодарнымъ. Оттуда повезли Марину на двінадцати бізлыхъ коняхъ, въ саняхъ великольшныхъ, украшенныхъ серебрянымъ орломъ (465); возницы были въ парчевой одеждъ, въ черныхъ лисьихъ шапкахъ; впереди фхало двънадцать знатныхъ всадниковъ, которые служили путеводителями, и кричали возницамъ, глъ видъли камень или яму. Не смотря на весениюю распутицу, вездъ исправили дорогу, вездъ построили новые мосты и домы для ночлеговъ. Въ каждомъ селенін жители встрічали невісту съ хлъбомъ и солью, Священники съ иконами. Граждане въ Смоленскъ, Дорогобужъ, Вязмъ полносили ей многоценные дары отъ себя, а сановники вручали письма отъ жениха съ прами еще богатъйшими. Всъ старались угождать не только будущей Царицъ, но п спутникамъ ея, надменнымъ Ляхамъ (466), которые вели себя нескромно, грубили Россіянамъ, притворно смиреннымъ, и достигимъ береговъ Угры, вспомнили, что тутъ была древняя граница Литвы - надъялись, что и будеть снова: ибо Мнишекъ везъ съ собою владънную грамоту, данную ему Самозванцемъ, на Княжение Смоленское!.. Оставивъ Марину въ Вязмъ, Сендомирскій Воевода съ сыномъ и Княземъ Вишневецвинъ спъшили въ Москву для нъкоторыхъ предварительных условій съ Царемъ относвтельно къ браку (467).

25 Апрѣля, имѣвъ иышный въѣздъ въ столицу (408), Мнишекъ съ восторгомъ уви- аѣль будущаго зятя на великолѣпномъ тро- въ, окруженномъ Боярами и Духовенствомъ: Патріархъ и Епископы сидѣли на правой сторонѣ, Вельможи на лѣвой. Мпишекъ цѣловалъ руку Лжедимитріеву; гово- рѣчъ мишекъ цѣловалъ руку Лжедимитріеву; гово- рѣчъ мишекъ цѣловалъ руку Лжедимитріеву; гово- рѣчъ мише сторонъ, и не находилъ словъ для выра- вова. женія своего счастія. «Не знаю (сказалъ мопь), какое чувство господствуетъ теперь въз душѣ моей: удивленіе ли чрезмѣрное пли радость неописанная? Мы проливали въкогда слезы умиленія, слушая повѣсть ю жалостной, мнимой кончинѣ Димитрія—

«и видимъ его воскресшаго! Давно ли, съ горе-«стію пнаго рода, съ участіємъ искреннимъ п «нъжнымъ, л жалъ руку изгнаниика, моего го-«стл печальнаго - и сію руку, нын'в Державную, «лобызаю съ благоговъніемъ! . . . О счастіе! «какъ ты играешь смертными! Но что говорю? «не слепому счастію, а Провиденію дивимся въ «судьбъ твоей: Оно спасло тебя и возвысило, «къ утвшенію Россіи и всего Христіанства. Уже «извъстны миъ твои блестящія свойства: я ви-«дълъ тебя въ пылу битвы неустрашимаго, въ «трудахъ воннскихъ неутомимаго, къ кладу зим-«нему нечувствительнаго... ты бодрствоваль «въ полъ, когда и звъри Съвера въ своихъ но-«рахъ танлись. Исторія и Стихотворство про-«славятъ тебя за мужество и за многія иныя до-«бродътели, которыя сивши открыть въ себъ «міру; но я особенно долженъ славить твою вы-«сокую ко мив милость, щедрую награду за мое «къ тебъ раниее дружество, которое предупре-«дило честь и славу твою въ свътв: ты дълишь «свое величіе съ моею дочерью, умізя цінить ен «нравственное воспитание и выгоды, данным ей «рожденіемъ въ Государствъ свободномъ, гаъ «Аворянство столь важно и сильно — а всего «болве зная, что одна добродътель есть истин-«ное украшеніе челов'вка.» Ажедимитрій слушаль съ видомъ чувствительности, непрестанно утиран себ'в глаза платкомъ, но не сказалъ ни слова: вместо Царя ответствоваль Аванасій Власьевъ. Началося роскошное угощеніе. Мин-

шекъ объдалъ у Ажедимитрія въ новомъ порцъ, гдъ Поляки хвалили и богатство и вкусъ украшеній (469). Честя гостя, Самозванецъ не хотъль однакожь сидъть съ иниъ рядомъ: сидълъ одинъ за серебряною трапезою, и въ знакъ уваженія вельлъ только подавать ему, сыну его и Киязю Вишневецкому золотыя тарелки (470). Во время объда привели двадцать Лопарей, бывшихъ тогда въ Москвъ съ данно, и разсказывали любопытнымъ иноземцамъ, что сів странные дикари живуть на краю св'ьта, близъ Индіи и Ледовитаго моря, не жая ни домовъ, ни теплой пищи, ни закововъ, ни Въры (471): Лжедимитрій хвалился призм'вримостію Россіи и чуднымъ разнообразіємъ ся народовъ. Ввечеру играли во морив Польскіе музыканты; сынъ Воевола Сендомирскаго и Киязь Вишневецкій тицовали, а Ажедимитрій забавлялся переотвиниемъ, ежечасно являясь то Русскимъ щеголомъ, то Венгерскимъ гусаромъ! Пять вли шесть дней угощали Мнишка изобильпыми, безконечными объдами, ужинами, левриною ловлею, въ коей Ажедимитрій, какъ обынновенно, блисталъ искусствомъ в суклостию: биль медвідей рогатиною, отсыкаль имъ голову саблею, и веселился громкими восклицаніями Бояръ : «слава «Парио!» — Въ сіе время занимались и граомъ.

Условія. Лжедимитрій писаль еще въ Краковъ къ Воеводъ Сендомирскому, что Марина, какъ Царица Россійская, должна по крайней м'ьрѣ наружно чтить Въру Греческую и слъдовать обрядамъ ея (472); должна также наблюдать обычан Московскіе, и не убирать . волосовъ: но Легатъ Папскій, Рангони, съ досадою отвътствовалъ на первое требованіе, что Государь Самодержавный не облзанъ угождать безсмысленному народному суевърію; что законъ не воспрещаетъ брака между Христіанами Греческой и Римской Церкви, и не велить супругамъ жертвовать другь другу совъстію; что самые предки Димитріевы, когда хотвли жениться на Княжнахъ Польскихъ, всегда оставляли имъ свободу въ Въръ (473). Сie затрудненіе было, кажется, рішено въ бесіздахъ Ажедимитрія съ Воеводою Сендомирскимъ и съ нашимъ Духовенствомъ : условились, чтобы Марина ходила въ Греческія церкви, пріобщалась Святыхъ Таинъ отъ Патріарха и постилась еженедъльно не въ Субботу, а въ Среду, имъя однакожь свою Латинскую церковь и наблюдая вст иные уставы Римской Въры. Патріархъ Игнатій былъ доволенъ; другіе Святители молчали, всь, кромъ Митрополита Казанскаго Ермогена и двугь Коломенскаго Епископа Іосифа, сосланныхъ Разстригою, за ихъ смѣлость: нбо они утверждали, что невъсту должно кре-

стить, или женитьба Царя будеть беззакоміемть (474). Гордяся хитрою Политикою удовольствовавъ, какъ онъ думалъ, и Римъ и Москву — устроивъ все для торжественнаго бракосочетанія и принятія невъсты, Ажедимитрій даль ей знать, что ждеть ее съ пъжнымъ чувствомъ любовника и съ великольніемъ Царскимъ.

Марина дни четыре жила въ Вяземъ, бышшемъ сель Годунова, гдв находился его дворецъ, окруженный валомъ, и гдъ въ каменномъ храмъ, донынъ цъломъ, видны еще многія Польскія надписи Мнишковыхъ спутниковъ. 1 Мая, версть за 15 вызда оть Москвы, встрътили будущую Царицу вы вы тупцы и мещане съ дарами—2 Мая, близъ пу. городской заставы, Дворянство и войско: Авти Боярскіе, Стрвльцы, Козаки (всв въ красныхъ суконныхъ кафтанахъ, съ бълою перевязью на груди), Нъмцы, Поляки, числомъ до ста тысячь (475). Самъ Лжедимитрій былъ тайно въ простой одежд'в между ими, вивств съ Басмановымъ разставилъ ихъ по объимъ сторонамъ дороги и возвратился въ Кремль. Не въбзжая въ городъ, на берегу Москвы-ръки, Марина вышла изъ карсты и вступила въ великолъпвый шатеръ, гдв находились Болре: Князь Мегиславскій говориль ей привітственную рвчь; всв другіе кланялись до земли. У шатра стояли 12 прекрасныхъ верховыхъ

00

коней въ даръ невъсть, и богатая колесница. украшенная серебряными орлами Царскато герба и запряженная десятью перими лошадьми (476): въ сей колесницъ Марина въъхала въ Москву, будучи сопровождаема своими ближними, Боярами, чиновниками и тремя дружинами Царскихъ твлохранителей; впереди шло 300 гайдуковъ съ музыкантами, а позади ѣхало 13 каретъ и множество всадинковъ. Звонили въ колокола, стръляли изъ пушекъ, били въ барабаны, играли на трубакъ - а народъ безмолвствовалъ; смотраль съ любопытствомъ, но изъявляль болве печали, нежели радости, и заметиль еторично бъдственное предзнаменование (477): увъряють, что въ сей день свирътствовала буря, такъ же, какъ и во время Разстригина вступленія въ Москву. Предъ воротами Кремлевскими. на возвышенномъ мъсть площади (гдъ встрътило бы невъсту Царскую Духовенство съ крестами, если бы сіл нев'єста была православная), встрътили Марину повыя толны литаврщиковъ, производя несносный для слуха шумъ и громъ. При въбзде ея въ Спасскія ворота музыканты Польскіе играли свою народную півсню: навъки 65 счасты и несчасты (478); колесница остаповилась въ Кремл'в у Д'ввичьлго монастыря: тамъ невъста была принята Царицею-Инонинею (479); тамъ увидъла и жениха — и жила до свадьбы, отложенной на шесть дней еще для изкоторыхъ приготовленій.

Между твиъ Москва волновалась. Помв- негоетивъ Висводу Сендомирскаго въ Кремлев- москскомъ дом'в (480) Борисовомъ (вертеп'в Цараубійства!), взяли для его спутниковъ всв лучшіе дворы въ Китав, въ Бѣломъ говодь, и выгнали хозяевъ, не только купцевь, Аворянъ, Дълковъ, людей Духовнаго сана, но и первыхъ Вельможъ, даже миникахъ родственниковъ Царскихъ, Натихъ (481) : сделался крикъ и вопль. - Съ вругой стороны, видя тысячи гостей ненашыхъ, съ ногъ до головы вооруженныхь - види, какъ они еще изъ телегь своихъ вынимали запасныя сабли, копья, вистолеты, Москвитяне спрашивали у Нъмчень, фадять ли въ ихъ земляхъ на свадьбу какъ на битву (482)? и говорили другъ фугу, что Поляки хотять овладьть столитос. Въ одинъ день съ Мариною въбхали ть Москву Великіе Послы Сигизмундовы, Паны Олесинцкій и Госфвскій (483), также сь воинскою многочисленною дружиною, и тикже нъ безнокойству народа, который умаль, что они прібхали за вѣномъ Марины, и что Царь уступаеть Литв'в всв жили отъ границы до Можайска (481) чивніе несправедливое, какъ доказываютъ бунати сего Посольства: Олесницкій и Гофискій должны были только, вм'єсто Короля, присутствовать на свадьбѣ Лжедимитрін (465), утвердить Сигизмундову съ нимъ

дружбу и союзъ съ Россією, пе требуя ничего болью. Самозванецъ, по сказанію Льтописца, зная молву народную о грамоть, данной имъ Мнишку на Смоленскъ и Съверскую область, говорилъ Боярамъ, что не уступитъ ни ияди земли Россійской Ляхамъ (486) — и, можетъ быть, говорилъ искреино: можетъ быть, обманывая Папу, обманулъ бы и тестя и жену свою; но Бояре, по крайней мъръ Шуйскій съ друзьями, не старались перемънить худыхъ мыслей народа о Лжедимитріи, который новыми соблазнами еще усилилъ общее негодованіе.

Соблаз

Доброжелатели сего безразсуднаго хотым увърить благочестивыхъ Россіянъ, что Марина въ уединенныхъ, недоступныхъ келліяхъ учится нашему Закону п постится, готовясь къ крещенію, (487): въ первый день она дъйствительно казалась постницею, ибо ничего не вла, гнушаясь Русскими яствами; но женихъ, узнавъ о томъ, прислалъ къ ней въ монастырь поваровъ отца ся, коимъ отдали ключи отъ Царскихъ запасовъ, и которые начали готовить тамъ объды, ужины, совсъмъ не монастырскіе (488). Марина имъла при себъ одну служанку, никуда не выходила изъ келлій, не вздила даже и къ отцу; но ежедневно видела страстнаго Лжедимитрія, сидъла съ нимъ наединъ, или была увесемема музыкою, пляскою и пъснями не духоввыми. Разстрига вводилъ скомороховъ въ Обитель типины и набожности, какъ бы ругаясь надъ святымъ мъстомъ и саномъ Инокинь непорочныхъ (489). Москва свъдала о томъ съ омерзъніемъ.

Соблазиъ инаго рода, плодъ вътрености Лжедишитрієвой, изумиль царедворцевъ. З Мая Разстрага торжественно принималь, въ Золотой палать, знатныхъ Ляховъ, родственниковъ Миниковыхъ, и Пословъ Королевскихъ. Гофчейстеръ Марины, Стадницкій, именемъ всехъ ев ближнихъ говоря ръчь (490), сказалъ ему: «Если кто нибуль удивится твоему союзу съ «ломомъ Мнишка, перваго изъ Вельможъ Коро-«мевскихъ, то пусть заглянетъ въ Исторію Госу-«марства Московскаго: прадида твой, думаю, «быль женать на дочери Витовта, а дедъ на •Глинской — и Россія жаловалась ли на соедиченіе Царской крови съ Литовскою? ни мало. «Симъ бракомъ утверждаешь ты связь между «лвуми народами, которые сходствуютъ въ язывки и въ обычалуъ, равны въ сили и доблести, по донынъ не знали мира искренняго, и своею чакосивлою враждою темили неверныхъ; ныне чже готовы, какъ истинные братья, дъйствовать чединодушно, чтобы низвергнуть Луну ненавистиую... и слава твоя какъ солнце возсіяеть от странах в Севера.» За родственниками Воеводы Сендомирскаго, важно и величаво, шли Послы. Лжедимитрій сиділь на престолі: сказавъ Царю привътствіе, Олесницкій вру-

чилъ Сигизмундову грамоту Аванасию Власьеву, который тихо прочиталь Самозванцу ея надпись, и возвратиль бумагу Посламъ, говоря, что бна писана къ какому-то Билсоре 310 Димитрію, а Монархъ Россійскій есть съ По-сами. Цесарь; что Послы должны жхать съ нен обратно къ своему Государю. Изумленный Панъ Олесинцкій, взявъ грамоту, сказалъ-Ажедимитрію: «Принимаю съ благогов'ь-«ніемъ; по что деластся? оскорбленіе без-«прим'врное для Короля, — для вс'яхъ зна-«менитыхъ Ляховъ, стоящихъ здесь предъ «тобою, — для всего нашего отечества, гдъ «мы еще не давно видели тебя, осыпаемаго «ласками и благодъяніями! Ты съ презръ-«нісмъ отвергаешь письмо Его Величества, «на семъ тронъ, на коемъ сидишь по мило-«сти Божіей, Государя моего и народа «Польскаго!...» Такое нескромное слово оскорбляло встхъ Россіянъ не менте Царя; по Ажедимитрій не мыслиль выгнать деракаго Пана, и какъ бы обрадовался случаю блистать своимъ краспорфчіемъ; велелъ сиять съ себя корону (491), и самъ отвътствовалъ слъдующее: «Необыкновенное, «неслыханное дело, чтобы Вънценосцы, «сидя на престолъ, спорили съ иноземпыми «Послами; но Король упрямствомъ выво-«дитъ меня изъ терпѣнія. Ему изъяснено «и доказано, что я не только Князь, не

чтолько Господарь и Царь, но и Великій Импечаторъ въ своихъ неизмъримыхъ владъніяхъ. сей титуль дань мив Богомъ, и не ссть одно пустое слово, какъ титулы иныхъ Королей; ин Ассирійскіе, ни Мидійскіе, ниже Римскіе Цесари не имъли дъйствительнъйшаго права такъ чименоваться. Могу ли быть доволенъ назвачијемъ Кияза и Господара, когда мив служатъ «не только Госполари и Киязья, но и Цари? Не «вижу себф равнаго въ странахъ полунощныхъ; снадо мною одинъ Богъ. И не всв ли Монархи «Европейскіе называють меня Императоромъ? Аля чего же Сигизмундъ того не хочеть? Панъ «Олесницкій! спрашиваю: могъ ли бы ты при-•илть на свое имя письмо, если бы въ его надчиси не было означено твое Шляхетское до-«стопиство? . . . Сигизмундъ имълъ во миъ друга •п брата, какого еще не имъла Республика Поль-«пан : а теперь вижу въ немъ своего зложелачеля, и Извиняясь въ худомъ витійствъ неспогобиостію говорить безъ приготовленія, а въ симости навыкомъ челов вка свободнаго, Олеснаплій съ жаромъ и грубостію упрекаль Лжедиуптрід неблагодарностію, забвеніемъ милостей Королевскихъ, безразсудностію въ требованіи титума новаго, безъ всякаго права; указывая на Болръ, ставиль ихъ въ свидътели, что Вънцевосцы Россійскіе никогда не думали именоваться Иссирими; предаваль Самозванца суду Божію за вровопролитіе, въроятное следствіе такого неукврепняго честолюбія. Самозванецъ возражаль;

наконецъ смягчился, и звалъ Олесницкаго къ рукъ не въ видъ Посла, а въ видъ своего добраго знакомца; но разгоряченный Панъ сказалъ; «или «я Посолъ или не могу цъловать руки твоей» и сею твердостію принудиль Разстригу уступить: «для того (сказалъ Власьевъ), что Царь, гото-«вясь къ брачному веселію, расположенъ къ сни-«сходительности и къ мирнымъ чувствамъ.» Грамоту Сигизмундову взяли, Посламъ указали мъста, и Ажедимитрій спросиль о здоровь в Короля, но сидя: Олесницкій хотвль, чтобъ онъ для сего вопроса, въ знакъ уваженія къ Королю, привсталь, и Разстрига исполниль его желаніе - однимъ словомъ, унизилъ, остыдилъ себя въ глазахъ Двора явленіемъ непристойнымъ, досядивъ вмъстъ и Ляхамъ и Россіянамъ. Съ честію отнустивъ Пословъ въ ихъ домъ , Лжедимитрій вельль Дьяку Грамотину сказать имъ, что они могутъ жить, какъ имъ угодно, безъ всякаго надзора и принужденія: вид'ється и говорить, съ къмъ хотятъ; что обычан перемънились въ Россін, и спокойная любовь къ свободъ заступила м'Есто недов' врчиваго тиранства; что гостепріниная Москва ликусть, въ первый разъ видя такое множество Ляховъ, а Царь готовъ удивить Европу и Азію дружбою своею къ Королю, если онъ признаетъ его Императоромъ изъ благодарности за титулъ Шведскаго, отнятый Борнсомъ у Сигизмунда, но возвращаемый ему Димитріемъ. - Деломъ государственнаго союза хотым запяться послъ свадьбы Царской: поо Лжеимитрій не имѣлъ времени мыслить о влахъ, занимаясь единственно невъстою вгостями.

Въ монастыръ веселились, во дворцъ пировали (492). Женихъ ежедневно дарилъ невысту и родныхъ ся, покупая лучшіе товары у купцевъ иноземныхъ, коихъ множество наткало въ Москву изъ Литвы, Италіп в Германів. За два дни до свадьбы при- Доры. песли Маринф шкатулу съ узорочьями, цфною въ 50 тысячь рублей (493), а Мнишку выдали еще 100 тысячь злотыхъ для уплаты остальныхъ долговъ его, такъ, что казна издержала въ сіе время на одни лары 800,000 (нынъшнихъ серебряныхъ 4.000,000) рублей (494), кром'в милліоновъ, вмержанныхъ на путешествіе или угощеніе Марины съ ся ближними. Лжедимитрій хотьяъ Царскою роскошью затмить Польоктю: пбо Воевода Сендомирскій и другіе. натиме Ляхи также не жалбли ничего для вившилго блеска, имъли богатыя кареты и прекрасныхъ коней, рядили слугъ въ барчагъ, и готовились жить пышно въ Москвъ куда Мининекъ (495) привезъ 30 бочекъ одвого вина Венгерскаго). Но самая роскошь гостей озлобляла народъ: видя ихъ веливольніе. Москвитяне думали, что оно есть шюль расхищенія казны Царской (496); что юстолніе отечества, собранное умомъ и

трудами нашихъ Государей, идеть въ руки въчныхъ непріятелей Россіи.

Обрученіе и свадьби.

7 Мая, ночью, невъста вышла изъ монастыря, и при свъть двухъ соть факеловъ, въ колесинцѣ окруженной тѣлохранителями и Автьми Болрскими, перевхала во дворедъ, гдв, въ следующее утро, совершилось обручение по уставу нашей Церкви и древнему обычаю; но, вопреки сему уставу н сему обычаю, въ тотъ же день, на канунъ Патанцы и святаго праздника, совершился и бракъ: ибо Самозванецъ не хотълъ ин однимъ днемъ своего счастіл жертвовать, накъ онъ думалъ, народному предразсудку. Невъсту для обрученія ввели въ Столовую палату Княгиня Метиславская и Воевода Сендомирскій. Тутъ присутствовали только ближайшіе родственники Мнишковы и чиновники свадебные: Тысяцкій Князь Василій Шуйскій, Дружки (брать его и Григорій Нагой), свахи и весьма немногіє изъ Бояръ. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугомъ, была въ Русскомъ, красномъ бархатномъ платъв съ широкими рукавами и въ сафьянныхъ сапогахъ: на голов'в ся сіяль в'внець. Въ такомъ же нлаты быль и Самозванець, также съ головы до ногъ блистая алмазами и всякими каменьями драгоцінными. Духовникъ Царскій, Благов'єщенскій Протоїєрей, читаль молитвы; Дружки різали корован съ

прами и разносили ширинки. Оттуда пошли въ Грановитую палату, гдв находились всв Бояре и саповники Двора, знатные Ляхи и Послы Сипамундовы. Тамъ увидели Россівие важную повость: два престола, одинъ для Самозванца, гругой для Марины — и Князь Василій Шуйскій. сказалъ ей: «Наияснъйшая Великая Государыня, «Цесарева Марія Юріевна! волею Божіею и невиобъдимаго Самодержца, Цесаря и Великаго «Кимая исея Россія, ты избрана быть его супручтою: вступи же на свой Цесарскій маестать и "властвуй вмЪстЪ съ Государемъ надъ нами» (497)! Она свла. Вельможа Михайло Нагой держалъ предъ нею корону Мономахову и діадиму. Веавли Марин'в поциловать ихъ и Духовнику Царскому нести въ храмъ Успенія, гдв уже все изтотовили къ торжественному обряду, и куда, по разостланнымъ сукнамъ и бархатамъ, велъ жениха Воевода Сендомирскій, а нев'єсту Княгиня Метиславская: впереди шли, сквозь ряды тълозращителей и Стръльцевъ, Стольники, Стряпчіе, вед знатные Ляхи, чиновники свадебные, Князь Василій Голицынъ съ жезломъ или скиптромъ, Васмановъ съ державою; позади Бояре, люди Аумиые, Дворяне и Дьяки. Народа было множество. Въ церкви Марина приложилась къ образачъ - и началося священнодъйствіе, дотоль оспримърное въ Россіи: Царское вънчаніе нечасты, конмъ Ажедимитрій хоталь удовлетворить ен честолюбію, возвысить ее въ глазахъ Россілив, и, можеть быть, дать ей, въ случай

своей смерти и неимънія дътей, право на Державство. Среди храма, на возвышенномъ, такъ называемомъ чертожномъ мъсть сидъли женихъ, невъста и Патріархъ: первый на золотомъ трон'в Персидскомъ (498), вторая на серебряномъ. Ажедимитрій говорилъ рѣчь : Цатріархъ ему отвътствоваль, и съ молитвою возложилъ животворящій крестъ на Марину, бармы, діадиму и корону (для чего свахи сняли головный уборъ или вънецъ невъсты). Лики пъли многольтие Государю и благовпрной Цесаревп Маріи, которую Патріархъ на Литургіи украсиль ценію Мономаховою, помазаль и причастиль. Такимъ образомъ дочь Мнишкова, еще не будучи супругою Царя, уже была вънчанною Царицею (не имъла только державы и скиптра). Духовенство и Бояре цъловали ея руку съ обътомъ върпости (499). Наконецъ выслали всъхъ людей, кром'в знативишихъ, изъ церкви, и Протопопъ Благовъщенскій обвънчаль Разстригу съ Мариною. Держа другъ друга за руку, оба въ коронахъ, Царь и Царица (последняя опираясь на Князя Василія Шуйскаго) вышли изъ храма уже въ часъ вечера и были громко привътствуемы звукомъ трубъ и литавръ, выстрелами пушечными и колокольнымъ звономъ (500), но тихо и невнятно народными восклицаніями. Князь Метиславскій, въ дверяхъ осыпавъ новобрачныхъ золотыми деньгами изъ богатой мисы. кинулъ толпамъ гражданъ всё остальные въ ней червонцы и медали (съ изображеніемъ орда дву-

тиваго). Воевода Сендомирскій и немногіе вопре объдали съ Лжедимитріемъ въ Столовой палатъ ; но сидъли не долго : встали проводили его до спальни, а Мнишекъ и Кинзь Василій Шуйскій до постели (501). все утихло во дворцъ. Москва казалась спокойною: праздновали и шумвли одни Авхи, въ ожиданіи брачныхъ пировъ Царскихъ, новыхъ даровъ и почестей. Не праздновали и не дремали клевреты Шуйскаго: время действовать наступало.

Сей день, радостный для Самозванца и новма столь блестящій для Марины, еще усилиль вы къ вародное негодование. Не взирал на всѣ вегодобезразсудныя дела Разстриги, Москвитане лумали, что онъ не дерзнетъ дать сана Россійской Царицы инов'єрк'є, и что Марина приметъ Законъ нашъ; ждали того до последняго дня и часа: увидели ее въ коровь, въ вънцъ брачномъ, и не слыхали отреченія отъ Латинства. Хотя Марина цівзовала наши святыя вконы, вкусила тёло • кровь Христову изъ рукъ Патріарха, была помазана елеемъ и торжественно возглашена благовърною Царицею; но сіе явное жіствіе лжи казалось народу новою дерэстно беззаконія, равно какъ и Царское вычание Польской Шлихетки, удостоенной осличія неслыханнаго и недоступнаго для саныхъ Царицъ, истинно благовърныхъ и лобродътельныхъ: для Анастасіи, Ирины

и Марія Годуновой (502). Корона Мономахова на главъ иноземки, илемени пенавистнаго для тогдашиихъ Россіянъ, вопіяла къ ихъ сердцамъ о мести за осквернение святыни. Такъ мыслилъ народъ, или такіл мысли внушали ему еще невидимые вожди его въ сіе грозное будущимъ время. - Ничто не укрывалось отъ наблюдателей строгихъ. Только немногимъ изъ Ляховъ Разстрига дозволилъ быть въ церкви свидътелями его бракосочетанія, но и сін немногіе своимъ безчинствомъ возбудили общее вниманіе (503): шутили, см'вялись или дремали въ часъ Литургін, прислонясь спиною къ иконамъ. Послы Сигизмундовы непремънно хотъли сидъть, требовали креселъ и едва успокоплись, когда Лжедимитрій вельль сказать имъ, что и самъ онъ сидитъ въ церкви, на тронъ, единственно по случаю коронованія Марины (504). Зам'вчан, какъ Бояре служили Царю - какъ Шуйскіе и другіе ставили ему и Цариц'є скамьи подъ ноги — кичливые Паны дивились въ слухъ такой низости и благодарили Бога, что живуть въ Республикъ, гдъ Король не смъсть требовать столь презрительныхъ услугъ отъ последняго изъ людей вольныхъ... Россіяне вильли, слышали и не прощали.

п<sub>при</sub>. Въ сл'єдующее утро, на разсв'єть, барабаны и трубы возв'єстили начало свадебнаго праздника (<sup>505</sup>): сіл шумнал музыка пе умолкала до самаго полудня. Во дворцъ готовился пиръ для Россіянъ и Ляховъ; но Ажедимитрій, желая веселиться, им'вль досаду: новую ссору съ Королевскими Посла- нова ив. Онъ звалъ ихъ объдать, учтиво и ла- сеора сково; Послы также учтиво благодарили, товскихотвли однакожь непременно сидеть съ слави. Царемъ за однимъ столомъ, какъ Власьевъ на свадьбів у Короля сидівль за столомъ Королевскимъ. Лжедимитрій для объясненія прислаль къ нимъ Власьева: сей важный чиновникъ сказалъ Олесницкому: «Вы «требуете неслыханнаго: у насъ никому чикть мъста за особенною Царскою трапечюю: Король же угостиль меня наравив «сь Послами Императорскимъ и Римскимъ: севдственно не саблаль пичего чрезвычайнаго, ибо Государь нашъ не менфе ни «Императора, ни Римскаго Владыки — "пьть, Великій Цесарь Димитрій болье чихь: что у васъ Папа, то у него По-«пы» (506). Такъ изъяснялся первый дъведь государственный и върный слуга Разпригинъ, въ душъ своей не благопрілтстаул Ляхамъ и желая, можетъ быть, сею этористойною васмышкою доказать, что Ажедимитрій не есть Папистъ. Олесницкій свесъ грубость, но ръшился не ъхать во ворецъ. Всв иные знатные Ляхи объдали съ Самозванцемъ въ Грановитой палатъ, кром'в Воеводы Сендомирскаго: онъ находиль требование Пословъ справедливымъ, тщетно умоляль зятя исполнить оное, проводилъ его и Марину до столовой комнаты и въ неудовольствін убхаль домой.

Сія размолька не м'вшала блеску пиршества, Новобрачные объдали на тронъ; за ними стояли телохранители съ съкирами; Бояре имъ служили. Играла музыка - п Ляхи удивлялись песмътному богатству, видя предъ собою горы золота и серебра. Россівне же съ негодованіемъ виделя Царя въ гусарскомъ платъе, а Царицу въ Польскомъ: поо оно боле правилось мужу ея, который и на канун'в едва согласился, чтобы Марина, хотя для вънчанія, оделась Россіянкою (507). Ввечеру ближийе Миниковы весслились во внутреннихъ Царскихъ комнатахъ; а въ следующій день (10 Мая) Лжедимитрій принималь дары отъ Патріарха, Духовенства, Вельможъ, всехъ знатныхъ людей, всехъ купцовъ чужестранныхъ, и снова пировалъ съ ними въ Грановитой палать, сидя лицемъ къ иноземцамъ, спиною къ Русскимъ (508). Въ Золотой палать объдало 150 Ляховъ, простыхъ воиновъ, но избранныхъ, угощаемыхъ Думными Дворянами: наливъ чашу вина, Ажедимитрій громогласно желалъ славныхъ успъховъ оружно Польскому, и вышилъ ее до самаго дна (509). Наконецъ, 11 Мая, объдали во дворцъ и Послы Сигизмундовы, съ ревпостнымъ миротворцемъ. Воеводою Сендомирскимъ, который, убъдивъ зятя дать Олесницкому первое мъсто возлъ стола

Царскаго, уговорилъ и сего Пана не требовать пичего болве и не жертвовать спору о сустной чести выгодами союза съ Россією. Хотя Лжедиинтрій едва было не возобновиль прівнія, сказапъ Олесинцкому: «я не звалъ Короля къ себъ чна свадьбу: следственно ты здесь не въ лице «его, а только въ качествъ Посла;» но Миншекъ благоразумными представленіями утишиль зятя, и исе кончилось дружелюбно. Сей третій пиръ казался еще пышинье. Царь и Царица были въ коронахъ и въ Польскомъ великоленномъ наракв. Туть объдали и женщины: Княгиня Мстиславская, Шуйская (510) и родственницы Воеводы Сендомирскаго, который, забывъ свою дряхлость, не хотваъ сидъть: держа шапку въ рувахъ, стояль предъ Царицею, и служиль ей не чакъ отецъ, а какъ подданный, къ удивленію всьхъ (511). Ажедимитрій пиль здоровье Короля; вообще пали много, особенно иноземные гости, химля Царскія вина, но жалуясь на яства Руссаін, для нихъ не вкусныя (512). Посл'в стола отманились Царю сановники, конмъ надлежало выть къ Шаху Персидскому съ письмами: они цыовали руку у Ажедимитрія и Марины (513). — 12 Мая Царица въ своихъ комнатахъ угощала онихъ Алховъ, пригласивъ только двухъ Россішь: Власьева и Киязя Василія Мосальскаго. Услуга и кушанья были Польскія, такъ, что Паны, изъявляя живъйшее удовольствіе, говорили: «мы пируемъ не въ Москвъ и не у Цари, ча въ Варшавъ или въ Краковъ у Короля на-

«шего» (514). Пили и плясали до ночи. Лжедимитрій, въ гусарской одеждь, танцоваль съ женою и съ тестемъ. - Но Царица оказала милость и Россіянамъ: 14 Мая объдали у нее Болре и люди чиновные. Въ сей день она казалась Русскою, в врно соблюдая наши обычаи; старалась быть и любезною, вевхъ привътствуи и лаская (515)... Но привътствія уже не трогали сердецъ ожесточенныхъ! - Между тъмъ не умолкала въ столицъ музыка: барабаны, литавры, трубы съ утра до вечера оглушали жителей (516). Ежедневно гремъли и пушки, въ знакъ веселія Царскаго; не щадили пороху, и въ пять или въ шесть двей истратили его болье, нежели въ войну Годунова съ Самозванцемъ. Лахи также въ забаву стрвляли изъ ружей, въ своихъ домахъ и на улицахъ, днемъ и ночью, трезвые и пъяпые (517).

Утомленный празднествами, Лжедимигосу-трій хотьль заняться ділами, и 15 Мая, въ часъ утра, Послы Сигизмундовы нашли его въ новомъ дворцѣ сидящаго на креслахъ, въ прекрасной голубой одеждъ, безъ короны, въ высокой шанкв, съ жезломъ въ рукв, среди множества царедворцевъ (518): онъ велълъ Посламъ итти къ Боярамъ въ другую комнату, чтобы обълснить имъ предложенія Сигизмундовы. Князь Дмитрій Шуйскій, Татищевъ, Власьевъ и Аьякъ Грамотинъ бесъдовали съ ними. Олеспицкій, въ р'вчи плодовитой, Ветхимъ и Новын в Завътомъ доказывалъ обязанность Христіанскихъ Монарховъ жить въ союз'в и противиться невернымъ; оплакивалъ паденіе Константинополя и несчастіе Іерусалима; хвалилъ великодушное намърение Царя освободить ихъ оть бълственнаго ига, и заключилъ тъмъ, что Сигизмундъ, пылая усердіемъ разделить съ братомъ своимъ, Димитріемъ, славу такого предпріятія, желаеть знать, когда и съ какими силами онъ думаетъ итти на Султана? Татишевъ отвътствовалъ : «Король хочетъ ванать: ивримъ; но хочеть ли дъйствительно чномогать непобъдимому Цесарю въ войнъ съ «Турками? сомнъваемся. Жеданіе все вывъдать, чть намфреніемъ ничего не дълать, кажется «памъ только обманомъ и лукавствомъ.» Удивмись дерзости Татищева (который говорилъ веньжлино, ибо уже зналъ о скорой перемънъ обстоятельствъ), Послы свидътельствовались Власьевымъ, что не Сигизмундъ Димитрію, а Аниптрій Сигизмунду предложиль воевать Оттоманскую Державу: следственно и долженъ объявить ему свои мысли о способахъ успъха. Тугь Россійскіе чиновники оставили Пословъ, зодили къ Ажедимитрію, возвратились, и сказавъ: «самъ Цесарь будеть говорить съ вами «нь присутствін Бояръ,» отпустили ихъ домой; но мнимый Цесарь уже не могъ сдержать слова!

Еще Лжелимитрій готовиль потехи нопотт- выя; вельлъ строить деревянную кръпость съ земляною осынью вив города, за Срвтенскими воротами, и вывезти туда множество пушекъ изъ Кремля, чтобы 18 Мая представить Ляхамъ и Россіянамъ любопытное зрълище приступа, если не кровопролитнаго, то громозвучнаго, коему надлежало заключиться пиршествомъ общенародиымъ. Марина также замышляла особенное увеселеніе для Царя и людей ближнихъ во внутреннихъ комнатахъ дворца: думала съ своими Польками плясать въ личинахъ (519). Но Россіяне уже не хотьли ждать ни той, ни другой потёхи.

Если Шуйскій отложиль ударь до свадьбы Отрепьева съ намфреніемъ дать ему время еще болбе возмутить сердца своимъ легкомысліемъ (520), то сіе предвид'вніе исполнилось: новые соблазны для Церкви, Двора и народа умножили ненависть и прен в г. Зрвніе къ Самозванцу, а наглость Ляховъ даковъ все довершила, такъ, что имъ обязанный счастіемъ, онъ ихъ же содъйствіемъ и погибнулъ! Сін гости и друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая теривніе Россіянъ, столь мало ими уважаемыхъ (какъ мы видъли), что Миншекъ нескромно объщаль Боярамъ свою милость, и Посолъ Королевскій дерзнуль торжественно назвать Лжедимитрія твореніемъ Сигизмундовымъ (521). На самыхъ пирахъ свадебныхъ. во дворців, разгоряченные виномъ Ляхи укоряли Воеводъ нашихъ трусостію и малодушіемъ, хваляся : «мы дали вамъ Царя!» Но Россіяне, сколь ни униженные, сколь ии виновные предъ отечествомъ и добротьтелію, еще им'вли гордость народную; кипъли злобою, но удерживались и шентали другъ другу: «часъ мести не далеко!» Сего мало: вонны Польскіе, и даже чиновилите Ляхи, не трезвые возвращаясь изъ люрца съ обнаженными саблями, на уликахъ рубили Москвитянъ, безчестили женъ и гевицъ, самыхъ благородныхъ, силою пличекая ихъ изъ колесницъ или вламывясь въ домы (822); мужья, матери вопили, гребовали суда. Одного Ляха преступника тотвли казнить; но товарищи освободили его, умертвивъ палача, и не стращась закона (523).

Такъ было — и на беззаконіе возстало беззаконіе. Мы удивлялись легкому торжеттву Самозванца: теперь удивимся его легкому паденію. Въ то время, какъ опъ безвечно тъшился и плясалъ съ своими Лями — когда головы кружились отъ весенія и мысли затмъвались парами вина — Шуйскій, неусыпно наблюдая, ръшился полица совтть не медлить, и въ тишинъ почи при-яз домъ у Шуйськать къ себъ не только сообщинковъ (изъ окато, топхъ главными именуются Киязь Василій

Голицынъ и Бояринъ Иванъ Куракинъ) - не только друзей, клевретовъ, но и многихъ людей стороннихъ: Лворянъ Царскихъ, чиновниковъ военных и градских , Сотников , Пятидесятниковъ (524), которые еще не были въ заговорѣ, благопріятствуя опому единственно въ тайнъ мыслей. Шуйскій см'бло открылъ имъ свою душу; сказаль, что отечество и Въра гибнутъ отъ Лжедимитрія; извиняль заблужденіе Россіянь; извиняль и техъ, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть непавистныхъ Годуновыхъ, и въ надеждв, что сей юный витязь, хотя и разстрига, будеть добрымъ Властителемъ (525), «Заблуждение скоро почез-«ло,» продолжаль онъ - «и вы знаете, кто пер-«вый дерзнулъ обличать Самозванца; но голова «моя лежала на плахф, а злодъй спокойно вели-«чался на престоль: Москва не тронулась!» Шуйскій извиняль и сіе бездійствіе: ибо многіе еще не имъли тогда полнаго удостовъренія въ обманъ и въ злодъйствъ мнимаго Димитрія. Представивъ всъ улики и доказательства его самозванства, всв его двла неистовыя, изм'вну Въръ, Государству и нашимъ обычаямъ, правственность гнусную, осквернение храмовъ (526) и святыхъ Обителей, расхищение древней казны Царской, беззаконное супружество и возложеніе вънда Мономахова на Польку некрещеную изобразивъ сътованіе Москвы, какъ бы плененный сонмами Ляховъ, - ихъ дерзость и пасилія — Шуйскій спрашиваль, хотять ли Россіяне,

сложинъ руки, ждать гибели неминуемой: вигыть костелы Римскіе на м'вст'в церквей православныхъ, границу Лиговскую подъ стънами Москвы, и въ самыхъ ствиахъ ся злое господство иноземцевъ (527)? или хотятъ дружнымъ возстаніемъ спасти Россію и Церковь, для конхъ онъ снова готовъ итти на смерть безъ ужаса? Не было ни разгласія, ни безмолвія сомнительпаго: кто не принадлежалъ, тотъ присталъ къ заговору въ семъ сборищѣ многолодномъ, но енинодушномъ силою ненависти къ Самозванцу. Положили избыть Разстригу и Ляховъ, не боясь ин клятвопреступленія, ни безначалія : нбо Шуйскій и друзья его, овлад'явъ умами, см'яло брали на свою душу, именемъ отечества, Въры, Духовенства, всв затрудненія людей совъстныхъ, и смыло объщали Россіи Царя лучшаго. Условились въ главныхъ мърахъ. Градскіе Сотники и Патидесятники отвътствовали за народъ, воинобе чиновники за вонновъ, господа за слугъ усердныхъ. Богатые Шуйскіе имъли въ своемъ респоряжении и всколько тысячь надежных в люлей (<sup>328</sup>), призванныхъ ими въ Москву изъ ихъ гобственныхъ владеній, будто бы для того, этобы они видели пышиюсть Царской свадьбы. **Пазначили** день и часъ; ждали, готовились в лоти не было прямых допосовъ (ибо допостави страшились, кажется, быть жертвою вародной злобы): но какая екромность могла танть движенія заговора, столь многолюд-Baro ?

V ( Эк. эрв. и горжественио, н .. чиный димитрій ест чить святыхъ нконъ, ности, пятается гнусным дала в въ церковь нечистый, же скиернаго, и еще ни одна: умыя вы бан в съ своею поганою Ца упо он в безго сомивнія сретикъ, и п чисти (вед) джедимитрієвы тълс Парской (ведимитрієвы тълс перевод такихъ і телей и привели во дворецъ: Ра телен Боярамъ допросить его; н велья что сей человъкъ пьянъ ить; что Парю не должно уважат дагь, то ва слушать Нъмцевъосзумны заганень усновонася. дующіе граз дующие и выпочь: разглашали, ч своей безопасности г рода. димигрій 1.1.1 лимитрии 150 ггр в. знативишихъ ч изгубить то 18 Мая, : ковь и граста кой потки вив Мос мнимов в стата дом в, их в всвхъ по аугу Срва стата дом в заох дугу Срът стата тиекъ (330); что столи дають из в тобычею Аяховъещская оу та тасть не только вс Самолканеть Самолванец 1. 17 янскіе и купоческі Боярскіе, 1. 1. п. ... сиятыя Оси Г та Инокиняхъ. Мос и женик и в галиск ... и женик в и запись на улицахъ, върити, тол запись на улицахъ, върити то 11 г. дались другь съ друг

Гол:

LOT

CTO

BO

HB

б.)

M

n

не давали подслушивать себя пноземцамъ, отгоняя ихъ какъ лазутчиковъ, грозя имъ словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостямъ буйнымъ, народъ прибилъ людей Князя Вишневецкаго и едва не момился въ его домъ, изъявляя особенную ненависть къ сему Пану, старшему шть друзей Разстригиныхъ (531). Нъмцы остерегали Ажедимитрія и Ляховъ; остерегалъ перваго и Басмановъ, одинъ изъ Россіянъ! Но Самозванецъ, желая болве спокойвсего казаться неустрашимымъ и твер-лжедемит на троив въ глазахъ Поляковъ, шу-трів. тигь, см'вился, искренно или притворно, в сказалъ испуганному Воеводъ Сендомирскому: «какъ вы, Ляхи, малодушны!» а Посламъ Сигизмундовымъ: «я держу въ Рукв Москву и Государство; ничто не шиветъ двинуться безъ моей воли.» Въ полночь, съ 15 на 16 Мая, схватили въ Кремый шесть человикъ подозрительныхъ: пытали ихъ какъ лазутчиковъ, ничего не сафали, и Ажедимитрій не считаль за лужное усилить стражу во дворцъ, гдъ на-10лилось обыкновенно 50 телохранитеміі (532): онъ вельль другимъ быть дома **1** готовности на всякій случай; велѣлъ еще разставить Стрвльцевъ по улицамъ ыя охраненія Ляховъ, чтобы успоконть тести, докучавшаго ему и Маринъ своею боязнію. — 16 Мая иноземцы уже не могли

дерзвіл 12 Мая говорили торжественно, на пло-ръчи на площа- щадяхъ, что мнимый Димитрій есть Царь 12 Мая говорили торжественно, на плопоганый: не чтить святыхъ иконъ, не любить набожности, питается гнусными яствами, ходить въ церковь нечистый, прямо съ ложа сквернаго, и еще ни однажды не мымся въ банѣ съ своею поганою Царицею; что онъ безъ сомивнія еретикъ, и не крови Царской (529). Ажедимитріевы тівлохранители схватили одного изъ такихъ поносителей и привели во дворецъ: Разстрига вельль Боярамъ допросить его; но Бояре сказали, что сей человъкъ пьянъ и бредить; что Царю не должно уважать ръчей безумныхъ и слушать Нъмцевъ-наушинковъ. Самозванецъ усноконася. Въ савдующіе три дни прим'тно было сильное движение въ народъ: разглашали, что Лжедимитрій для своей безопасности мыслить изгубить Бояръ, знативищихъ чиновниковъ и гражданъ; что 18 Мая, въ часъ мнимой воинской потъхи внъ Москвы, на лугу Срътенскомъ, ихъ всъхъ перестръляютъ изъ пушекъ (530); что столица Россійская будеть добычею Ляховь, коимъ Самозванецъ отдастъ не только всѣ домы Боярскіе, Дворянскіе и купеческіе, по п святыя Обители, выгнавъ оттуда Иноковъ и женивъ ихъ на Инокиняхъ. Москвитине върили; толиились на улицахъ, днемъ и ночью ; совътовались другъ съ другомъ, и

не давали подслушивать себя пноземцамъ, отгоння ихъ какъ лазутчиковъ, грозя имъ словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостямъ буйнымъ, народъ прибилъ людей Князя Вишневецкаго и едва не вломился въ его домъ, изъявляя особенную пенависть къ сему Пану, старшему ыль друзей Разстригиныхъ (551). Нъмцы остерегали Ажедимитрія и Лаховъ; остерегалъ перваго и Басмановъ, одинъ изъ Россіянъ! Но Самозванецъ, желая болье спокойвсего казаться неустрашимымъ и твер-джедямить на троив въ глазахъ Поляковъ, шу-тріл. тиль, емевлася, искренно или притворно, и сказалъ испуганному Воеводъ Сендомирскому: «какъ вы, Ляхи, малодушны!» а Посламъ Сигизмундовымъ: «и держу въ рукъ Москву и Государство; ничто не исиветь двинуться безъ моей воли.» Въ полночь, съ 15 на 16 Мая, схватили въ Бремать шесть человъкъ подозрительныхъ: лытали ихъ какъ лазутчиковъ, ничего не гавдали, и Лжедимитрій не считаль за нужное усилить стражу во дворцъ, гдъ налодилось обыкновенно 50 телохранителей (532): онъ велълъ другимъ быть дома въ готовности на всякій случай; вельлъ еще разставить Стрельцевъ по улицамъ ди охраненія Ляховъ, чтобы успоконть тести, докучавшаго ему и Маринъ своею болзнію. — 16 Мая иноземцы уже не могли

купить въ гостивомъ дворъ ни фунта по-

роху и никакого оружія (533): вев лавки пантио были для нихъ заперты. Ночью, на капушъ р'вшительнаго дня, вкралось въ Москву съ разныхъ сторонъ до 18 тысячь воиновъ; которые стояли въ полъ, верстахъ въ шести отъ города, и должны были пти въ Елецъ, но присоединились къ заговорщикамъ (534). Уже дружины Шуйскаго въ сію ночь овладъли двънадцатью воротами Московскими, никого не пуская въ столицу. ни изъ столицы; а Ажедимитрій еще инчего не зналъ, увеселяясь въ своихъ комнатахъ музыкою (535). Самые Поляки, хота и не чуждые опасенія, мирио спали въ до-Посль- махъ, уже ознаменованных для кровавой мести: Россіяне скрытно поставили знаки возван. на оныхъ, въ цель удара. Некоторые паъ Пановъ вмѣли собственную стражу, другіе надъялись на Царскую: но Стръльцы, ихъ хранители, или сами были въ заговоръ или не думали кровію Русскою спасать иноплеменниковъ противныхъ. Ночь миновалась безъ сна для большей части Москвитянъ (536): ибо градскіе чиновники ходили по дворамъ съ тайнымъ приказомъ, чтобы всв жители были готовы стать

> грудью за Церковь и Царство, ополчились и ждали набата. Многіе знали, многіе и не знали, чему быть надлежало, но угадывали и съ ревностію вооружались, чемъ могли,

им пеликаго и святаго подвига, какъ имъ жазали. Спльне, можетъ быть, всего лействовала въ народе ненависть къ Алхамъ; действоваль и стыдъ иметъ Царемъ бродягу, и страхъ быть жертвою его безумія, и, наконецъ, самая прелесть бурнаго шитежа для страстей пеобузданныхъ.

17 Мая, въ четвертомъ часу дня (537), в озпрекрасивишаго изъ весеннихъ, восходя- мо щее солице освътило ужасную тревогу гтолицы: ударили въ колоколъ сперва у Св. Илін, близъ двора гостинаго, и въ омо время загремьль набать въ цьлой Москвв, и жители устремились изъ домовъ на Красную площадь, съ копьями, мечами, самопалами, Дворяне, Дъти Боярскіе, Стрвльцы, люди Приказные и торговые, граждане и чернь. Тамъ, близъ лобиаго мъста, сидъли Бояре на коняхъ, окруженные сонмомъ Князей и Воеводъ, вы шлемахъ и латахъ, въ полныхъ доспътахъ (538), и представляя въ лицъ своемъ втечество, ждали народа. Стеклося безчисленное множество людей, и ворота Списскія растворились : Князь Василій Шуйскій, держа въ одной рук'в мечь, въ другой Распятіе, въбхаль въ Кремль, сошель съ коня, въ храмъ Успенія приложизся къ святой иконъ Владимірской, и воскликиувъ къ тысячамъ : «во имя Божіе «нлите на злаго еретика!» указалъ имъ

дворецъ, куда съ грознымъ шумомъ и крикомъ уже неслися толпы, но гдв еще царствовала глубокая тишина! Пробужденный звукомъ набата (539), Лжедимитрій въ удивленін встаеть съ ложа, спъшитъ одъться, спрашиваеть о причинъ тревоги: ему отвътствуютъ, что, въроятно, горитъ Москва; но онъ слышитъ свирѣный вопль народа, видитъ въ окно лѣсъ копій и блистаніе мечей; зоветъ Басманова, почевавшаго во дворцъ, и велить ему узнать предлогъ мятежа. Сей Бояринъ, духа твердаго, могъ быть предателемъ, но только однажды; изм'ьнивъ Государю законному, уже стыдился изм'ьнить Самозванцу, и тщетно желавъ образумить, спасти легкомысленнаго, желаль по крайней мфрф не разлучаться съ нимъ въ опасности. Басмановъ встрътиль толпу уже въ съняхъ: на вопросъ его, куда она стремится? въ нъсколько голосовъ кричатъ: «веди насъ къ Самозванцу! «выдай намъ своего бродягу!» Басмановъ винулся назадъ, захлопнулъ двери, велълъ твлохранителямъ не пускать мятежниковъ, и въ отчаянін прибъжавъ къ Разстригъ, сказаль ему: «Все кончилось! Москва бунтуеть; хо-«тять головы твоей: спасайся! Ты мнв не въ-«рилъ!» Въ слъдъ за нимъ ворвался въ Царскіе покои одинъ Дворянинъ безоружный, съ голыми руками, требуя, чтобы мнимый сынъ Іоанновъ шель къ народу, дать отчеть въ своихъ беззаконіяхъ (540): Басмановъ разсѣкъ ему голову мечемъ. Самъ Лжедимитрій, изъявляя

сувлость, выхватиль бердышь у твлохраштеля Шварцгофа, растворилъ дверь въ сын, и грозя народу, кричаль: «я вамъ «не Годуновъ!» Отвътомъ были выстрълы, и Ифицы снова заперли дверь; но ихъ было только 50 человъкъ, и еще, во внутрешихъ комнатахъ дворца, 20 или 30 Позаковъ, слугъ и музыкантовъ (541): иныхъ защитниковъ, въ сей грозный часъ, не вивыть тотъ, кому на канунъ повиновались шыіопы! Но Лжедимитрій пмъль еще аруга: не находя возможности противиться свать силою, въ ту минуту, когда нароль отбиваль двери, Басмановъ вторично вышель къ нему — увидель Бояръ въ толив, и между ими самыхъ ближнихъ молей Разстригиныхъ : Князей Голицыныхь, Михайла Салтыкова, старыхъ и повыхъ измѣнниковъ; хотѣлъ ихъ усовыстить; говориль объ ужасть бунта, върозомства, безначалія; убъждаль ихъ одунаться; ручался за милость Царя. Но ему не дали говорить много: Михайло Татищевъ, имъ спасенный отъ ссылки, завопиль: «злодъй! иди въ адъ вибстъ съ «твоимъ Царемъ» (542)! и ножемъ ударилъ гибель его въ сердце. Басмановъ испустилъ духъ, вова. и мертвый былъ сброшенъ съ крыльца... сульба достойная изм'вника и ревностнаго слуги злодъйства, но жалостная для чело-

въка, который могь и не захотъль быть честію Россіи!

Уже народъ вломился во дворецъ, обезоружиль телохранителей, испаль Разстриги и не находиль: дотоль смълый и пеустрашимый, Самозванецъ, въ смятенів ужаса кинувъ свой мечь, бъгалъ изъ комнаты въ комнату, рвалъ на себф волосы, и не види инаго спасенія, выскочиль изъ палатъ въ окно на Житный дворъ (543) вывихнуль себь ногу, разбиль грудь, голову, и лежалъ въ крови. Тутъ узнали его Стрельцы, которые въ семъ месть были на стражъ, и не участвовали въ заговоръ: они взяли Разстригу, посадили на фундаментъ сломаннаго дворца Годуновскаго, отливали водою, изъявляли жалость (514). Самозванецъ, омывая теплою кровію развалины Борисовыхъ чертоговъ (гдъ жило ивкогда счастіе, и также изм'внило своему любимцу), пришель въ себя: молилъ Стрельцевъ быть сму върными, объщалъ имъ богатство и чины. Уже стеклося вокругъ ихъ множество людей: хотвли взять Разстригу; но Стръльцы не выдавали его и требовали свидътельства Царицы-Инокини, товоря: «если онъ сынъ ел, то мы «умремъ за него; а если Царица скажетъ, «что онъ Ажедимитрій, то воленъ въ немъ Сыяль- «Богъ» (545). Сіе условіе было принято. ство Минмая мать Самозванцева, вызванная

Возрами изъ келлій, торжественно объя-циривыз народу, что истинный Димитрій скон- иновичален на рукахъ ен въ Угличъ; что она, какъ жена слабая, дъйствіемъ угрозъ и мести была вовлечена въ гръхъ безсовъстной лжи: неизвъстнаго ей человъка назвала сыномъ, раскаялась и молчала отъ страха, но тайно открывала истину многимъ людимъ (546). Призвали и родственпиковъ ея, Нагихъ: они сказали то же, вивств съ нею виняся предъ Богомъ и Россією. Чтобы еще болье удостовърить народъ, Мароа показала ему изображение младенческого лица Димитріева, которое у нее хранилось (547) и ни мало не сходствовало съ чертами лица Разстригина.

Тогда Стръльцы выдали обманщика, и Болре вельли нести его во дворецъ, гав опъ увидъль своихъ тълохранителей подъ стражею: заплакалъ и протянуль къ нимъ руку, какъ бы благодаря ихъ за вършость (548). Одинъ изъ сихъ Нъмцевъ, Ливонскій Дворянинъ Фирстенбергъ, тъснился сквозь толиу къ Самозванцу, и былъ жертвою озлобленія Россіянъ: его умертыван; хотъли умертвить и другихъ тълохранителей: по Болре не вельли трогать султ, сихъ честныхъ слугъ — и въ комнатъ, прось и ваполненной людьми вооруженными, стали длелатопранивать Ажедимитрія, покрытаго бъл-матрія.

съ него одежду Царскую. Шумъ и крикъ заглушали ръчи; слышали только, какъ увъряютъ, что Разстрига, на вопросъ: «кто ты, злодъй?» отвъчалъ: «вы знаете: «я Димитрій» — и ссылался на Царицу-Инокиню; слышали, что Киязь Иванъ Голицынъ (549) возразилъ ему: «ея свиль-«тельство уже намъ изв'єстно: она пре-«даетъ тебя казни.» Слышали еще, что Самозванецъ говорилъ: «несите меня на лоб-«ное мъсто: тамъ объявлю истину всъмъ «людямъ» (550). Нетерпъливый народъ ломился въ дверь, спрашивая, винится ли злодъй? Ему сказали, что винится (551) и два выстръла прекратили допросъ вмъстѣ съ жизнію Отрепьева (его убили Дворяне (552) Иванъ Воейковъ и Григорій Волуевъ). Толна бросилась терзать мертваго: сѣкли мечами, кололи трупъ бездушный и кинули съ крыльца на тъло Басманова, восклицая: «будьте неразлучны и въ адъ! «вы здёсь любили другъ друга!» Яростная чернь схватила, извлекла сін нагіе трупы изъ Кремля и положила близъ лобиаго мъста: Разстригу на столъ, съ маскою, дулкою и волынкою, въ знакъ любви его къ скоморошеству и музыкъ; а Басманова на скамь в у ногъ Разстригиныхъ (553).

шодоть Совершивъ главное дѣло, истребивъ мери. Лжедимитрія, Бояре спасли Марину. Изумленная тревогою и шумомъ — не имъвъ

мемени одъться — спрашивая, что дъмется, и гдв Царь? слыша наконецъ о смерти мужа, она въ безпамятствъ выбъжала въ свии: народъ встрътилъ ее, не узналъ и столкнулъ съ лъстницы. Марина возвратилась въ свои комнаты, гдв была ся Польская Гофмейстерина съ Шляхетками, и габ усердный слуга (именемъ Осмульскій) стояль въ дверяхъ съ обнаженвою саблею: вонны и граждане вломились, умертвили его, и Марина лишилась бы жизип или чести, если бы не приспъли Бояре, которые выгнали неистовыхъ, и взявъ, опечатавъ все достояніе бывшей Царицы, ими ей стражу для безопасности (b54); не вогли однакожь или не хотъли унять кровопролитія: убійства только начинались!

Еще при первомъ звукѣ набата воины убівокружили домы Аяховъ, заградили улицы
рогатками, завалили ворота; а Паны безпечно и крѣпко спали, такъ, что слуги
елва могли разбудить ихъ — и самаго Воеводу Сендомирскаго, который лучше многихъ видѣлъ опасность и предостерегалъ
злтя. Миншекъ, сынъ его, Киязь Вишневецкій, Послы Сигизмундовы, угадывая
вину и цѣль мятежа, спѣшили вооружить
людей своихъ; иные прятались или въ оцѣпепѣній ждали, что будетъ съ ними, и
скоро услышали вопль: «смерть Аяхамъ!»
Пылая злобою, умертвивъ въ Кремлѣ му-

зыкантовъ Разстригиныхъ (558), опустошивъ домъ Іезунтовъ, истерзавъ Духовника Маринина, служившаго Объдню, народъ устремился въ Китай и Бълый городъ, гдв жили Поляки, и пъсколько часовъ плавалъ въ крови ихъ, алчно наслаждаясь ужасною местію, противною великодушію, если и заслуженною. Сила карала слабость, безъ жалости и безъ мужества: сто нападало на одного! Ни оборона, ни бъгство, пи моленія трогательныя не спасали: Поляки не могли соединиться, будучи истребляемы въ запертыхъ домахъ или на улицахъ, прегражденныхъ рогатками и коньями. Сін несчастные, на канун' гордые, лобызали ноги Россіянъ, требовали милосердія именемъ Божінмъ, именемъ своихъ невинныхъ женъ и дътей; отдавали все, что имъли - клялися прислать и болье изъ отечества (556): ихъ не слушали и рубили. Из-съченные, обезображенные, полумертвые еще молили о бъдныхъ остаткахъ жизни: напрасно! Въ числе самыхъ жестокихъ карателей находились Священники и Монахи переод'втые: они вопили: «губите непавистниковъ нашей Въ-«ры» (557)! Лилася и кровь Россіянъ: отчание вооружало убиваемыхъ, и губители падали вмъств съ жертвами. Не тронувъ жилища Пословъ Сигизмундовыхъ, народъ приступалъ къ домамъ Миниковъ и Князя Вишневенкаго, конхъ люли защищались и стреляли въ толны изъ оконъ: уже Москвитяне везли пушки, чтобы разбить сін домы въ щены и не оставить въ нихъ ни

го человъка живаго; но тутъ лиились е и вельли прекратить убійства. Мстиекій, Шуйскіе скакали пэъ улицы въ Болре у, обуздывая, усмиряя народъ, и всю- ютьмаазсылая Стрвльцевъ для спасенія Ля-, обезоруженных в честнымъ словомъ скимъ, что жизнь ихъ уже въ безоости. Самъ Киязь Василій Шуйскій коилъ и спасъ Вишневецкаго (888), іе Миншка. Именемъ Государственной ы сказали Посламъ Сигизмундовымъ, Ажедимитрій, обманувъ Литву и Роспо скоро изобличивъ себя дълами невыми, казненъ Богомъ и народомъ, рый въ самомъ безпорядкъ и смятеніи илъ свищенный санъ мужей, представцихъ лице своего Монарха, и метилъ стпенно ихъ наглымъ единоземцамъ, вавшимъ злодфиствовать въ Росвая). Сказали Воевод'в Сендомирскому: ьба Царствъ зависить отъ Всевышо, и вичто не бываетъ безъ Его опреенія: такъ и въ сей день совершилась я Божія: кончилось царство бродяги, обыча исторгнута изъ рукъ хищника! , его опекунъ и наставникъ — ты, коый привель обманщика къ намъ, чтобы мутить Россію мирную — не достоинъ участи сего злодъя? не достоинъ ли ії же казни? Но хвалися счастіємъ: кивъ, и будещь цълъ; дочь твоя сна«сена — благодари Небо» (860)! Ему позволили видъться съ Мариною во дворцъ, и безъ свидътелей: не нужно было знать, что они могли сказать другъ другу въ своемъ злополучін! Воевода Сендомирскій шель къ ней и назадъ сквозь ряды мечей и коній, обагренныхъ кровію его соотечественниковъ; но Москвитяне смотръли на него уже болье съ любонытствомъ, нежели съ яростію: побъда укротила влобу.

Еще смятеніе продолжалось нісколько времени; еще изъ слободъ городскихъ и ближнихъ деревень стремилось множество людей съ дрекольемъ въ Москву на звукъ колоколовъ; еще грабили имъніе Литовское, но уже безъ кровопролитія. Бояре не сходили съ коней и повелъвали съ твердостію; дружины воинскія разгоняли чернь, вездъ охраняя Ляховъ какъ плънниковъ. Наконецъ, въ 11 часовъ утра (561), все затихло. Вельли народу смириться, и народъ, утомленный мятежемъ, спъшилъ домой, отдыхать и говорить въ семействахъ о чрезвычайныхъ происшествіяхъ сего дня, незабвеннаго для тъхъ, которые были свидътелями его ужасовъ: «въ теченін семи часовъ,» пишуть они, «мы не слыхали ничего кром'в набата, стр'вль-«бы, стука мечей и крика: съки, руби злодњевъ! «не видали ничего, кромъ волненія, бъганія, «скаканія, смертоубійства и мятежа» (562). Число жертвъ простиралось за тысячу, кромъ избитыхъ п раненныхъ; но знативншие Ляхи остались живы, многіе въ рубашкахъ и на соломъ.

в ошибкою умертвила и нъкоторыхъ іянъ, носившихъ одежду Польскую въ ность Самозванцу. Нъмцевъ щадили; били только купцевъ Аугсбургскихъ, ть съ Миланскими и другими, котожили въ одной улицъ съ Ляхами (563). иля человъчества горестный день былъ ще несравненно ужаснъе, по сказанію идцевъ, если бы Ляхи остереглися, ли соединиться для отчаянной битвы жгли городъ (564), къ несчастію Мои собственному: ибо никто изъ нихъ не избавился бы тогда отъ мести Рось: сабаственно безпечность Ляховъ ьшила білетвіе.

самаго вечера Москвитяне ликовали омахъ или мирно сходились на улипоэдравлять другъ друга съ избавлеь Россіи отъ Самозванца и Поляковъ, плись своею доблестію и «не думали» ритъ Автописецъ) «благодарить Всеиняго: храмы были затворены» (565)! ясь настоящему, не тревожились о бу- глубомъ - и послъ такого бурнаго дня на- шава ночь совершенно тихая (566): каза- вочк. что Москва вдругъ опуствла; нигдъ лышно было голоса человъческаго: мобонытные иноземцы выходили изъ въ , чтобы удивляться сей мертвой ин города многолодиаго, гла за въ-

простиымъ бунтомъ. Еще улицы дымились кровію, и тела лежали грудами; а народъ покоился какъ бы среди глубокаго мира в непрерывнаго благоденствія — не им'вя Царя, не зная наслѣдника — опятнавъ себя двукратною изм'вною и будущему В'вицепосцу угрожая третьею!

Но въ семъ безмолвіи бодрствовало владобів. столюбіе съ своими обольщеніями и кознями, устремляя алчный вворъ на добычу мятежа и смертоубійства : на в'внецъ и скипетръ, обагренные кровію двух'ь посавднихъ Царей. Легко было предвидъть, кто возметъ сію добычу, силою и правомъ. Смфафишій обличитель Самозванца, чудесно спасенный отъ казни и еще безстрашный въ новомъ усилін низвергнуть его; виповникъ, Герой, Глава народнаго возстанія, Князь отъ племени Рюрика, Св. Владиміра, Мопомаха, Александра Невскаго; вторый Бояринъ мъстомъ въ Думъ, первый любовію Москвитянъ и достопиетвами личными, Василій Шуйскій могъ ли еще остаться простымъ царедворцемъ. и послъ такой отваги, съ такою знаменитостію, начать новую службу лести предъ какимъ нибудь новымъ Годуновымъ? Но Годунова не было между тогдашними Вельможами. Старъйшій изъ нихъ, Князь Оедоръ Метиславскій, отличаясь добродушіемъ, честностію, мужествомъ, еще бо-

ле отличался смиреніемъ или благоразмісмъ; не хотвлъ слышать о Державномъ санъ и говорилъ друзьямъ: «если меня выберутъ въ Цари, то немедленно пойду «нь Монахи» (567). Сказаніе п'ькоторыхъ чужеземныхъ Историковъ (568), что Бояринъ Князь Иванъ Голицынъ, имъя многихъ знатныхъ родственниковъ и величансь своимъ происхождениемъ отъ Гедиина Литовскаго, вместе съ Шуйскимъ пскаль короны, едва ли достойно въроятія, будучи несогласно съ извъстіями очевидцевъ. Сообщинкъ Басманова, коего обнаженное твло въ сін часы лежало на площали, загладилъ ли измѣну измѣною, прелавъ юпаго Осодора, предавъ и Лжедимитрія? Не равняясь ни сановитостію, ни заслугами, могъ ли равияться и числомъ усердныхъ клевретовъ съ темъ, кто безъ пиени Царя уже начальствовалъ въ день ранительный для отечества, вель Москву и побъдилъ съ нею? Имъя силу, имъя право, Шуйскій употребиль и вст возможныя вигрости: далъ наставленія друзьямъ и вриверженникамъ, что говорить въ Синвлить и на Лобномъ мъсть, какъ дъйствовать и править умами; самъ изготовился, и въ следующее утро, собравъ Думу (569), рачь произнесь, какъ увъряють, рычь весьма скаго учную и лукавую : славилъ милость Божію въ дукъ Россіи, возведиченной Самодержцами

Варяжскаго племени; славилъ особенно разумъ и завоеванія Іоанна IV, хотя и жестокаго ; хвалился своею блестящею службою и важною государственною опытностію, пріобр'втенною имъ въ сіе д'вятельное царствованіе; изобразилъ слабость Іоаннова насл'ядника, элое властолюбіе Годунова, всв бъдствія его времени и пенависть народную къ святоубійцѣ, которая была виною успъховъ Лжедимитрія и принудила Бояръ слъдовать общему движенію. «Но мы,» говорилъ Шуйскій, «загладили сію слабость, когда на-«сталь чась умереть или спасти Россію. Жалью, «что и, предупредивъ другихъ въ смелости, обя-«занъ жизнію Самозванцу: онъ не имълъ права, «но могъ умертвить меня, и помиловаль, какъ «разбойникъ милуетъ иногда странника. При-«знаюсь, что я колебался, боясь упрека въ не-«благодарности; но гласъ совъсти, Въры, оте-«чества, вооружилъ мою руку, когда я увидълъ «въ васъ ревность къ великому подвигу, Ажло «наше есть правое, необходимое, свитое; оно, «къ несчастію, требовало крови: но Богъ бла-«гословилъ насъ усибхомъ — следственно оно «Ему угодно! . . . Теперь, избывъ злодъл, ере-«тика, чернокнижника, должны мы думать объ «избраніи достойнаго Властителя. Уже нътъ «племени Царскаго, но есть Россія: въ ней мо-«жемъ снова найти угасшее на престоль. Мы «должны искать мужа знаменитаго родомъ, «усерднаго къ Въръ и къ нашимъ древнимъ «обычаямъ, добродътельнаго, опытнаго, след«ственно уже не юнаго — человѣка, который, пріявъ вѣнецъ и скинетръ, любилъ бы не роскошь и нышность, но умѣренность и правду, гограждалъ бы себя не копьями и крѣпостями, но любовію подданныхъ; не умножалъ бы золота въ казнѣ своей, но избытокъ и довольствіе народа считалъ бы собственнымъ богатствомъ. Вы скажете, что такого человѣка найти трудно: знаю; но добрый гражданинъ обязанъ желать совершенства, по крайней мѣрѣ возкожнаго, въ Государѣ!»

Всь знали, видели, чего хотель Шуйскій: шкто не дерзалъ явно противиться его желавію; однакожь многіе мыслили и говорили, что безъ Великой Земской Думы не льзя приступить въ двлу столь важному; что должно собрать въ Москвѣ Чины Государственные изъ всѣхъ областей Россійскихъ, какъ было при избраніи Годувова, и съ ними ръшить, кому отдать Царство (570). Сіє мижніє было основательно и справедливо : в вроятно, что и вся Россія избрала бы Шуйскаго; но онъ не имълъ терпънія, и друзья его возражали, что время дорого; что Правительство безъ Царя какъ безъ души, а столица ть смятенін; что надобно предупредить и всеобще смятение Россіи немедленнымъ врученіемъ скинтра достойнъйшему изъ Вельможъ; что гдъ Москва, тамъ и Государство; что нътъ нужды и совъть, когда всъ глаза обращены на одного, когда у всъхъ на языкъ одно имя . . . Симъ именемъ огласилась вдругъ и Дума и Красная пло-

щадь. Не вст избирали, но никто не отвергаль избираемаго - и 19 Мая, во второмъ часу дия, звукъ литавръ, трубъ и колоколовъ возв'єстиль новаго Монарха столиць. Бояре и знативищее Дворянство вывели пабра- Князя Василія Шуйскаго изъ Кремля на ваго Лобное мъсто, гдъ люди воинскіе и граждане, гости и купцы, особенно къ нему усердные, прив'втствовали его уже какъ отца Россіи... тамъ, гдв еще не давно лежала голова Шуйскаго на влахв, и гль въ сей часъ лежало окровавленное твло Разстригино! Подобно Годунову изъявляя скромность, онъ хотель, чтобы Синклить и Духовенство прежде всего избрали Архипастыря для Церкви, на м'всто Лжесвятителя Игнатія. Толны воскляцали: «Госу-«дарь нуживе Патріарха для отечества!» и проводили Шуйскаго въ храмъ Успенія, въ коемъ Митрополиты и Епископы ожидали и благословили его на Царство (571). Все саблалось такъ скоро и спъшно, что не только Россіяне иныхъ областей, но в мпогіе именитые Москвитяне не участвовали въ семъ избраніи - обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогомъ для изм'виъ и смятеній, которыя ожидали Шуйскаго на престолъ, къ новому стыду и бъдствію отечества!

Въ день государственнаго торжества едва успъли очистить столицу отъ крови и тру-

новъ: вывезли, схоронили ихъ за горо-10мъ (572). Трупъ Басманова отдали родственникамъ для погребенія у церкви Николы Мокраго, гдв лежаль его сышь, умертій въ юности. Тело Самозванца, бывъ три дии предметомъ любонытства и ругательствъ на площади, было также вывезено и схоронено въ убогомъ домѣ, за Сериуховскими воротами, близъ большой дороги (573). Но Судьба не дала ему мирнаго убъжища и въ ибдрахъ земли. Съ 18 до 25 Мая были тогда жестокіе морозы, вредные мя садовъ и полей: суевъріе приписывало такую чрезвычайность волшебству Разстриги и видѣло какія-то ужасныя явленія налъ его могилою (874): чтобы пресфчь сію молву, тело мнимаго чародея выпули изъ вемли, сожгли на Котлахъ, и смъщавъ разовапенель съ порохомъ, выстрълили имъ изъ мознавпушки, въ ту сторону, откуда Самозва-пева нецъ пришелъ въ Москву съ великолъшемъ (378)! Вътеръ развъялъ бренные остатки влодъя; но примъръ остался: уви-Anna Cabactria!

Описавъ исторію сего перваго Ажедиивтрія, должны ли мы еще ув'врять внимамельных Читателей въ его обмань? Не лена ли для нихъ истина сама собою въ докаизображенія случаевъ и дінній? Только став, пристрастные иноземцы, ревностно слу- 1 желиживъ обманщику, ненавидя его истребите- митрій бизъ ствительно обиви-

лей и желая очернить ихъ, писали, что въ Москвъ убить дъйствительный сынъ Іоанновъ, не бродяга, а Царь законный, хотя Россіяне, казнивъ и бродягу, не могли хвалиться своимъ діломъ, соединеннымъ съ нарушеніемъ присяги: ибо святость ея нужна для цёлости гражданскихъ обществъ, и въроломство есть всегда преступленіе. Не довольные укоризною справедливою, зложелатели Россіп выдумали басню, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкрѣнили доводами благовидными, въ пищу умамъ наклоннымъ къ историческому вольнодумству, къ сомивнію въ несомнительномъ, такъ, что и въ наше время есть люди, для конхъ важный вопросъ о Самозванцъ остается еще неръшеннымъ. Можетъ быть, представивъ всѣ главныя черты истины въ связи, мы дадимъ имъ болѣе силы, если не для совершеннаго убъжденія вспат Читателей, то по крайней мъръ для нашего собственнаго оправданія, чтобы они не укоряли насъ слепою верою къ принятому въ Россіи мнънію, основанному будто бы на доказательствахъ слабыхъ.

Выслушаемъ защитниковъ Лжедимитрісвой памяти. Они разсказываютъ сл'єдующее (<sup>876</sup>): «Годуновъ, предпріявъ умерт-«вить Димитрія, за тайну объявилъ свое «намъреніе Царевичеву Медику, старому

вышу, именемъ Симону, который, притворно меь слово участвовать въ семъ злодъйствъ. «спросилъ у девятилътняго Димитрія, имъетъ чля онъ столько душевной силы, чтобы снести «изгнаніе, бъдствіе и нищету, если Богу угодно «будетъ искусить оными твердость его? Цареявичь отвътствоваль: импью; а Медикъ сказаль: «Въ сію ночь хотять тебя умертвить. Ложась «спать, обминяйся быльемь сь юнымь слугою, «твоимъ ровесникомъ; положи его къ себъ на лочже, и окройся за печь: что бы ни случилось въ чкомнать, сиди безмолено, и жди меня. Дими-«трій исполниль предписаніе. Въ полночь отвочрилась дверь: вошли два человъка, заръзали жугу вивсто Царевича и бъжали. На разсвътъ «увидели кровь и мертваго: думали, что убить «Царевичь, и сказали о томъ матери. Сдълалась «тревога. Царица кинулась на трупъ, и въ отчатий не узнала, что сей мертвый отрокъ не сынъ ел. Дворецъ наполнился людьми: искали чбійцъ; різали виновныхъ и невинныхъ; отчесли тело въ церковь, и всё разошлися. Двофецъ опустълъ, и Медикъ въ сумерки вывелъ «оттуда Димитрія, чтобы спастися бъгствомъ чвъ Украйну, къ Киязю Ивану Метиславскому, чкоторый экиль тамь вы ссылкть еще со времень воапновыхв. Чрезъ ивсколько льть Докторъ и «Мстиславскій умерли, давъ совъть Димитрію чискать безопасности въ Литвъ. Сей юноша •присталь къ странствующимъ Инокамъ; былъ съ ними въ Москвъ, въ землъ Волошской (377),

ин наконецъ явился въ домѣ Князя Вишневец-«каго.» Извъстно, что и самъ Разстрига принисывалъ свое чудесное спасеніе Доктору (578): но сочинители сей басии не знали, что Кинзь Иванъ Мстиславскій умеръ Инокомъ Кирилловской Обители еще въ 1586 году (579), и что Гоаннъ никогда не ссылалъ его въ Украйну. Другіе изобрѣтатели называютъ Медика спасителя Августиномъ, прибавляя, что онъ быль изъ числа многихъ людей ученыхъ, которые жили тогда въ Угличъ (580), и бъжалъ съ Царевичемъ къ Ледовитому морю, въ пустыпную Обитель. Еще другіе пашуть, что сама Царица, угадывая злое нам'вреніе Борисово, съ помощію своего вноземнаго Дворецкаго (родомъ изъ Кельна), тайно удалила Димитрія и въ его мъсто взяла Іерейскаго сына (581). Всѣ такія сказии основаны на предположенін, что убійство совершилось ночью, когда злод'ви могли не распознать жертвы: и въ семъ случав въроятно ли, чтобы слуги Царицыны (не говоримъ объ ней самой) и жители Углича, не ръдко видавъ Димитрія въ церкви (382), обманулись въ убитомъ, коего тело нять дней лежало предъ ихъ глазами? Но Царевичь убить въ полдень: къмъ? влоделин, которые жили во дворце и не спускали глазъ съ несчастнаго младенца . . . и кто предалъ его на убіеніе? мамка: отъ колыбели до могилы Димитрій быль въ рукахъ у Годунова. Сін обстоятельства ясно, несомнительно утверждены свидътельствомъ Лътописцевъ и допреоми цалаго Углича, сохраненными въ нашемъ Государственномъ Архивъ.

Если Разстрига не былъ самознанецъ, то для чего же онъ, съвъ на престолъ, не удовлетворилъ народному любонытству знать всв подробпости его судьбы чрезвычайной? для чего не объявиль Россіи о м'встахъ своего уб'яжища, о своихъ воспитателяхъ и хранителяхъ въ теченіе двівнадцати или тринадцати літь, чтобы разрЪшить всякое сомпъніе? Никакою безпечностію невозможно изъяснить столь важнаго упущенія. Манифесты или грамоты Ажедимитрісвы писсены въ лътописи, и даже подлинники ихъ цваы въ Архивахъ (583): следственно не льзя съ въронтностію предположить, чтобы именно любопытивищую изъ сихъ бумагь истребило время. Бродяга молчаль, ибо не имъль свильтельствъ истинныхъ, и думалъ, что, признанвый Царемъ, безопасно можетъ не трудить себя вымысломъ ложеныхъ. Въ Литвъ говорилъ онъ, что въ спасеніи его участвовали нѣкоторые Вельможи и Дьяки Щелкаловы: сін Вельможи остались безъ изв'встной награды и неизв'вствыми для Россін; а Василій Щелкаловъ, вмъсть съ другими опальными Борисова царствованія, хотя и снова явился у Двора, однакожь не въ числь ближнихъ и первыхъ людей. Разстригу окружали не старые, върные слуги его юности, а только новые измънники: отъ чего и палъ онь съ такою легкостію!

«Но Царица-Инокиня Мароа признала сына «въ томъ, кто назывался Димитріемъ?» Она же признала его и самозванцемъ: первымъ свидътельствомъ, безмолвнымъ, неоткровеннымъ (584), выраженнымъ для народа только слезами умиленія и ласками къ Разстригъ, певольная Монахиня возвращала себъ достоявство Царицы; вторымъ, торжественнымъ, клятвеннымъ, въ случав лжи мать предавала сына злой смерти: которое же изъ двухъ достовърнъе? и что понятиве, обыкновенная ли слабость человвческая или дъйствіе ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены Лигурійской, которая, скрывъ сына отъ ярости непріятелей, на вопросъ, гдв опъ? сказала: здись, въ моей утроби, и погибла въ мукахъ, не объявивъ его убъжища (888) — сіе геройство, прославленное Римскимъ Историкомъ, трогаетъ, но не изумляетъ насъ: видимъ мать! Не удивились бы мы также, если бы и Царица-Инокиня, спасая истиннаго Димитрія, кинулась на конья Москвитянъ съ восклицаніемъ: онъ сынь мой! И ей не грозили смертію за правду: грозили единственно судомъ Божінмъ за ложь. — Слово Царицы ръшило жребій того. кто чтилъ ее какъ истинную мать и дълился съ нею величіемъ. Осуждая Лжедимитрія на смерть. Мароа осуждала и себя на стыдъ въчный, какъ участницу обмана - и не усомнилась: ибо имъла еще совъсть, и терзалась раскаяніемъ. Сколько людей слабыхъ не впало бы въ искушение зла,

если бы они могли предвидеть, чего стоить всякое беззаконіе для сердца! — Зам'втимъ еще обстоятельство достойное вниманія: Шуйскій искалъ гибели Ажедимитрія и быль спасенъ отъ казни неотступнымъ моленіемъ Царицы-Инокини (586), съ явною опасностію для ея мнимаго сына, изобличаемаго имъ въ самозванствъ: клеветникъ, измънникъ могъ ли бы имъть право на такое ревностное заступленіе? Но спасеніе Героя истины умиряло совъсть виновной Мароы. Къ сему прибавимъ въроятное сказаніе одного Инсателя иноземнаго (находившагося тогда въ Москв'в), что Разстрига велелъ-было извергнуть твло Димитріево изъ Углицкаго Соборнаго храма и погребсти въ другомъ мъсть, какъ тъло инимаго Герейскаго сына, но что Царица-Иновиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь чысли отнять у мертваго, истиннаго ея сына Царскую могилу (587).

Возражають еще: «Король Сигизмундъ не «взялъ бы столь живаго участія въ судьбъ об«манщика, и Вельможа Мнишекъ не выдалъ бы 
«лочери за бродягу;» но Король и Мнишекъ 
могли быть легковърны въ случав обольстительномъ для ихъ страстей: Сигизмундъ надъялся 
атъ Россіянамъ Царя-Католика, взысканнаго 
его милостію, а Воевода Сендомирскій видъть 
лочь на престолъ Московскомъ. И кто знаетъ, 
что они дъйствительно не сомнъвались въ высокомъ родъ бъглеца? Удача была для нихъ важвъе правды. Король не дерзнуль торжеественно

признать Ажедимитрія истиннымъ до его ръшительнаго усивка, и Воевода Сендомирскій, савлавъ только опытъ, пожертвовавъ частію своего богатства надеждъ величія, оставиль будущаго зятя, когда увиделъ сопротивление Россіянъ. Сигизмундъ и Мнишекъ обманулись, можетъ быть, не во мижній о правахъ, но единственно во мижній о счастій или благоразумій Самозванца, думавъ, что онъ удержитъ на головъ вънецъ, данный ему измъною и заблужденіемъ: для того Король спѣшилъ громогласно объявить себя виповникомъ Разстригина Державства, и Панъ Вельможный быть тестемъ Царя, хотя бы и племени Отрепьевыхъ. Похитителями въ ихъ силъ и благоденствій гнушаются не страсти мирскія, но только чистая сов'єсть и доброд'єтель уединенная.

Убъдительнъе ли и сужденіе тъхъ друзей Ажедимитрія, которые говорять: «войско, Бояре, «Москва, не приняли бы его въ Цари безъ силь«ныхъ доказательствъ, что онъ сынъ Іоаи«новъ» (388)? Но войско, Бояре, Москва и свергнули его какъ уличеннаго самозванца: для чего върить имъ въ первомъ случат и не върить въ послъднемъ? Въ обоихъ конечно дъйствовало удостовъреніе, основанное на доказательствахъ; но люди и народы всегда могли ошибаться, какъ свидътельствуетъ Исторія . . . и самаго Лжедимитрія!

Напомнимъ Читателямъ, что знаменитъйщій нэъ клевретовъ и единственный върный другъ Растриги въ бесъдахъ искреннихъ не скрывалъ по самозванства: такое важное признаніе слываль и сообщиль потомству Нъмецкій Пасторъ Беръ, который любилъ, усердно славиль Лжедичитрія, и клялъ Россіянъ за убіеніе Царя, хотя в не сына Іоаннова (589). Сей же очевидецъ тоглашнихъ дъяній предаль памъ слъдующія, не мещье достопамятныя свидътельства истины:

1) «Голландскій Аптекарь Арендъ Клау-«зендъ (590), бывъ 40 лътъ въ Россіи, служивъ «Іоанну, Осодору, Годунову, Самозванцу, и члично знавъ, ежедневно видавъ Димитрія во «младенчествъ, сказывалъ мнъ утвердительно, что мнимый Царь Димитрій есть совсьмъ дручтой человъкъ, и не походитъ на истиннаго, чимъвшаго смуглое лице и всв черты матери, съ которою Самозванецъ ни мало не сходствопаль. — 2) Въ томъ же увъряла меня Ливонская илънинца, Дворянка Тизенгаузенъ, освообожденная въ 1611 году, бывъ повивальною бабкою Царицы Марін, служивъ ей днемъ и чночью, не только въ Москвѣ, но и въ Угличѣ-«непрестанно видавъ Димитрія живаго, видівъ «и мертваго. — 3) Скоро по убіенія Лжедимитрія чыгьхаль и изъ Москвы въ Угличь, и разговаприван тамъ съ однимъ маститымъ старцемъ, •быншимъ слугою при дворъ Маріи, заклиналъ чего объявить мив истину о Царъ убитомъ. Онъ «исталь, перекрестился и такъ отвътствоваль: Москвитане клялися ему во вырности и наручили клятеу: не жвалю ихг. Убить человькь празумный и храбрый, но не сынт Іоанност, дый-«ствительно зарызанный вт Угличь: я видыль его «мертваго, лежащаго на томъ мысть, гды онт «всегда игрываль. Богь судія Князьямь и Боя-«рамъ нашимъ: время покажеть, будемь ли сча-«стливые.»

Въ заключение уномянемъ о свидътельствъ извъстнаго Шведа Петрея, который былъ Посланникомъ въ Москвъ отъ Карла IX и Густава Адольфа, лично зналъ Самозванца и пишетъ, что онъ казался человъкомъ лътъ за тридцать (391); а Димитрій родился въ 1582 году, и слъдственно имълъ бы тогда не болъе двадцати четырехъ лътъ отъ рожденіи.

Однийъ словомъ, несомнительныя, историческія и нравственныя доказательства уб'вждають насъ въ истинъ, что мнимый Димитрій былъ самозванецъ. Но представляется другой вопросъ: кто же именно? дъйствительно ли Разстрига Отрепьевъ? Многіе иноземцы-современники не хотъли върить, чтобы бъглый Инокъ Чудовской Обители могъ сдълаться вдругъ мужественнымъ витяземъ, неустрашимымъ бойцемъ, искуснымъ всадникомъ, и многіе считали его Полякомъ или Трансильванцемъ, незаконнымъ сыномъ Героя Баторія, воспитанникомъ Іезунтовъ, утверждаясь на мивніи ивкоторыхъ знатныхъ Ляховъ (592), и прибавляя, что онъ не чисто говорилъ языкомъ Русскимъ: мивніе явно несправедливое, когда современныя донесенія Іезунтовъ къ ихъ начальству свидътельствуютъ, что они узнали его въ Литвъ уже подъ вменемъ Димитрів, и не Католикомъ, а сыномъ Греческой Церкви (893). Никто изъ Россіянъ не упрекаль Самозванца худымъ знаніемъ языка нашего, коимъ онъ владълъ совершенно, говорилъ правильно, писаль съ легкостію (894), и не уступаль никакому Дьяку тогдашняго времени въ красивомъ изображеніи буквъ. Им'я нісколько подписей Самозванцевыхъ (395), видимъ въ Латинскихъ слабую, невърную руку ученика, а въ Русскихъ твердую, мастерскую, кудрявый почеркъ грамотъя Приказнаго, каковъ былъ Отреньевъ, книжникъ Патріаршій. Возраженіе, что келліи не производять витязей, уничтожается исторією его юности: од вансь Инокомъ, не вель ли онъ жизни смълаго дикаря, скитаясь изь пустыни въ пустыню, учась безстрашію, не боясь въ дремучихъ лѣсахъ ни звѣрей, ни разбойниковъ, и наконецъ бывъ самъ разбойникомъ поль хоругвію Козаковъ Дивпровскихъ? Если ивкоторые изъ людей ослвиленныхъ личнымъ къ иему пристрастіемъ, находили въ Лжедимитрін какое-то величіе (596), необыкновенное для человъка рожденнаго въ низкомъ состоянии, то другіе хладнокровивійшіе наблюдатели видвли въ немъ всв признаки закосивлой подлости, не изглаженные ни обхожденіемъ съ знатными Ляхами, ни счастіемъ правиться Мнишковой дочери. Съ умомъ естественнымъ, легкимъ, живымъ и быстрымъ, даромъ слова, знаніями школьника в грамотъя соединяя ръдкую дерзость, силу души и воли, Самозванецъ быль однакожь худымъ лицедвемъ на престолв, не только безъ основательныхъ свъдъній въ государственной паукв, но и безъ всякой сановитости благородной: сквозь великольніе Державства проглядываль въ Царъ бродяга. Такъ судили объ немъ и Поляки безпристрастные. - Досель мы могли затрудняться однимъ важнымъ свидътельствомъ: извъстный въ Европъ Капитанъ Маржеретъ, усерано служивъ Борису и Самозванцу, видъвъ модей и происшествія собственными глазами, увърялъ Генрика IV, знаменитаго Историка де-Ту и читателей своей книги о Московской Державъ , что Григорій Отрепьевъ быль не Ажедимитрій, а совстви другой человтив, который съ пимъ (Самозванцемъ) ушелъ въ Литву, и съ нимъ же возвратился въ Россио, велъ себя непристойно, пьянствовалъ, употреблялъ во зао благосклонность его, и сосланный имъ за то въ Ярославль, дожиль тамъ до воцаренія Шуйскаго (898). Нынъ, отыскавъ повыя современныя преданія историческія, изъясняемъ Маржеретово сказаніе обманомъ Монаха Леонида, который назвался именемъ Отрепьева для увъренія Россіянъ, что Самозванецъ не Отреньевъ (699). Царь Годуновъ имфлъ способы открыть истину: тысячи лазутчиковъ ревностно служили ему не только въ Россіи, но и въ Литв'в (600), когда онъ развъдываль о происхождении обманщика. Въроятно ли, чтобы въ случав столь важномъ Борисъ легкомысленно, безъ удостовъренія, обълвилъ Ажедимитрія бъглецомъ Чудовскимъ, коего иногіе люди знали въ столицъ и въ другихъ мъстахъ, слъдственно узнали бы и неправду при первомъ взоръ на Самозванца? Наконецъ Москвитане видъли Ажедимитрія, живаго, мертваго, и все еще утвердительно признавали Діакономъ Григоріемъ (801); ни одинъ голосъ сомнънія не раздался въ потомствъ до нашего времени.

Сего довольно. Приступаемъ къ описанію дальныйшихъ быдствій Россій, не менье чрезвычайныхъ, не менье оскорбительныхъ для ея чести, но уже подобныхъ мрачному сновидыню, — уже только любопытныхъ для народа, коему Небо судило временнымъ уничиженіемъ достигнуть величія, и который достигъ онаго, загладивъ память слабости великодушнымъ напряженіемъ силь и память стыда необыкновенною славою.

конецъ ХІ тома.

•

### ОГЛАВЛЕНІЕ

### томъ хі.

#### ГЛАВА І.

ЦАРСТВОВАНІЕ БОРИСА ГОДУНОВА.

Г. 1598-1604.

Мосива встрачаетъ Царя. Присяга Борису. Соборная грамота. Дънтельность Борисова. Торжественный входъ въ столицу. Знаменитое ополченіе. Ханское Посольство. Угощеніе войст. Річь Патріарха. Прибавленіе къ грамоть избирательной. Царское вънчаніе. Милости, Новый Царь Касимовскій. Происшествія въ Сибири. Гибель Кучюма. Абла вибшней Политики. Сульба Шведскаго Принца, Густава, въ Россіи. Перемиріе съ Литионо. Сношенія съ Швецією. Тъсная связь съ Данією. Герцогъ Датскій, женихъ Ксеніи. Переговоры съ Австріею, Посольство Персидское. Происшествія въ Грузіи. Біздствіе Россіянъ въ Дагестанъ. Дружество съ Англією, Ганза, Посольство Римское и Флорентійское. Греки въ Москвъ. Дъла Ногайскія. Дъла внутреннія. Жалованияя грамота Патріарху, Законъ о крестьянахъ. Питейные домы. Любовь Борисова къ просвъщению и къ иноземнамъ. Похвальное слово Годунову. Горячность Борисова къ сыну. На-

#### ГЛАВА П.

#### продолжение парствования ворисова.

#### ° Г. 1604—1603.

Блестащее властвованіе Годунова. Молитва о Царв. Подозрвнія Борисовы. Гоненія. Голодъ. Новыя зданія въ Кремль. Разбои. Порочные нравы. Миимыя чудеса. Явленіе Самозванца. Поведеніе и наружность обманщика. Іезуиты. Свиданіе Лжедимитрія съ Королемъ Польскимъ. Нисьмо къ Папъ. Собраніе войска. Договоры Лжедимитрія съ Миншкомъ. Мъры взятыя Борисомъ. Первая измѣна. Витязь Басмановъ. Робость Годунова. Общее расположеніе умовъ. Великодущіе Борисово. Битва. Поляки оставляють Самозванца. Честь Басманову. Побѣда Воеводъ Борисовыхъ. Осада Кромъ. Письмо Самозванца къ Борису, Кончина Годунова.

00

#### • ГЛАВА III.

царствование ободора борисовича годунова.

#### Г. 1605.

Присяга Өсодору, Достоинства юнаго Царя. Избраніе Басманова въ Восначальники. Присяга войска. Измѣна Басманова. Самозванецъ усиливается, Измѣна Голицыныхъ и Салтыкова. Измѣна войска. Походъ къ Москвѣ. Оцѣненѣніе умовъ въ столицъ. Измѣна Москвитянъ. Сведеніе Өсодора съ престола. Присяга Лжедимитрію. Заточеніе Пагріарха и Годуновыхъ. Цареубійство.

175

#### TAABA IV.

#### ЦАРСТВОВАНІЕ ЛЖЕДИМИТРІЯ.

#### Г. 1605-1606.

Первое оскорбление Бояръ. Указы Ажедимитриевы. Посолъ Англійскій. Шествіе къ Москив. Довъренность Разстриги къ Нъмцамъ. Вступленіе въ столицу. Пиръ. Милости. Филаретъ и юный Михаилъ. Царь Симеонъ и Годуновы. Гробы Нагихъ и Романовыхъ пренесены въ Москву. Благодъянія. Преобразованіе Думы. Любовь Самозванца къ Генриху IV. Милосердіе. Похвальпое Слово Разстригъ. Избравіе новаго Патріарха, Безмолвное свидътельство Царицы - Инокини. Вънчание. Безразсудность Ажедимитрія. Дъла гиусныя. Пострижение Ксеніи. Шепотъ о Разстригв. Обличенія. Шуйскій. Нъмцы твлохрапители. Пышность и веселья, Посольство въ Литву за невъстою. Неудовольствія. Слухъ, что Борисъ Годуновъ живъ. Титулъ Цесари. Обручене. Слухи о Самозванцъ въ Польшъ. Лжедивитрій платить долги Миншковы. Происшествія въ Москвв. Возвращеніе Шуйскихъ. Самозванецъ Петръ. Начало заговора. Посольство въ Шаху. Собраніе войска въ Гльцъ. Письмо къ Шведскому Королю. Сношенія съ Ханомъ. Толки о замыслахъ Ажедимитрія. Казнь Стръльневъ и Дъяка Осинова. Опада Царя Симеона и Татищева. Путешествія Воеводы Сендомирскаго съ Марицою. Рѣчь Миншкова. Условія. Опала двухъ Святителей, Въфадъ Марины въ столицу, Негодованіе Москвитянъ. Соблазны. Ссора съ Послами. Аары. Обрученіе и свадьба. Новыя причивы нь негодованію. Пиры, Новая ссора съ Литов-

синия Послами. Перегозоры государственные. Ванышлаеныя потехи. Наглость Дяховъ. Ночный совыть въ дом'я Шуйскаго. Дерзкія вічні на площади. Волненіе нареда. Спокойствіе Лжединитрія. Изивна войска. Послідняя ночь для Санозванца. Возстаніе Москвы. Гибель Баснанова. Свидътельство Царицы-Иновини. Судъ, допросъ и изявь Ажединитріп. Щадать Жірн ву. Убійства. Бояре утимають интемъ. Глубь кая тишина ночи. Корин властолюбія. Рача Шуйскаго въ Думв. Избраніе новаго "Нава." Развівніе Самозванцева приха. Допазательній. что Ажедимитрій быль дійствительно обы 

THE RESERVE TO A STATE OF THE S

## **мсторія** государства россійскаго.

томъ хи.

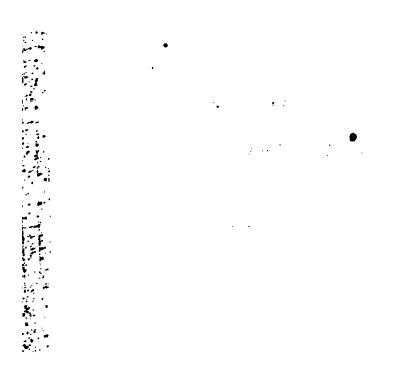

## **HCTOPIA**

## государства россійскаго.

томъ хи.

H3AAHIE MECTOE

**САНКТИЕТЕРВУРГЪ.** Вътипографіи *В*дуарда праца. 1853,

## RETOPIA

# POCHAPETTA PROTECTION

1. 化基础电子

NO PROTATE NAME OF

### отъ издателей хи тома.

(1829 F.)

Наконецъ мы можемъ исполнить ожиданіе Публики и послѣднюю волю безсмертнаго творца Исторіи Государства Россійскаго.

Въ 1826 году, когда его семейство и друзья еще дозволяли себъ надъяться, что путешествіе и лучшій климать могуть поправить его здоровье, онъ поручаль намъ быть Издателями XII Тома его Исторіи; думаль кончить ее въ Италін и однакожь хотъль прежде отъъзда приготовить Примъчанія къ написаннымъ уже Главамъ. Но Судьбъ было угодно, чтобы его великій трудъ и иъ семъ отношеніи остался недовершеннымъ. Въ первыя минуты ужасной и — не смотря на видимыя дъйствія четырехъ-мъсячной мучительной бользни — все еще какъ будто неожиданной потери, когда мысли тъхъ, кои досель его опланиваютъ, не могли быть запяты ничъмъ инымъ,

собранныя имъ для составленія Примѣчаній книги и рукописи разосланы по разнымъ мѣстамъ. Нужно было время, чтобы снова собрать ихъ и привести въ порядокъ. Отъ сего и отъ нѣкоторыхъ другихъ, неважныхъ для Публики обстоятельствъ, замедлилось изданіе книги, какъ намъ извъстно съ нетеривніемъ ожидаемой.

Всв приложенныя нами Примъчанія суть не что иное какъ выписки, следанныя по оставшимся въ бумагахъ нокойнаго Исторіографа указаніямъ. Что касается до текста, кажется иътъ нужды говорить, что онъ представляется Читателямъ въ томъ самомъ видъ, въ коемъ мы нашли его. Первыя четыре Главы, даже я начало пятой, за исключениемъ лишь немногихъ последнихъ страницъ, были еще при жизни Автора переписаны на бъло, пересмотръны имъ и приготовлены къ печати. По странному, достойному замъчанія стеченію обстоятельствъ, сіе послъднее произведение Карамзина было, какъ можно полагать, последнимъ чтеніемъ Императора Александра; манускриптъ онаго, присланный изъ Таганрога послъ кончины сего Государи, возвращенъ покойному Исторіографу въ время, когда онъ самъ быстро склонялся къ гробу.

Карамзинъ не имълъ несчастія пережить свой таланть. Въ самомъ изнеможеніи силь физическихъ, силы души его не слабъли, и послъдија черты его кисти также живы и вфриы, какъ и тв, коими ознаменованы блистательнъйшія мъста его Исторіи. Въ семъ XII Томѣ, коему можеть быть только не достаетъ конца, чтобъ быть совершенивишимъ, Читатели умъющіе цівнить изящное найдутъ все, что по справедливости пл'вняетъ насъ въ первыхъ, все, что можво назвать отличительнымъ свойствомъ сего безсмертнаго творенія: необыкновенную точпость въ изображеніяхъ, плодъ обширныхъ, неутомимыхъ изысканій и пламенной, благоговыйной любви къ истинъ, во всемъ руководствовавшей Автора, выборъ всегда удачный сихъ мелкихъ, но иногда столь важныхъ подробвостей, которыя такъ сказать оживотворяютъ разсказъ Историка, искусство поддерживать и пробуждать внимание красотою отдельныхъ картить безъ вреда для общей связи и дъйствія цълаго, и другое еще замъчательнъйшее искусство описывать давно бывшія происшествія съ чувствомъ и жаромъ современника, не переставая судить о нихъ, означать ихъ причины и следствіл съ безпристрастіемъ и проницательностію Философа богатаго идеями нашего въка. Мы уже не говоримъ о достоинствъ неподражаемаго, лосел'в единственнаго у насъ слога.

Повъствованіе о бъдствіяхъ царствованія Ва-

силія Шуйскаго и послідованнаго за опышь Междоцарствія перерывается въ 1611 году. Какъ намъ кажется, сіе не ослабляєть и можеть быть еще усиливаеть впечатлівніе, производимое описаніемъ тогдашняго ужаснаго состоянія Россія.

Дж. Б.

### исторія

## государства россійскаго.

томъ хи.

#### ГЛАВА І.

Царствованіе Василія Іодиновича Шуйскаго.

r. 1606-1608.

Родъ Василіевъ. Свойства новаго Царя. Клитва Василіева. Обнародованныя грамоты. В вичаніе, Опалы. Неудовольствія. Пренесеніе Димитріева тыл. Новый Патріархъ. Гордость Марины, Ръчь Пословъ Литовскихъ. Посольство къ Сигизмунлу. Сношенія съ Европою и съ Азією. Мятежи вь Москвъ. Бунтъ Шаховскаго. Вторый Ажедимитрій. Болотинковъ, Успехи мятежниковъ. Проконій Ляпуновъ. Пренесеніе тала Борисова. Мягежники подъ Москвою, Побъда Скопина-Шуйскаго. Аженетръ, Осада Калуги, Годуновы въ Сибири, Распоряженія Василіевы. Призваніе Іона. Храбрость Болотникова. Победа Романова. Мужество Скопива, Бодрость Василія въ несчастівхъ, Доблесть Воеводъ Царскихъ, Осада Тулы. Явленіе воваго Лжедимитрія. Взятіе Тулы, Бракъ Василіевъ. Законы. Уставъ воинскій.

Василій Іоанновичь Шуйскій, происходя г. 4606. въ осьмомъ кол'єн'є отъ Димитрія Суздаль-Васискаго, спорившаго съ Донскимъ о Великомъ Кияжествѣ, былъ внукомъ ненав наго Олигарха Апарея Шуйскаго, каз наго во время Іоанновой юности, и сын Болрина - Воеволы, убитаго Шведами 1573 году подъ стънами Лоде (1).

Если всякаго Вънценосца избраннае

ценосца паслъдственнаго; если отъ пер требуютъ обыкновенно качествъ ръдк чтобы повиноваться ему охотно, съ у лісмъ и безъ зависти: то какія достопи для царствованія мирнаго и непрекос наго, надлежало имъть новому Самоден Россіи, возведенному на тронъ бол'ве момъ клевретовъ, нежели отечествомъ нодушнымъ, въ следствіе изменъ, лъйствъ, буйности и разврата? Вас льстивый царедворецъ Іоанновъ, св явный непріятель, а послъ безсовъст угодникъ и все еще тайный зложела Борисовъ, достигнувъ вѣнца усивхом ва, могъ быть только вторымъ Год вымъ: лицемъромъ, а не Героемъ до лътели, которая бываетъ главною сил Властителей и народовъ въ опаснос чрезвычайныхъ. Борисъ, воцаряясь, из выгоду: Россія уже давно и счастливо повиновалась, еще не зная примъров крамольствъ. Но Василій имъль др выгоду: не быль святоубійцею; обаг пый единственно кровію ненавистно

заслуживъ удивление Россіянъ діломъ блестящимъ, оказавъ въ низложении Самозванца и антрость и неустрашимость, всегда пл'внительную дал народа. Чья судьба въ Исторіи равняется съ сульбою Шуйскаго? Кто съ мъста казни восходиль на тронь, и знаки жестокой пытки прикрываль на себъ хламидою Царскою? Сіе воспоминаніе не вредило, по способствовало общему благорасположенію къ Василію: онъ страдаль за отечество и Вфру! Безъ сомивнія уступая Борису въ великихъ дарованіяхъ государственвыхъ, Шуйскій славился однакожь разумомъ мужа Думнаго и свъдъніями книжными, столь удивительными для тогдашнихъ суев фовъ, что его считали волхвомъ (2); съ наружностію невыгодною (будучи роста малаго, толстъ, несановить и лицемъ смугль; имъя взоръ суровый, глаза красноватые и подсленые, ротъ широкій), лаже съ качествами вообще нелюбезными, съ холодиымъ сердцемъ и чрезмѣрною скупостію, умьять, какъ Вельможа, снискать любовь гражлинь (3), честною жизнію, ревностнымъ наблюленіемъ старыхъ обычаевь, доступностію, ласковымъ обхожденіемъ. Престолъ явилъ для современниковъ слабость въ Шуйскомъ: зависимость отъ внушеній, склонность и къ легковърію, коего желаеть зломысліе, и къ недов'єрчивости, которая охлаждаеть усердіе. Но престоль же явилъ для потомства и чрезвычайную твердость души Василісвой въ бореніи съ неодоливымъ рокомъ: вкусивъ всю горесть Державства

комъ Княжествъ, былъ внукомъ ненавистнаго Олигарха Андрея Шуйскаго, казненнаго во время Іоанновой юности, и сыномъ Болрина – Воеводы, убитаго Шведами въ 1573 году подъ стънами Лоде (1).

Свой- Если всякаго Вънценосца избраннаго суствановагода- дятъ съ большею строгостію, нежели Вънря. пеноспа наслъдственнаго: если отъ перваго

ценосца наслъдственнаго; если отъ перваго требуютъ обыкновенно качествъ редкихъ, чтобы повиноваться ему охотно, съ усердіемъ и безъ зависти: то какія достопиства, для царствованія мирнаго и непрекословнаго, надлежало имъть новому Самодержцу Россіи, возведенному на тронъ бол'ве сонмомъ клевретовъ, нежели отечествомъ единодушнымъ, въ следствіе изменъ, злодъйствъ, буйности и разврата? Василій, льстивый царедворецъ Іоаиновъ, сперва явный непріятель, а посл'в безсов'єстный угодникъ и все еще тайный зложелатель Борисовъ, достигнувъ вѣнца усивхомъ кова, могъ быть только вторымъ Годуновымъ: лицемъромъ, а не Героемъ добродътели, которая бываетъ главною силою и Властителей и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ. Борисъ, воцаряясь, имълъ выгоду: Россія уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примъровъ въ крамольствв. Но Василій имвль другую выголу: не быль святоубійцею; обагренный единственно кровію ненавистною, п

экслуживъ удивление Россіянъ діломъ блестящомъ, оказавъ въ низложения Самозванца и митрость и неустращимость, всегда илинительвую для народа. Чья судьба въ Исторіи равняется еъ сульбою Шуйскаго? Кто съ мъста казни восходиль на тронь, и знаки жестокой пытки прикрываль на себъ хламидою Царскою? Сіе воспоминаніе не вредило, но способствовало общему благорасположению къ Василию: онъ страдалъ за отечество и Въру! Безъ сомивијя уступая Борису въ великихъ дарованіяхъ государственныхъ, Шуйскій славился однакожь разумомъ мужа Думнаго и свъдъніями книжными, столь уливительными для тогдашнихъ суевъровъ, что его считали волхвомъ (2); съ наружностію невыгодною (будучи роста малаго, толстъ, несановить и лицемъ смугль; имъя взоръ суровый, глаза красноватые и подсленые, роть широкій), лаже съ качествами вообще нелюбезными, съ толодивимъ сердцемъ и чрезмърною скупостію, умьять, какъ Вельможа, снискать любовь гражлинь (3), честною жизнію, ревностнымъ наблюленіемъ старыхъ обычаевъ, доступностію, ласковымъ обхожденіемъ. Престоль явиль для современниковъ слабость въ Шуйскомъ: зависамость отъ внушеній, склонность и къ легков'ьрію, косго желасть вломысліе, и къ недовірчивости, которая охлаждаеть усердіе. Но престоль же явилъ для потометва и чрезвычайную тверлость души Василісвой въ бореніи съ неодоливымъ рокомъ; вкусивъ всю горесть Державства

несчастнаго, уловленнаго властолюбіємъ, п св'Едавъ, что в'єнецъ бываетъ иногда не наградою, а казнію, Шуйскій палъ съ величіємъ въ развалинахъ Государства!

Онъ хотьль добра отечеству, и безъ сомивнія искренно: еще болве хотвлъ угождать Россіянамъ. Видевь столько элоупотребленій неограниченной Державной власти, Шуйскій думаль устранить ихъ и пабинть Россію новостію важною. Въ часъ своего водаренія, когда Вельможи, сановники и граждане клялися ему въ върности, самъ пареченный Вънценосецъ, къ Клятва общему изумленію , далъ присягу , дотоль Васпліе-неслыханную: 1) не казнить смертію никого безъ суда Боярскаго, истиннаго, законнаго; 2) преступниковъ не лишать имънія, но оставлять его въ наследіе женамъ и детямъ невиннымъ; 3) въ извътахъ требовать прямыхъ, явныхъ уликъ съ очей на очи, и наказывать клеветниковъ тъмъ же, чему они подвергали випимыхъ ими несправедливо (4). «Мы желаемъ» (говорилъ Василій), «чтобы православное Христіанство «наслаждалось миромъ и тишиною подъ «нашею Царскою хранительною властію» -и вельвъ читать грамоту, которая содержала въ себъ означенный уставъ, цъловаль кресть въ удостовъреніе, что исполнить его добросовъстно. Симъ священнымъ обътомъ мыслилъ новый Царь избавить

Россіянъ оть двухъ ужасныхъ золь своего въка: отъ ложныхъ доносовъ и беззаконныхъ опалъ, соединенныхъ съ разореніемъ цвлыхъ семействъ въ пользу алчной казны; мыслиль, въ годину смятеній и бъдствій, дать гражданамъ то благо, коего не знали ни дъды, ни отцы наши до человъколюбиваго царствованія Екатерины Второй. Но вмъсто признательности, многіе люди, знатные и незнатные, изъявили негодованіе, и напомнили Василію правило, уставленное Іоанномъ III, что не Государь народу, а только народъ Государю даеть клятву (5). Сін Россіяне были искренше друзья отечества, не рабы и не льстецы визкіе: имъя въ свъжей намяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Іоаннова младенчества, когда власть Царская въ пеленахъ дремала: боялись ея стесненія, предпаго для Государства, какъ они думали, в предпочитали свободную милость закону. Царь не вняль ихъ убъжденіямъ, дъйствуя чли по собственному изволенію или въ угодность ифкоторымъ Боярамъ, склонвымъ къ Аристократіи (6), и чтобы блесвуть великодушіемъ, торжественно объщалъ забыть всякую личную вражду, всф досады, претеривнныя имъ въ Борисово время (7): ему върили, но не долго.

Отивнивъ новости, введенныя Лжедивитріемъ, и возстановивъ древнюю Госу- обяз-

родо-дарственную Думу, какъ она была до его примо- премени, Василій сп'вшиль изв'юстить исю Россио о своемъ водарении и не оставить въ умахъ ни малейшаго сомивнія о Самозванц'в: послали всюду чиновниковъ знатныхъ приводить народъ къ крестному цевлованію, съ обътомъ, не дълать, не говорить, и не мыслить ничего злаго противъ Царя, будущей супруги и дътей его; велвли, какъ обыкновенно, три дни звонить въ колокола, отъ Москвы до Астрахани и Черингова, до Тары и Колы, - молиться о здравін Государя и мир'в отечества (8). Читали въ церквахъ грамоты отъ Бояръ. Царицы-Инокини Мароы и Василія (именованнаго въ сихъ бумагахъ потомкомъ Кесаря Римскаго). Описавъ дерзость, злодъйства, собственное въ томъ признание и гибель Самозванца, Бояре величали родъ и заслугу Шуйскаго, спасителя Церкви п Государства. Мароа свидътельствовалась Богомъ, что ея сердце успокоено казино обманщика; а Василій ув'врялъ Россіянъ въ своей любви и милости безпримърной. Обнародовали найденную во внутреннихъ комнатахъ дворца переписку Ажедимитрія съ Римскимъ Дворомъ и Духовенствомъ о введенін у насъ Латинской Вфры (9), запись данную Воеводъ Сендомирскому на Смоленскъ и Сфверскую землю, также допросы Миншка и Бучинскихъ, Яна и Ста-

имелава: Миншекъ винился въ заблужденін, сказыван, что онъ и самъ уже не могъ считать мнимаго Димитрія истиннымъ, примътивъ въ немъ ненависть къ Россія, и для того часто впадаль въ бользнь отъ горести. Бучинскіе объявляли, что Разстрига дъйствительно хотъль, съ номощію Лиховъ, умертвить, 18 Мая, на лугу Срвтенскомъ, двадцать главныхъ Бояръ и всвхъ лучшихъ Москвитянъ; что Пану Ратомскому надлежало убить Килзя Мстиславскаго, Тарлу и Стадинцкимъ Шуйскихъ; что Ляхи должны были запять всв места въ Думе, править войскомъ и Госузарствомъ: свидътельство едва ли достойное уваженія, и если не вымышленное, то вынужденное страхомъ изъ двухъ малодушныхъ слугъ, которые, желая спасти себи отъ мести Россіянъ, не боялись клеветать на пенель своего милостивца, развъянный вътромъ! Современники върили; по трудно убъдить потомство, чтобы Лжедимитрій, хотя и перазсудительный, могъ лерзнуть на дъло ужасное и безумное: ибо легко было предвидъть, что Бояре и Москинтине не дали бы ръзать себя какъ агнцевъ, и что кровопролитіе заключилось бы гибелію Ляховъ вивств съ ихъ Главою.

Іюня 1 совершилось Царское вънчаніе, вычавъ храмъ Успенія, съ наблюденіемъ всъхъ горжественныхъ обрядовъ, но безъ всякой расточительной пышности: корону Моно-

махову возложилъ на Василія Митрополить Новогородскій (10). Синклить и народъ славили Вънценосца съ усердіемъ; гости и купцы отличились щедростію въ дарахъ, ему поднесенныхъ. Являлось однакожь какое-то уныніе въ столяцѣ (11). Не было ни милостей (12), ни пировъ; были овами. опалы. Смінили Дворецкаго, Князя Рубца-Мосальскаго, одного изъ первыхъ клятвопреступниковъ Борисова времени (13), и вельли ему вхать Воеводою въ Корелу или Кексгольмъ; Михайлу Нагому запретили именоваться Конюшимъ, желая ли навъки уничтожить сей знаменитый санъ, чрезмърно возвышенный Годуновымъ, или единственно въ знакъ неблаговоленія къ злопамятному страдальцу Василіева криводушія въ дёль о Димитріевомъ убісніц (14); Великаго Секретаря и Подскарбія, Аванасія Власьева, сослали на Воеводство въ Уфу (18), какъ ненавистнаго приверженника Разстригина; двухъ важныхъ Бояръ, Михайла Салтыкова и Бъльского, удалили, давъ первому начальство въ Иванъ-городъ, второму въ Казани (16); многихъ иныхъ сановниковъ и Дворянъ, не угодныхъ Царю, также выслали на службу въ дальніе города; у многихъ взяли пом'єстья. Василій, говорить Л'ьтописецъ (17), нарушиль объть свой не мстить никому

лично, безъ вины и суда. Оказалось неудовольствіе; слышали ропотъ. Василій, неудокакъ опытный наблюдатель тридцатилът- стаја. ниго гнуснаго тпранства, не хотълъ ужаеомъ произвести безмолвія, которое бываеть знакомъ тайной, всегда опасной ненависти къ жестокимъ Властителямъ; хотвль равняться въ государственной мудрости съ Борисомъ и превзойти Лжедиинтрія въ свободолюбін, отличать слово отъ умысла, искать въ нескромной искренности только указаній для Правительства и грозить мечемъ закона единственно крамольникамъ. Следствіемъ была удивительвая вольность въ сужденіяхъ о Царъ, особенная величавость въ Боярахъ (18), особенная смълость во всъхъ людяхъ чиновныхъ; казалось, что они имъли уже не Государя самовластного, а полу-Царя. Никто не дерзнулъ спорить о коронъ съ Шуйскимъ, но многіе дерзали ему завидовать и порочить его избраніе, какъ незаконное. Самые усердные клевреты Василія изъвиляли негодованіе: обо онъ, доказывая свою умъренность, безпристрастіе и желапіе царствовать не для клевретовъ, а для блага Россіи, не даль имъ никакихъ наградъ блестящихъ въ удовлетворение ихъ суетности и корыстолюбія. Зам'тили еще необыкновенное своевольство въ народь (19) и шатость въ умахъ; ибо частыя

перем'вны государственной власти раждаютъ недовъріе къ сл твердости и любовь къ перемънамъ: Россія же въ теченіе года (20) имъла четвертаго Самодержца, праздновала два цареубійства и не видала нужнаго общаго согласія на посл'вднее избраніе. Старость Василія, уже почти шестидесятильтияго (21), его одиночество, неизвъстность наслъдія, также производили уныніе и безпокойство. Однимъ словомъ, самые первые дни новаго царствованія, всегда благопріятивйшіе для ревности народной, болъе омрачили, нежели утъшили сердца истинныхъ друзей отечества.

Между тъмъ, какъ бы еще не полагаясь па удостовърение Россіянъ въ самозванствъ Разстриги, Василій дерзнулъ явленіемъ торжественнымъ напомиить имъ о своихъ лжесвидьтельствахъ, коими онъ, въ угодность Борису, затмилъ обстоятельства Димитріевой гибели: Царь велель Святителямъ, Филарету Ростовскому и Осодосію Астраханскому, съ Боярами Княземъ Воротынскимъ, Петромъ Шереметевымъ, Апдреемъ и Григоріемъ Нагими, перевезти преве- въ Москву тело Димитрія изъ Углича, гав двинт- оно, въ господствование Самозванца, лерісва жало уединенно въ ональной могиль, никъмъ непосъщаемой (22): Іерен не смъли служить панихидъ надъ нею; граждане

боялись приближиться къ сему мѣсту, которос безмолвно уличало мнимаго Димитрія въ обманъ. Но паденіе обманщика возвратило честь гробу Царевича: жители устремились къ нему толпами; пъли молебны, лили слезы умиленія и покаянія, лучше другахъ Россіянъ знавъ истипу и молчавъ противъ совъсти. Когда Святители и Бояре Московскіе, прибывъ въ Угличь, объявили волю Государеву, народъ долго не соглашался выдать имъ драгоцінные остатки юнаго мученика, взывая (23): «Мы его любили и за него страдали! Ли-«шенные живаго, лишимся ли и мертваго?» Когда же, вынувъ изъ земли гробъ и снявъ его крышку, увидели тело, въ изгнадцать 4hтъ едва поврежденное сыростію земан (24): плоть на лиць и волосы на головъ цълые, раппо какъ и жемчужное ожерелье, шитый влатокъ въ левой руке, одежду также шитую серебромъ и золотомъ, саножки, горсть орьховъ, найденныхъ у закланнаго младенца нь правой рукв и съ нимъ положенныхъ въ могилу: тогда, въ единодушномъ восторгъ, жители и пришельцы начали славить сіе паменіе святости — и за чудомъ следовали повыя чулеся, по свидътельству современниковъ: педужные, съ върою и любовію касаясь мощей, исцілялись. Изъ Углича несли раку, перемънаясь, люди знатпъйміе, вонны, граждане и земледъльцы : Василій, Царица-Инокиня Мароа, Духовенство,

з 1юня. Синклитъ, народъ встрътили ее за городомъ; открыли мощи, явили ихъ нетлъніе, чтобы утпишть впрующих и сомкнуть уста невърными (25). Василій взялъ святое бремя на рамена свои и несъ до церкви Михаила Архангела, какъ бы желая симъ усердіемъ и смиреніемъ очистить себя передъ темъ, кого онъ столь безстыдно оклеветаль въ самоубійствъ! Тамъ, среди храма, Инокиня Мароа, обливаясь слезами, молила Царя, Духовенство, всёхъ Россіянъ простить ей гръхъ согласія съ **Лжедимитріемъ** для ихъ обмана — и Святители, исполняя волю Царя, разръшили ее торжественно, изт уваженія кт ея супругу и сыну (26). Народъ исполнился умиленія, и еще болве, когда церковь огласилась радостными кликами многихъ людей, вдругъ излеченныхъ отъ бользней дъйствіемъ въры къ мощамъ Дамитріевымъ, какъ пишутъ очевидцы. Хотвли предать землъ сін святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить въ ней гробъ его жертвы, въ придълъ, гдв лежатъ Царь Іоаннъ и два сына его; но благодарность исцеленныхъ и надежда болящихъ убъдили Василія не скрывать источника благодати: вложили тъло въ деревянную раку, обитую золотымъ атласомъ, оставили ее на помостъ и вельли пъть молебны новому Угоднику Божію, въчно праздновать его память и въчно илясть Лжедимитріеву (27).

Еще Церковь не имъла Патріарха: въ новий самый первый день Василіева царствованія архь. свели Игнатія съ престола, безъ сула Духовнаго, единственно по указу Государеву, - одъли въ черную рясу и заперли въ келліяхъ Чудова монастыря; Іовъ же, въ печали, въ слезахъ лишась зрѣнія, не котыть возвратиться въ Москву (28), гдъ находились тогда всв Святители Россійскіе, кром в Митрополита Ермогена, удаленнаго .1жедимитріемъ (29), и тъмъ возвыщеннаго во мижній народа. Среди жалостныхъ примъровъ слабости, оказанной несчастнымъ Іовомъ и всемъ Духовенствомъ, Ермогенъ, не обольщенный милостію Самозванца, не устрашенный опалою за ревность къ Православію, казался Героемъ Церкви, и былъ единодушно, единогласно нареченъ Пагріархомъ, — нетеривливо ожидаемъ и нечедленно посвященъ, какъ скоро прибылъ изъ Казани въ столицу, соборомъ нашихъ Еписконовъ. Царь, съ любовію вручая Ерчогену жезлъ Св. Петра Митрополита, и Ермогенъ, съ любовію благословляя Царя, заключили искренній, вфрный союзъ Церкви съ Государствомъ, но не для ихъ мира и счастія!

Утвердивъ себя на престолъ великодушнымъ обътомъ блюсти законъ, всенароднымъ оправданіемъ казни Разстригиной, своимъ Царскимъ вънчаніемъ, торжествомъ Димитріевой святости, избраніемъ Патріарха ревностнаго и мужественнаго духомъ, поставивъ войско на берегахъ Оки и въ Украйнъ, велъвъ надежнымъ чиновникамъ осмотръть его (30) и Воеводамъ ждать Царскаго Указа, чтобы итти для усмиренія враговъ, гдъ они явятся — Васплій немедленно занялся аблами вибшними. Важивіїшимъ деломъ было решить миръ или войну съ Литвою, не уронить достопиства Россін, но безъ крайности не начинать кровопролитія въ смутныхъ обстоятельствахъ Государства, коего внутреннее устройство. послъ измънъ и бунтовъ, требовало времени и тишины. Еще тъло Самозванца лежало на лобномъ мъстъ, когда Духовенство наше отправило гонца въ Кіевъ, къ тамошнему Воеводъ, Киязю Острожскому, съ извъстительною грамотою о всемъ, что случилось въ Москвъ, и съ увъреніемъ въ миролюбін Россійскаго Правительства, не взирая на всъ козни Литовскаго. Въ семъ смысл'в действоваль и новый Венценосецъ: хранилъ Поляковъ отъ злобы народа, вельль давать имъ все нужное въ изобилін, и съ честію отвезти Марину къ отцу, который, обманывая себя и другихъ, еще именоваль ее Царицею, и въ видъ слуги усерднаго благоговълъ предъ дочерью (31). Марина изъявляла болъе высо- г орком врія, нежели скорби, и говорила своим в мараближнимъ: «Избавьте меня отъ вашихъ «безиременныхъ утвшеній и слезъ мало-«душныхъ !» У нее взяли сокровища, одежды богатыя, данныя ей мужемъ: она не жаловалась отъ гордости. Взяли и все имъніе Восводы Сендомирскаго: 10,000 рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конскіе, вина, всего на 250,000 пынвшихъ рублей серебряныхъ (32), сказавъ ему: «воз-«пратимъ тебъ, что найдется твоимъ соб-«ственнымъ; удержимъ достояніе казны «Царской.» Въ свиданіи съ Боярами Миншекъ не скрывалъ глубокой своей печали, ин раскания, въроятно искренняго, бывъ знаменит вішимъ Вельможею въ отечеств в и видя себя невольникомъ въ странв чуждой. гав народная месть, имъ заслуженная, угрожала ему гибелію или узами, посл'я его спопидвиія о Державномъ величіи. Бояре объщали Мнишку не только безопасность, по и свободу, если Король удостовърить Василіл въ истинномъ расположенін къ миру (33).

Они имъли и всколько свиданій и съ Нослами Литовскими. Первое было 27 Мая, во дворце, гле сін Папы заметили разительную перемену: исчезла пышность Джедимитріева времени; скрылись блестящіе золотомъ телохранители и Стрельцы;

самые знатные чиновники, угождая вкусу Василіеву къ бережливости, не отличались богатствомъ платья. Вмъсто роскоши и веселія, являлись вездъ простота, угрюмая важность, безмолвная печаль (34). «Намъ казалось» - пишутъ Ляхи очевидцы - «что Дворъ Московскій готовился къ погребенію.» Князья Мстиславскій. Дмитрій Шуйскій, Трубецкій, Голицыны, Татищевъ, приняли Олесницкаго и Госъвскаго въ той же налать, въ коей они бесъдовали съ ними именемъ Ажедимитрія, называя его тогда непобъдимымъ Цесаремъ, а въ сіе время гнуснымъ исчадіемъ ада! Мстиславскій произнесъ сильную рачь о злодайскомъ убіеній истиннаго сына Іоаннова по воль Годунова, о нельномъ самозванствъ Разстриги, о козняхъ Сигизмундовыхъ, желая доказать, что бродяга безъ вспоможенія Ляховъ пякогда не овладъль бы Московскимъ престоломъ; что сей бродяга достойно казненъ Россією, а не многіе Ляхи, въ часъ мятежа, убиты чернію за ихъ наглость, безъ въдома Бояръ и Дворянства. «Однимъ «словомъ» — заключилъ Мстиславскій — «кто «виною эла и всёхъ бёдствій? Король и вы, «Паны, нарушивъ святость мирнаго договора «и крестнаго цълованія.»

Олесницкій и Гоствекій тихо совтовались другъ съ другомъ и дали отвіть не менте сильный, изъясняясь смітло, и если не во всемъ искренно, то по крайней мітрі умно и благородно. «Мы слышали о бітдственной кончиніть «Димитрія» — говорили Паны — «и жа- Рыч ильли объ ней какъ Христіане, гнушаясь словь «убійцею. Но явился челов'якъ подъ име- сках». «немъ сего Царевича, свидътельствуясь празными примътами въ истинъ своего «увъренія, и сказывая, какъ онъ спасенъ «Пебомъ отъ убійцъ, - какъ Борисъ тайно «умертвилъ Царя Осодора, истребиль знат-«пъйтіе роды Дворянскіе, тъсниль, гналь «всъхъ людей именитыхъ. Не то ли самое «говорили намъ о Борисѣ и нѣкоторые «наъ васъ, мужей Думныхъ? И читая «Исторію, не находимъ ли въ ней примъ-«ровъ, что мнимо-усопийе являются ино-«гда живы въ казнь элодъйству? Но мы «еще не върили бродягъ : повърилъ ему «только добросердечный Воевода Сендо-«мирскій, и не ему одному, по многимъ «Россіянамъ, признавшимъ въ немъ Ди-«митрія (35): они клялися, что Россія «ждетъ его; что города и войско сдадутся «Іоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишекъ хотвлъ быть свидъте-«лемъ торжества Димитріева — и былъ; «по, повинуясь указу Королевскому, воз-«вратился, чтобы не нарушить мира, за-«ключеннаго нами съ Годуновымъ. Дими-«трій, какъ онъ называлъ себя, остался «въ землъ Съверской единственно съ Рос-«сіянами , Донскими и Запорожскими Ковраками: чтожь сделали Россіяне? пали

аете вину на чернь: повъримъ тому, можно; повъримъ, если вы невреотпустите съ нами Воеводу Сендокаго, дочь его и всъхъ Ляховъ къ
лю, дабы мы своимъ миролюбивымъ
тайствомъ обезоружили месть готоНо доколъ, вопреки Народному Праважаемому и варварами, будете дернасъ, какъ бы плънниковъ, дотолъ
назахъ Короля, Республики и всей
опы не чернь Московская, а вы съ
имъ новымъ Царемъ останетесь вииками сего кровопролитія, и не въ
пасности. Разсулите!»

ре елушали съ великимъ вниманіемъ го сидъли въ молчаніи, смотря другь та; наконецъ отвътствовали Панамъ: ьии Послами у Самозванца, а теперь не Послы: слъдственно не должно рить вамъ такъ вольно и смѣло» (36); встались съ ними ласково; виделись , и сказали имъ, что Василій милоприказалъ освободить всехъ нечиихъ Ляховъ и вывезти за границу; о Послы, Воевода Сендомирскій и знатные Паны должны ждать въ г решенія судьбы своей отъ Сигиз-, къ коему вдетъ Царскій чиновникъ жныхъ объясненій и переговоровъ. нинъ Князь Григорій Волконскій не- посоль-

нипъ Князь Григорій Волконскій не- посодьство нь ино былъ посланъ въ Краковъ. Олес-Сигиз-

акъ ногамъ его: воеводы и войско. Что саф-«лали и вы, Бояре? вытьхали къ нему на встръчу «съ Царскою утварію; вопили, что принимаете «Государя любимаго отъ Бога, и кипъли гиъ-«вомъ, когда Ляхи смъли утверждать, что они «дали Царство Димитрію. Мы, Послы, собствен-«ными глазами вид'ван, какъ вы предъ нимъ «благоговъли. Здъсь, въ сей самой палать, раз-«суждая съ нами о дълахъ государственныхъ, «вы не изъявляли ни мальйшаго сомнънія о «родъ его и санъ. Однимъ словомъ, не мы По-«ляки, но вы Русскіе признали своего же Рус-«скаго бродягу Димитріемъ, встрътили съ хль-«бомъ и солью на границъ, привели въ сто-«лицу, короновали и . . . . убили; вы начали, вы «и кончили. Для чего же вините другихъ? Не «лучше ли молчать и каяться въ грѣхахъ, за «которые Богъ наказалъ васъ такимъ осабиле-«ніемъ? Не говоримъ о клятвопреступленіи п «цареубійствъ; не осуждаемъ вашего дъла, и не «имфемъ причины жальть о семъ человъкъ, ко-«торый въ вашихъ глазахъ оскорблялъ насъ, «величался, безумно требовалъ неслыханныхъ «титуловъ и едва ли могъ быть надежнымъ дру-«гомъ нашего отечества; но дивимся, что ны, «Бояре, какъ люди извъстно умные, дозволяете «себъ суесловить, желая оправдать душегубство: «безчеловъчное избісніе нашихъ братьевъ.... «Они не воевали съ вами, не помогали вашему «Лжедимитрію, не хранили его: пбо онъ вив-«рилъ жизнь свою не имъ, а вамъ единственно!

HE TON THE

«Слагаете вину на чернь: повъримъ тому, «если можно; повъримъ, если вы невре-«димо отпустите съ нами Воеводу Сендо-«мирскаго, дочь его и всъхъ Ляховъ къ «Королю, дабы мы своимъ миролюбивымъ аходатайствомъ обезоружили месть гото-«вую. Но доколъ, вопреки Народному Пра-«ву, уважаемому и варварами, будете дер-«жать насъ, какъ бы плънниковъ, дотолъ «въ глазахъ Короля, Республики и всей «Европы не чернь Московская, а вы съ «вашимъ новымъ Царемъ останетесь ви-«новниками сего кровопролитія, и не въ вбезопасности. Разсудите!»

Бояре слушали съ великимъ вниманіемъ и долго сидѣли въ молчаніи, смотря другъ на друга; наконецъ отвѣтствовали Панамъ: «Вы были Послами у Самозванца, а теперь чуже не Послы: слѣдственно не должно «говорить вамъ такъ вольно и смѣло» (36); но разстались съ ними ласково; видѣлись снова, и сказали имъ, что Василій милостиво приказалъ освободить всѣхъ нечиновныхъ Ляховъ и вывезти за границу; но что Послы, Воевода Сендомирскій и другіе знатные Паны должны ждать въ Россіи рѣшенія судьбы своей отъ Сигизчунда, къ коему ѣдетъ Царскій чиновникъ для важныхъ объясненій и переговоровъ. Вворянинъ Князь Григорій Волконскій не-

Дворянинъ Князь Григорій Волконскій не-посольмедленно былъ посланъ въ Краковъ. Олес-Сигизмунду 43 Ію пицкій и Госьвскій остались въ Москвъ подъ стражею; Мнишка съ дочерью вывезли въ Ярославль, Вишиевецкаго въ Кострому, товарищей ихъ въ Ростовъ и Тверь (37). Они имъли дозволеніе писать къ Королю, и писали миролюбиво, желая какъ можно скоръе избавиться отъ неволи, чтобы говорить и дъйствовать иначе.

Уже слухъ о гибели Самозванца и многихъ Ляховъ въ Москвъ встревожилъ всю Польшу: въ городахъ и въ мъстечкахъ Литовскихъ останавливали Князя Волконскаго и Дьяка его, безчестили, ругали, называли убійцами, злод'вями (38); метали въ ихъ людей камнями и грязью; а Королевскіе чиновники отв'ячали имъ на жалобы, что никакая власть не можетъ унать народнаго негодованія. Бывъ четыре мьсяца въ дорогъ, Волконскій прівхаль въ Краковъ, гдъ Сигизмундъ встрътилъ его съ лицемъ угрюмымъ, не звалъ къ объду, не удостоилъ ни одного ласковаго слова, п скрывъ печаль свою о судьбъ Лжедимитрія, отъ коего Польша ждала столько выгодъ, слушалъ холодно извъщение о новомъ Самодержцѣ въ Россіи. Въ переговорахъ съ Коронными Панами, Волконскій доказывалъ тоже, что наши Бояре доказывали въ Москвъ Посламъ Сигизмундовымъ; а Паны отвътствовали ему тоже, что Послы Боярамъ. Мы говорили Ля-

ханъ: «Вы дали намъ Лжедимитрія!» Ляхи возражали: «Вы взяли его съ благодарно-«стію!» Но съ объихъ сторонъ умъряли колкость выраженій, оставляя слово на миръ. Волконскій требовалъ удовлетворенія за б'ядствіе, претерп'янное Россією отъ Самозванца: за гибель многихъ людей и расхищение нашей казны; Король же требовалъ освобожденія своихъ Пословъ и платежа за товары, взятые Ажедимитріемъ у купцевъ Литовскихъ и Галицкихъ, или разграбленные чернію Московскою въ день мятежа. Не могли согласиться, однакожь не грозили войною другъ другу. «Шве-«ніп» — сказалъ Волконскій — «уступаетъ «Царю знатную часть Ливоніи, желая его «вспоможенія; но онъ не хочеть нарушить «прежниго мирнаго договора.» Паны увъряли, что они также не нарушатъ сего логовора, если мы будемъ соблюдать его. Ничего не р'вшили и ни въ чемъ не условились. Сигизмундъ не взялъ даровъ отъ Волконскаго, и хотель писать съ нимъ къ Василію; но Волконскій отв'вчаль: «я не «гонецъ.» Король вельлъ ему бхать къ Царю съ поклономъ, сказавъ, что пришлеть въ Москву собственнаго чиновника; но медлилъ, уже зная о новыхъ мятежахъ Россіи и готовясь воснользоваться ими, какъ сосъдъ дъятельный въ ненависти къ ся величію.

скоше- Еще Василій им'влъ время возобновить вія съ веро. дружественныя сношенія съ Императоромъ, съ Королями Англійскимъ и Датскимъ (39). Гонецъ Рудольфовъ и Пославникъ Шведскій находились въ Москвъ. Непримиримый врагь врага нашего, Сигизмунда, Карлъ IX ревностно искалъ союза Россіп, и Василій дъйствительно не сившиль заключить его, въ надеждъ обойтись безъ войны съ Сигизмундомъ. Ханъ Казы-Гирей увбряль Царя въ братствъ, Ногайскій Князь Иштерекъ въ повиновеніи (40). Воевода Князь Ромодановскій отправился къ Шаху Аббасу для важныхъ переговоровъ о Турцін и Христіанскихъ земляхъ Востока. Еще Дворъ Московскій занимался дълами Европы и Азін, политикою Австріи и Персіп; но скоро опасности ближайшія, внутреннія, многочисленныя и грозныя скрыли отъ насъ внешность, и Россія, терзая свои нъдра, забыла Европу и Азію! . . . Сіп новыя бізаствія началися такимъ образомъ:

матежи Въ первые дни Іюня, ночью, тайные злодъи, всегда готовые подвижники въ бурныя времена гражданскихъ обществъжелая ли только беззаконной корысти, или чего важивишаго, бунта, убійствъ, испроверженія верховной власти — написали мъломъ на воротахъ у богатъйшихъ иноземцевъ и у иъкоторыхъ Бояръ и Дворанъ, что Царь предаетъ ихъ домы расхищенію за изм'вну (41). Утромъ скопилось тамъ множество людей, и грабители приступили къ дълу; но воинскія дружины усп'вли разогнать ихъ

безъ кровопролитія.

Чрезъ нъсколько дней новое смятение. Увърили народъ, что Царь желаетъ говорить съ нимъ на лобномъ мъстъ. Вся Москва пришла въ движение, и Красная Площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали черныхъ мятежу. Царь шелъ въ церковь; услышалъ необыкновенный шумъ внъ Кремля, свъдалъ о созвании народа и велълъ немедленно узнатъ инновниковъ такого беззакония; остановился и ждалъ донесения, не трогаясь съ мъста.

Бояре, Царедворцы, сановники окружали его: Василій безъ робости и гитва началь укорять ихъ въ непостоянствт и въ легкомыслін, говоря: «Вижу вашъ умысель; но для чего лукав-«ствовать, ежели я вамъ не угоденъ? Кого вы «избрали, того можете и свергнуть. Будьте спо-«койны: противиться не буду» (42). Слезы текли изъ глазъ сего несчастнаго властолюбца. Онъ кинулъ жезлъ Царскій, снялъ втецъ съ головы и примолвилъ: «Ищите же другаго Царя!» — Вст молчали отъ изумленія. Шуйскій надълъ снова втецъ, поднялъ жезлъ и сказалъ: «Если «я Царь, то мятежники да трепещутъ! Чего хо-«тятъ они? смерти встъ невинныхъ внозем-«цевъ, встъ лучшихъ, знаменитъйшихъ Рос-

«сіяпъ, и моей; по крайней м'єр'є насилія и гра-«бежа. Но вы знали меня, избирая въ Цари: «имъю власть и волю казнить злодъевъ.» Всъ «единогласно ответствовали: Ты нашъ Госу-«дарь законный! Мы теб'в присягали и не изм'ь-«нимъ! Гибель крамольникамъ!» — Объявили указъ гражданамъ мирно разойтися, и никто не ослушался; схватили пять человікь въ толпахъ, какъ возмутителей народа, и высъкли кнутомъ. Донскивались и тайныхъ, знативишихъ крамольниковъ; подозрѣвали Нагихъ: думали, что они волнуютъ Москву, желая свести Шуйскаго съ престола, собрать Великую Думу Земскую в вручить державу своему ближнему, Князю Метиславскому. Изследовали дело, честно и добросовъстно; выслушали отвъты, свидътельства, оправданія, и торжественно признали невинность скромнаго Мстиславскаго, не тронули и Нагихъ; сослали одного Боярина Петра Шеремстева, Воеводу Исковскаго, также ихъ родственника, дъйствительно уличеннаго въ козняхъ. Шуйскій въ семъ случав оказалъ твердость и не нарушилъ данной имъ клятвы судить законно. Ему готовились искушенія важивіттія!

Столица утихла до времени; но знатная часть Государства уже пылала бунтомъ! . . . Тамъ, гдъ явился первый Ажедимитрій, явился и вторый, какъ бы въ посмъяние России, снова требуя легков врія или безстыдства, и находя его въ ослъпленів или въ разврать людей, отъ черни

до Вельможнаго сана.

Казалось, что Самозванецъ, всеми оставленшый въ часъ бъдствія, не имъль ни друзей, ни приверженняковъ, кромъ Басманова. Тъ, коихъ онъ любилъ съ довфренностію, осыпалъ милостями и наградами, громогласнъе другихъ кляли память его, желая неблагодарностію спасти себя - и спаслися: сохранили всю добычу изм'ьны, сапъ и богатство. Ифкоторые изъ нихъ ум вли даже сипскать дов вренность Василіеву: такъ Киязь Григорій Петровичь Шаховскій, извъстимий любимецъ Разстригинъ, былъ посланъ Воеводою въ Путивль, на смѣну Князю Бахтѣяпову, честному, но, можетъ быть, не весьма расторонному и смълому (43). Правительство знало важность сего назначенія: нигдъ граждане и чернь не оказывали столько усердія къ Самозванцу и не могли столько бояться новаго Царя, какъ въ землъ Съверской, гдъ оставалось еще не мало бродять, бъглыхъ разбойниковъ, злодбевъ, сподвижниковъ Отрепьева (44), и куда многіе изъ нихъ, послѣ его гибели, спѣшили возвратиться. Шаховскій безъ сомивнія говорилъ Василію тоже, что Басмановъ несчастному Осодору (45), — и сдълалъ тоже. Рожденный въ свое время, въ въкъ мятежей и беззаконій, со всеми качествами, нужными для первенства въ опыхъ. Шаховскій пылаль ненавистію къ виповинкамъ Лжедимитрієвой гибели; зналъ расположеніс народа Сфверскаго и пеудовольствіе многихъ Россіянъ, которые имъли право участвовать п не участвовали въ избраніи Вънценосца; зналъ волнение умовъ и въ Москвъ и въ цъломъ

Государствъ, смятенномъ бунтами и еще не совству успокоенномъ властію закона; считаль Державство Василія нетвердымъ, обстоятельства благопріятными, и, прельщаясь блескомъ великой отваги, решился на элодъйство, удивительное и для сего времени: созвалъ гражданъ въ Путивлъ, екаго. и сказалъ имъ торжественно, что Московскіе изм'виники, вм'всто Димитрія, умертвили какого-то Нъмца; что Димитрій, истинный сынъ Іоанновъ, живъ, но скрывается до времени, ожидая помощи своихъ друзей Съверскихъ; что злобный Василій готовитъ жителямъ Путивля и всей Украйны, за оказанное ими усердіе къ Димитрію, жребій Новогородцевъ, истерзанныхъ Іоанномъ Грознымъ (46); что не только за истиннаго Царя, но и для собственнаго спасенія они должны возстать на Шуйскаго. Народъ не усомнился, и возсталъ. Казалось, что всв города южной Россіи ждали только прим'вра: Моравскъ, Черинговъ, Стародубъ, Новгородъ-Съверскій немедленно, а скоро и Бългородъ, Борисовъ, Осколъ, Трубчевскъ, Кромы, Ливны, Елецъ, отложились отъ Москвы, Граждане, Стръльцы, Козаки, люди Боярскіе, крестьяне толнами стекались подъ знамя бунта, выставленное Шаховскимъ и другимъ, еще знативишимъ сановникомъ,

Черниговскимъ Воеводою, мужемъ Думнымъ, ивкогда върнымъ закону: Княземъ Андреемъ Телятевскимъ. Сей человъкъ удивительный, не хотывь вивств съ цваымъ войскомъ предаться живому, торжествующему Самозванцу, съ шайками крамольниковъ предался его тъни, имени безъ существа, ослъпленный заблуждениемъ или непріязнію къ Шуйскимъ: такъ люди, кромъ истинно великодушныхъ, измѣняются въ государственныхъ смятеніяхъ! Еще не видали никакого Димитрія, ни лица, ни меча его, и все пылало къ нему усердіемъ, какъ въ Борисово и Осодорово время! Сіс роковое имя съ чудною легкостію побъждало власть законную, уже не обольщая милосердіемъ, какъ прежде (47), но устрашая муками и смертію. Кто не вірнав грубому, безстыдному обману, - кто не хотълъ измънить Василію и дерзалъ противиться мятежу: тъхъ убивали, въшали, кидали съ башенъ, распинали! Такъ, еще ко славъ отечества, погибли Воеводы, Бояринъ Князь Буйносовъ въ Бъльгородъ, Бутурлинъ въ Осколъ, Плещеевъ въ Ливнахъ, двое Воейковыхъ, Пушкинъ, Киязь Щербатый, Бартеневъ, Мальцовъ; другихъ ввергали въ темницы. Злодъйствомъ доказывалась любовь къ Царю; върность назынали измъною, богатство преступленіемъ: холони грабили имъніе господъ своихъ, безчестили ихъ женъ, женились на дочеряхъ Боярскихъ. Плавая въ крови, утопая въ мерзостяхъ василія, терпфливо ждали Димитрія, и едва

спрашивали: гдв опъ? Увъряя въ необходимости молчанія до ивкотораго времени, Шаховскій даваль однакожь разумъть, что солнце взойдеть для Россіи — изъ Сепдомира!

Могь ин одинъ человъкъ предпріять и совершить такое дъло, равно ужасное и нельное, безъ условія съ другими, безъ приготовленія и заговора? Шаховскій имъль клевретовъ въ Москвъ, гдъ скоро по убіеніп Ажедимитрія распустили слухъ, что онъ живъ, за нъсколько часовъ до мятежа, ночью, ускакавъ верхомъ съ двумя царедворцами, неизвъстно куда. Въ то же время видъли на берегу Опи, близъ Серпухова, трехъ необыкновенныхъ, таинственныхъ путешественияковъ: одинъ изъ нихъ далъ перевозчику семь злотыхъ и сказалъ: «Зна-«ешь ли насъ? Ты перевезъ Государя Дими-«трія Іоанновича, который спасается отъ «Московскихъ памънниковъ, чтобы возвра-«титься съ сильнымъ ополчениемъ, казнить «ихъ, а тебя савлать великимъ человъ-«комъ (48). Вотъ онъ !» примолвилъ незнакомецъ, указавъ на младшаго изъ спутниковъ, и немедленно удалился вмъстъ съ ними. Миогіе другіе видели ихъ и далее, за Тулою, около Путивля, и слышали тоже. Сіп путешественники, нап бівглецы, выгівторый хали изъ предъловъ Россіи въ Литву, — и лисли. матрій. вдругъ вся Польша заговорила о Димитрін,

который будто бы ушелъ изъ Москвы въ одеждъ Инока, скрывается въ Сендомиръ и ждетъ счастливой для него перем'вны обстоятельствъ въ Россіи. Посолъ Василіевъ, Князь Волконскій, будучи въ Краковъ, свъдалъ, что жена Миншкова авиствительно объявила какого-то человъка своимъ зятемъ Димитріемъ; что онъ живеть то въ Сепдомиръ, то въ Самборъ, въ ея дом в и въ монастырь, удаляясь отъ людей; что минман теща купила для него богатыя одежды и приняла 200 слугъ и твлохранителей; что съ нимъ только одинъ Москвитянинъ, Аворянинъ Заболоцкій, но что многіе знатные Россіяне, п иъ числів ихъ Князь Василій Мосальскій, ему тайно благопріятствують (49). Новый Самозванецъ ни мало не сходствоваль наружностію съ первымъ: былъ выше его, лицемъ не бълъ, а смугаъ; имълъ волосы кудрявые, черные (вмъсто рыжеватыхъ); глаза большіе, брови густыя, навислыя, носъ покляный, бородавку среди щеки, усъ и бороду стриженную; но такъ же, какъ Отрепьевъ, говорилъ твердо языкомъ Польскимъ и разумбаъ Латинскій. Волконскій удостовърился, что сей обманщикъ быль Дворяиннъ Михайло Молчановъ, гнусный убійца юнаго Царя Осодора (50), и миимый чернокнижвикъ, съченный за то кнутомъ въ Борисово время: онъ скрылся въ началъ Василіева царствованія. Афітствуя по условію съ Шаховскимъ, Молчановъ усиблъ въ главномъ дълв: ославилъ воскресение Разстриги, чтобы питать

мятежъ въ землѣ Сѣверской; но не спѣшилъ явиться тамъ, гдѣ его знали, и готовился передать имя Димитрія иному, менѣе извѣстному или дерзновеннѣйшему злодъю.

Уже самый первый слухъ о бъгствъ Разстриги встревожилъ Московскую чернь, которая, три дни терзавъ мертваго Лжецаря, не знала, върить ли или не върить его спасенію: пбо думала, что онъ, какъ изв'єстный чародей, могъ ожить свлою адскою, или въ часъ опасности сдвлаться невидимымъ и подставить другаго на свое мъсто; нъкоторые даже говорили, что человъкъ, убитый вмъсто Ажедимитрія, походиль на одного молодаго Дворянина, его любимца, который съ сего времени пропалъ безъ въсти (51). Дъйствовала и любовь къ чудесному и любовь къ мятежамъ: «чернь Московская» (ппшутъ свидътели очевидные) «была готова мъ-«нять Царей еженедъльно, въ надеждъ доискать-«ся лучшаго или своевольствовать въ безнача-«ліи» — и люди, обагренные, можеть быть, кровію Самозванца, вдругъ начали жальть объ его дняхъ веселыхъ, сравнивая ихъ съ унылымъ царствованіемъ Василія! Но легковъріе многихъ и зломысліе нѣкоторыхъ не могли еще произвести общаго движенія въ пользу Разстриги тамъ, гдв онъ воскресъ бы къ ужасу своихъ измънниковъ и душегубцевъ, - гдъ всъ, отъ Вельможъ до мъщанъ, хвалились его убіеніемъ. Клевреты Шаховскаго въ столицѣ желали единственно волненія, безпокойства народпаго, и вмѣстѣ съ слухами распространяли письма отъ имени Лжедимитрія, кидали ихъ на улицахъ, прибивали къ стѣнамъ (52): въ сихъ грамотахъ упрекали Россіянъ неблагодарностію къ милостямъ великолушнѣйшаго изъ Царей, и сказывали, что Димитрій будетъ въ Москвѣ къ Новому году. Государь велѣлъ искать виновниковъ такого возмущенія; призывали всѣхъ Дьяковъ, сличали ихъ руки съ подметными письмами, и не открыли сочинителей (53).

Еще Правительство не уважало сихъ козней, изъясняя оныя безсильною злобою тайныхъ, малочисленныхъ друзей Разстригиныхъ; но сведавъ въ одно время о бунте южной Россіи и Сендомирскомъ Самозванцъ, увидъло опасность и спъшило дъйствовать - сперва убъжденіемъ. Василій послалъ Крутицкаго Матрополита Пафнутія въ Съверскую землю (54), образумить ел жителей словомъ истины и милосердія, закона и совъсти: Митрополита не приняли и не слушали. Царица-Инокиня Мароа, исполненная ревности загладить вину свою, писала къ жителямъ всехъ городовъ Украинскихъ, свидътельствуя предъ Богомъ и Россією, что она собственными глазами видъла убіеніе Димитрія въ Угличъ и Самозванца въ Москвъ (55); что одии Ляхи и элодъи утверждають противное; что Царь великодушный даль ей слово покрыть милосердіємь вину заблужденія; что не только возмущенные, но даже и возмутители могутъ жить безопасно и мирно въ домахъ своихъ,

если изъявять раскаяніе; что она шлеть

къ нимъ брата, Боярина Григорія Нагаго, и святый образъ Димитріевъ, да услышатъ истину, да зрятъ Ангельское лице ея сыша, который быль рождень любить, а не терзать отечество смутами и злодъйствами, Ни грамоты, ни Посольства не имъли усивха. Бунтъ кинълъ; остервенение возрастало. Дъйствуя неусышно, Шаховскій звалъ всю Россію соединиться съ Украйною; писалъ указы именемъ Димитрія и прикладывалъ къ нимъ печать государственную, которую онъ похитиль въ день Московскаго мятежа (56). Рать измінниковъ усиливалась и выступала въ поле, съ Воеводою достойнымъ такого начальства, холопомъ Князя Телятевскаго, Иваномъ Болот-Болот- никовымъ. Сей человъкъ, взятый въ плънъ няковъ Татарами, проданный въ неволю Туркамъ и выкупленный Нфицами въ Константинопол'ь, жилъ нъсколько времени въ Венеціи, захотъль возвратиться въ отечество, услышаль въ Польше о мнимомъ Димитріи, предложилъ ему свои услуги и явился съ письмомъ отъ него къ Князю Шаховскому въ Путивлъ. Внутренно въря или не въря Самозванцу, Болотниковъ воспламенилъ другихъ любонытными объ немъ разсказами; имъл умъ смътливый, пъкоторыя знанія воинскія и дерзость, сділался главнымъ орудіемъ мятежа, къ коему при-

стали еще двое Князей Мосальскихъ и Михайло Долгорукій (57).

Видя необходимость кровопролитія, Василій вельль полкамъ итти къ Ельцу и Кромамъ. Предводительствовали Бояринъ Воротынскій, сынъ отца столь знаменитаго, и Князь Юрій Трубецкій, Стольникъ, удостоенный пеобыкновенной чести имъть мужей Думныхъ подъ своими знаменами (58). Воротынскій близъ Ельца разсъяль шайки мятежниковъ; но чиновникъ Царскій, везя къ нему золотыя медали въ награду его мужества, вмѣсто побѣдителей встрътилъ бъглецовъ на пути. Гдъ нъкогда самъ Шуйскій съ сильнымъ войскомъ не умълъ одолъть горсти измънниковъ, и гав измъна Басманова ръшила судьбу отечества, тамъ, въ виду несчастныхъ Кромъ, Болотниковъ напалъ на 5000 Царскихъ всадниковъ: они, съ Княземъ Трубецкимъ, дали тылъ; за ними и Воротынскій ушель отъ Ельца; винили, обго- Успахи илли другъ друга въ срамномъ бъгствъ, и никовъ какъ бы еще имъя стыдъ, не хотъли явиться въ столицъ: разъъхались по ломамъ, сложивъ съ себя обязанность чести и защитниковъ Царства (59).

Побъдитель Болотниковъ ругался надъ вавиными: называлъ ихъ кровонійцами, злодъями, бунтовщиками, а Царя Василія Шубникомъ (60); велълъ однихъ утопить, другихъ вести въ Путивль для казни; нъ-

которыхъ съчь плетьми и едва живыхъ отпустить въ Москву; шелъ впередъ и возстановляль Державу Самозванца. Орель, Мценскъ, Тула, Калуга, Веневъ, Кашира, вся земля Рязанская пристали къ бунту. вооружились, избрали начальниковъ: Сына Боярскаго Истому Пашкова, Веневскаго Сотника (61); Григорія Сунбулова, бывшаго Воеводою въ Рязани, и тамошняго проко- Дворянина Прокопія Ляпунова, дотол'є пій Ля-пунова. неизв'єстнаго, отсел'є знаменитаго, созданнаго быть вождемъ и повелителемъ людей въ безначалін, въ мятежахъ и буряхъ, одареннаго красотою и криностію твлесною, сплою ума и духа', см'влостію и мужествомъ (62). Сіе новое войско отличалось ревностію чиствишею, составленное изъ гражданъ, владъльцевъ, людей домовитыхъ. Бывъ первыми, усердивищими клевретами Басманова (63) въ измѣнѣ Өеодору, они хотя и присягнули Василію, но осуждали дело Москвитянъ, убіеніе Разстриги, и думали, что присяга Шуйскому сама собою уничтожается, когда живъ Димитрій, старъйшій и слъдственно одинъ Вънценосецъ законный. Но ревность ихъ также вела къ злодъйствамъ: лилась кровь воиновъ и гражданъ, върныхъ чести и Василію. Рязанскій Нам'встнякъ, Бояринъ Князь-Черкасскій, Воеводы Киязь Тростенскій,

Вердеревскій, Князь Каркадиновъ, Измайловъ (64), были скованные отправлены Ляпуновымъ въ Путивль на судъ или смерть. Разбойники Съверскіе жгли, опустошали селенія; грабя, не щадили и святыни церквей; срамили человъчество гнуснъйшими дълами (65). Ужасъ распространялъ изм'вну, какъ буря пламень, съ неимов'врною быстротою, отъ предъловъ Тулы и Калуги къ Смоленску и Твери: Дорогобужъ, Вязьма, Ржевъ, Зубцовъ, Старица предались тъни Лжедимитрія, чтобы спастися отъ ярости мятежниковъ; но Тверь, издревле славная въ нашихъ лътописяхъ върностію, не измънила: достойный ея Святитель Осоктистъ, великодушно негодун на слабость Воеводъ, явился бодрымъ Стратигомъ: ополчиль Духовенство, людей приказныхъ, собственныхъ Дътей Боярскихъ, гражданъ, разбилъ многочисленную шайку злодбевъ (66) и послаль къ Государю ивсколько сотъ плъц-

Встревоженный бъгствомъ Воеводъ отъ Ельца и Кромъ, бъгствомъ чиновниковъ и рядовыхъ отъ Воеводъ и знаменъ, — наконецъ силою, успъхами бунта, Василій еще не смутился духомъ, имъя данное ему отъ природы мужество, если не для одолънія бъдствій, то по крайней мъръ для великодушной гибели. Лътописецъ говоритъ, что Царь безъ искусныхъ Стратиговъ и безъ казны есть орелъ безкрылый, и что таковъ былъ жребій Шуйскаго (67). Борисъ оставилъ преемнику казну и только одного слав-

наго храбостію Воеводу, Басманова-измѣнника: Лжедимитрій-расточитель не оставилъ ничего, кромъ измънниковъ; но Василій ділаль, что могь. Объявивь всенародно о происхождения мятежа — о нел'впой басив Разстригина спасенія, о сонмищъ воровъ и негодяевъ, коимъ имя Димитріл служить единственно предлогомъ для злодыйства (68), въ самыхъ тыхъ мікстахъ, гав жители, ими обманутые, встръчаютъ ихъ какъ друзей, - Царь выслаль въ поле новое сильнъйшее войско, и какъ бы спокойный сердцемъ, какъ бы въ мирное, безмятежное время, удумаль загладить несправедливость современниковъ въ глазахъ потомства; снять опалу съ памяти Вънцевосца, хотя и ненавистнаго за многія д'вла злыя, но достойнаго хвалы за многія государственныя благотворенія: велізль, пышпрене- но и великолъпно, перенести тъло Бориса, сеніе Марін, юнаго Осодора, изъ бідной обители Бора- Св. Варсонофія въ знаменитую Лавру Сергіеву. Торжественно огласивъ убіеніе п святость Димитрія, Шуйскій не сміль приближить къ его мощамъ гробъ убійцы и снова поставить между Царскими памятниками; но хотълъ симъ дъйствіемъ уважить законнаго Монарха въ Годуновъ, будучи также Монархомъ избраннымъ; хотыль возбудить жалость, если не къ Борису виновному, то къ Марін и къ Осодору не-

виннымъ, чтобы произвести живъйшее омерзъніе къ пхъ гнуснымъ умертвителямъ, сообщинкамъ Шаховскаго (69), жаднымъ къ новому ца-реубійству. Въ присутствін безчисленнаго множества людей, всего Духовенства, Двора и Спиклита, открыли могилы: двадцать Иноковъ взяли раку Борисову на плеча свои (ибо сей Царь скончался Инокомъ); Осодорову и Маріину несли знатные сановники, провождаемые Святителями и Боярами. Позади ъхала, въ закрытыхъ санахт (70), несчастная Ксенія, и громко вопила о гибели своего Дома, жалуясь Богу и Россіи на изверга Самозванца. Зрители плакали, воспоминая счастливые дни ез семейства, счастливые и для Россіи въ первые два года Борисова царствованія. Многіе объ немъ тужили, встревоженные настоящимъ, и страшася будущаго (71). Въ Лавръ, виъ церкви Успенія, съ благоговъніемъ погребли отца, мать и сына; оставили мъсто и для дочери, которая жила еще 16 горестныхъ лъть въ Дъвичьемъ монастыръ Владимірскомъ, не имъя никакихъ утъщеній, кромъ пебесныхъ (72). Новымъ погребеніемъ возвращая санъ Царю, лишенному онаго въ могилъ, думаль ли Василій, что пікогда и собственныя его кости будутъ лежать въ неизвъстности, въ презрѣпін, и что великолушная жалость, справедливость и Политика также возвратять имъ честь Царскую (73)?

Уже не только Политика мирила Василія съ Годуповымъ, но и злополучіе, разительное сход-

ство ихъ жребія. Обонмъ власть изміняла: опоры того и другаго, видомъ кръпкія, падали, рушились, какъ тлънъ и бреніе. Рати Василіевы, подобно Борисовымъ, ц.ьпенъли, казалось, предъ твию Димитрія, Юноша, ближній Государевъ, Князь Миханлъ Скопинъ-Шуйскій, имъль успъхъ въ битвъ съ непріятельскими толнами на берегахъ Пахры (74); но Воеводы главные, Князья Мстиславскій, Дмитрій Шуйскій, Воротынскій, Голицыны, Нагіе, им'я съ собою всёхъ Дворянъ Московскихъ, Стольниковъ, Стряпчихъ, Жильцовъ (75), встрътились съ непріятелемъ уже въ пятилесити верстахъ отъ Москвы, въ селъ Тропцкомъ (76), сразились и бъжали, оставивъ въ его рукахъ множество знатныхъ пленниковъ.

Матежпики подъ Моеквою.

Уже Болотниковъ, Пашковъ, Ляпуновъ, взявъ, опустошивъ Коломну, стояли (въ Октябрѣ мѣсяцѣ) подъ Москвою, въ селѣ Коломенскомъ; торжественно объявили Василія Царемъ сверженнымъ; писали къ Москвитянамъ, Духовенству, Синклиту и народу, что Димитрій снова на престолѣ и требуетъ ихъ новой присяги (77); что война кончилась и Царство милосердія начинается. Между тѣмъ мятежники злодѣйствовали въ окрестностяхъ, звали къ себѣ бродягъ, холопей; приказывали имъ рѣзать Дворянъ и людей торговыхъ, брать ихъ женъ и до-

стояніе, объщая имъ боеатство и Воеводство (78); разсынались по дорогамъ, не пускали запасовъ въ столицу, вми осажденную . . . Войско и самос Государство какъ бы исчезли для Москвы, преданной съ ед святынею и славою въ добычу неистовому бунту. Но въ сей ужасной крайности еще блеснулъ дучь великодушія: оно спасло Царя и Царство, хотя на время!

Васплій, вельвъ написать къ мятежникамъ, что ждеть ихъ раскаянія, и еще медлить истребить жалкій сонмъ безумцевъ, спокойно устроилъ ващиту города, предмъстій и слободъ (79). Духовенство молилось; народъ постился три дни, и видя неустрашимость въ Государъ, самъ казался неустрашимымъ. Воины, граждане по собственному движению обязали другъ друга клятвою въ върности, и никто изъ нихъ не бъжалъ къ злоавямъ (80). Полководцы, Киязья Скопинъ-Шуйскій, Андрей Голицынъ и Татевъ расположиансь станомъ у Серпуховскихъ воротъ, для наблюденія и для битвы въ случав приступа. Высланные изъ Москвы отряды возстановили ея сообщение съ городами, ближними и дальними. Патріархъ, Святители писали всюду грамоты увъщательныя: върные одушевились ревностію, изм'виники устыдились. Тверь, Смоленскъ служили прим'вромъ : ихъ Дворяне, Дъти Боярскіе, люди торговые кинули семейства и сившили спасти Москву. Къ добрымъ Тверитянамъ присоединились жители Зубцова, Старицы, Ржева; къ добрымъ Смолянамъ граждане Вязьмы, Дорогобужа, Серпейска, уже не преступники отъ малодушія, но снова достойные Россіяне (81); вездъ били злодъевъ; выгнали ихъ изъ Можайска, Волока, Обители Св. Іоспфа; не давали имъ нощады: казнили плънныхъ.

Тогда же въ Коломенскомъ станъ открымась важная измъна. Болотниковъ, называя себя Воеводою Царскимъ, хотълъ быть главнымъ (82); но Воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Димитрія отъ него, отъ Шаховскаго: не видали, и начинали хладать въ усердін. Ляпуновъ первый удостовърился въ обманъ, и стыдясь быть союзникомъ бродягь, холопей, разбойниковь безъ всякой государственной, благородной цъли, первый явился въ столицъ съ повинною (въроятно, въ слъдствіе тайныхъ, предварительныхъ сношеній съ Царемъ); а за Ляпуновымъ и всь Рязанцы, Сунбуловъ и другіе. Василій простиль ихъ и далъ Ляпунову санъ Думнаго Дворянина. Скоро и многіе иные сподвижники бунта, удостовъренные въ милосердін Государя, перебъжали изъ Коломенскаго въ Москву, гдв уже не было ни страха, ни нечали: все ожило и пылало ревностію ударить на остальных в мятежниковъ. Василій медлиль; изъявляя челов' колюбіе п жалость къ несчастнымъ жертвамъ заблужденія (83), говориль: «Они также Русскіе и Хри-«стіане: молюся о спасеній ихъ душъ, да рас-«каются, и кровь отечества да не ліется въ меж-«доусобін!» Василій или дівствительно надівнася

утушить бунтъ безъ дальнъйшаго кровопролитія, торжественно предлагая милость самымъ главнымъ виновникамъ онаго, или для върнъйшей побъды ждалъ Смолянъ и Тверитянъ: они соединились въ Можайскъ съ Воеводою Царскимъ Колычевымъ и приближались къ столицъ.

Еще мятежники упорствовали въ намъреніи овладъть Москвою; укръпили Коломенскій станъ валомъ и тыномъ, терпъливо сносили ненастье и холодъ глубокой осени; приступали къ Симопову монастырю (84) и къ Гонной или Рогожской слободь; были отражены, лишились многихъ людей, и все еще не унывали - по крайней мъръ Болотниковъ : онъ не слушалъ объщаній Василія забыть его вину и дать ему знатный чинъ (85). отв'ятствуя: « я клялся Димитрію умереть за чиего, и сдержу слово: буду въ Москвъ не из-«м'виниикомъ, а побъдителемъ;» уже видълъ знамена Тверитянъ и Смолянъ на Дъвичьемъ поль: видъль движение въ войскъ Московскомъ. и смітло ждаль битвы неравной. Василій, самъ опытный въ дълъ бранномъ, еще не хотълъ и предъ ствиами Кремлевскими ратоборствовать лично, какъ бы стыдясь врага подлаго; хотвлъ быть только невидимымъ зрителемъ сей битвы : ввърилъ главное начальство усердивійшему или счастливъйшему витизю: двадцатилътнему Князю Скопину-Шуйскому, который свелъ полки въ монастыръ Даниловскомъ, и мыслилъ окружить непріятеля въ станъ. Болотниковъ и Паш2 Лева- ковъ встрътили Воеводъ Царскихъ: первый сразился какъ левъ; вторый, не обнаживъ меча, передался къ нимъ со всъми Дворянами и съ знатною частію войска (86). У Болотникова остались Козаки, холопи, Съверскіе бродяги; но онъ бился до соверпобъл шеннаго изнуренія силь, и бъжаль съ нескопились. Козаки еще держались въ укръпленномъ селеніи Заборьв, и наконецъ съ Атаманомъ Беззубцевымъ сдалися, присягнувъ Василію въ върности. Кромъ ихъ, взяли на бою столь великое число плънныхъ, что они не умъстились въ темницахъ Московскихъ, и были всъ утоплены въ ръкъ, какъ злодъи ожесточенные; но Козаковъ не тронули и приняли въ Царскую службу (87). Юношь - нобъдителю, Князю Скопину, рожденному къ чести, утъшенію и горести отечества, дали санъ Боярина, а Воеводъ Колычеву - Боярина и Дворецкаго (88). Радовались и торжествовали; пъли молебны съ колокольнымъ звономъ (89) и благодарили Небо за истребленіе мятежниковъ, но прежде времени.

Болотниковъ думалъ остановиться въ Серпуховѣ: жители не впустили его (90). Онъ засѣлъ въ Калугѣ; въ нѣсколько дней укрѣпилъ ее глубокими рвами и валомъ; собралъ тысячь десять бѣглецовъ, изготовился къ осадѣ, и писалъ къ Сѣверской

Аум в изм вниковъ, что ему нужно вспоможеніе и еще нуживе Димитрій, истинпый или минмый; что имя безъ человъка уже не дъйствуеть, и что всъ ихъ клевреты готовы следовать примеру Ляпунова, Сунбулова и Пашкова, если явленіе вождеавинаго Царя-изгнанника, столь долго славимаго и невидимаго, не дастъ имъ новаго усердія и новыхъ сподвижниковъ (91). Но кого было представить? Сендомирскаго ли Самозванца, Молчанова, извъстнаго въ Россін и ни мало не сходнаго съ Лжедимитріемъ, еще извъстнъйшимъ? Сей бъглецъ могъ дъйствовать на легковърныхъ только издали, слухомъ, а не присутствіемъ, которое изобличило бы его въ обманъ. Пишутъ, что злодъи Россійскіе котъли назвать Димитріемъ пнаго человъка, какого-то благороднаго Ляха, по что онъ - взявъ, въроятно, деньги за такую отвагу - раздумалъ искать гибельнаго величія въ буряхъ мятежа, мирно остался въ Польш'в жить нескуднымъ Дворяниномъ, и прервалъ наконецъ связь съ Шаховскимъ (92), коему случай далъ между тъмъ другое орудіе.

Мы упоминали о бродягѣ Илейкѣ, Лжепетрѣ, мнимомъ сынѣ Царя Өеодора (93). Јже-На пути къ Москвѣ узнавъ о гибели Разстриги, онъ съ Терскими Козаками бѣжалъ назадъ, мимо Казани, гдѣ Бояре Морозовъ

и Бъльскій хотъли схватить его: Козаки обманули ихъ; прислали сказать, что выдадутъ имъ самозванца, и ночью уплыми внизъ по Волгъ; грабили людей торговыхъ и служивыхъ; злодъйствовали, жгли селенія на берегахъ, до Царицына, гдв убили Князя Ромодановскаго, вхавшаго Посломъ въ Персію, и Воеводу Акиноеева (94); остановились зимовать на Дону и разславили въ Украйнъ о своемъ Ажецаревичъ, Обманъ способствовалъ обману: Шаховскій призналь Илейку сыномъ Осодоровымъ, звалъ къ себ в вывств съ шайкою Терскихъ мятежниковъ, встрътилъ въ Путивлъ съ честію, какъ племянника и намъстника Димитріева въ его отсутствіе, и даже не усомнился объщать ему Царство, если Димитрій, ими ожидаемый, не явится (95). Сей союзъ злодъйства праздновали новымъ душегубствомъ, въ доказательство державной власти разбойника Илейки. Онъ велълъ умертвить всехъ знатныхъ пленниковъ, которые еще сидъли въ темницахъ: върныхъ Воеводъ Рязанскихъ (96), Думнаго мужа Сабурова, Князя Пріимкова-Ростовскаго, начальниковъ города Борисова, и Воеводу Путивльского, Киязи Бахтвярова, взявъ себв его дочь въ наложницы. Искали и союзниковъ вибшнихъ, тамъ, габ вредъ Россіи всегда считался выгодою, и гдъ старая ненависть къ намъ усилилась желаніемъ мести за стыдъ неудачнаго дружества съ бродягою: новый Самозванецъ Петръ также обратился къ Сигизмунду, и Вельможные Паны не

устыдились сказать Князю Волконскому, который еще находился тогда въ Краковъ, что они «ждутъ Пословъ отъ Государя Съ-«верскаго, сына Осодорова, который вм'ьасть съ Димитріемъ, укрывающимся въ «Галиціи, нам'вренъ свергнуть Василія съ «престола; что если Царь возвратить сво-«боду Мнишку и всемъ знатнымъ Ляхамъ, «Московскимъ плънникамъ, то не будетъ чии Лжедимитрія, ни Лженетра; а въ про-«тивномъ случав оба сдвлаются истинны-«ми и найдутъ сподвижниковъ въ Респуб-«ликъ» (97)! Но Ляхи только грозили Василію; манили, вфроятно, мятежниковъ объщаніями, и не спішили дійствовать; Шаховскій, Телятевскій, Долгорукій, Мосальскіе, съ новымъ Атаманомъ Илейкою не имъли времени ждать ихъ; призвали къ себь Запорожцевь; ополчили всьхъ, кого могли, въ землъ Съверской, и выступили въ поле, чтобы спасти Болотникова.

Умълъ ли Василій воспользоваться своею побъдою, давъ мятежникамъ соединиться и вновь усилиться въ Калугъ? Онъ послалъ къ ней войско, но уже чрезъ нъсколько дией, и малочисленное, смятое первою смълою вылазкою; послалъ и другое, спльнъйшее съ Бояриномъ Иваномъ Шуйскимъ, который, одержавъ верхъ въ кровопролитномъ дълъ съ Болотниковымъ при устъ ръки осада Угры (98), осадилъ Калугу (30 Декабря), но

безъ надежды взить ее скоро. Худыя въсти, одна за другою, встревожили Москву. Въ Калужской и Тульской области новыл шайки элодъевъ скопились и заняли Тулу (99). Бунтъ вспыхнулъ въ Убздъ Арзамасскомъ и въ Алатырскомъ (100): Мордва, холони, крестьяне грабили, ръзали Царскихъ чиновниковъ и Дворянъ, утопили Алатырскаго Воеводу Сабурова, осадили Нижній Новгородъ именемъ Димитрія. Астрахань также измънила: ея знатный Воевода, Окольничій Киязь Иванъ Хворостининъ, взялъ сторону Шаховскаго : върныхъ умертвили: добраго, мужественнаго Дьяка Карпова и многихъ иныхъ (101). Самыхъ границъ Сибири коснулось возмущение, по не проникло въ оную: тамъ начальство-

годуно. вали усердные Голуновы, хотя и въ чествы въ 
Сибири. ной ссылкъ (102). Изъ Вятки, изъ Перми 
силою гнали воиновъ въ Москву, а чернь 
славила Димитрія (103). Къ сему смятенію 
присоединилось ужасное естественное бъдствіе: язва въ Новъгородъ, гдъ умерло 
множество людей, и въ числъ ихъ Бояринъ 
Катыревъ (104). Между тъмъ цълое войско 
злодъевъ разными путями шло отъ Путивля къ Тулъ, Калугъ и Рязани.

г. 1607. Василій бодрствоваль неусыпно, распориженіа ряжаль хладнокровно: послаль рати и Воевастаїе водь: знативійшаго саномь, Киязя Мстиславскаго, и знаменитвійшаго мужествомь, Скопина-Шуйскаго, къ Калугъ; Воротынскаго къ Тул'в (105), Хилкова къ Веневу, Измайлова къ Козельску, Хованскаго къ Михайлову, Болрина Оедора Шереметева къ Астрахани, Пушкина къ Арзамасу; а самъ еще остался въ Москвъ съ дружиною Царскою, чтобы хранить святыню отечества и Церкви, или явиться на поль битвы въ часъ ръшительный. Василій думаль предупредить соединение мятежниковъ, истребить ихъ отдельно, нападеніями разными, единомысленными, чтобы вдругъ и вездъ утушить бунтъ. Дъйствуя въ воинскихъ распоряженіяхъ какъ Стратигъ искусный, онъ хотълъ дъйствовать и на сердца людей, оживить въ нихъ силу правственную, успоконть совъсть, возмущенную беззаконілми государственными, и снова скръпить союзъ Царя съ Царствомъ, нарушенный злольйствомъ.

Имъвъ торжественное совъщаніе съ Ер-з фемогеномъ, Духовенствомъ, Синклитомъ,
людьми чиновными и торговыми, Василій
опредълилъ звать въ Москву бывшаго Папритріарха Іова для великаго земскаго дъла. 1088.
Ермогенъ писаль къ Іову: «Преклоняемъ
«колъна: удостой насъ видъть благолън«ное лице твое и слышать гласъ твой слад«кій: молимъ тебя именемъ отечества смяатепнаго» (106). Іовъ пріъхалъ, и (20 Фе- 14 февраля) явился въ церкви Успенія, извиъ

окруженной и внутри наполненной несм'втным в множествомъ людей. Онъ стоялъ у Патріаршаго мъста въ видъ простаго Инока, въ бъдной ризъ, но возвышаемый въ глазахъ зрителей памятію его знаменитости и страданій за истину, смиреніемъ и святостію : отшельникъ, вызванный почти изъ гроба примирить Россію съ закономъ и Небомъ. Все было изготовлено Царемъ для дъйствія торжественнаго, въ коемъ Патріархъ Ермогенъ съ любовио уступалъ первенство Старцу, уже безчиновному. Въ глубокой тишинъ общаго безмолвія и вниманія поднесли Іову бумагу и велъли Патріаршему Діакону читать ее на амвонъ. Въ сей бумагъ народъ - и только одинъ народъ - молилъ Іова отпустить ему, пменемъ Божінмъ, всв его гръхи предъ Закономъ, строитивость, осл'виленіе, віроломство, и клялся впредь не нарушать присяги, быть върнымъ Государю; требоваль прощенія для живыхъ и мертвыхъ, дабы усноконть души влятвопреступниковъ и въ другомъ мірѣ; винилъ себя во вебхъ бъдствіяхъ, ниспосланныхъ Богомъ на Россію, но не винился въ цареубійствахъ, приписывая убіеніе Осодора и Маріи одному Разстригь (107); наконецъ молиль Іова, какъ святаго мужа, благословить Василія, Князей, Бояръ, Христолюбивое воинство и всъхъ Христіань, да восторжествуєть Царь надъ мятежниками и да насладится Россія счастіємъ тишины. Іовъ отвътствовалъ грамотою, заблаговременно, но дъйствительно имъ сочиненною,

писанною извъстнымъ его слогомъ, умилительно и не безъ искусства. Тотъ же Діаконъ унталъ ее народу. Изобразивъ въ ней величіе Россіи, произведенное умомъ и счастіемъ ел Монарховъ - хваля особенно государственный умъ Іоанна Грознаго (108), Іовъ собользноваль о гибельныхъ следствіяхъ его преждевременной кончины и Димитріева закланія, но умолчаль о виновникъ онаго, нъкогда любивъ и славивъ Бориса; напомнилъ единодушное избрание Годунова въ Цари и народное къ нему усердіе: дивился ослевленію Россіянъ, прельщенныхъ бродягою; говорилъ : «Я давалъ вамъ страшную чна себя клятву въ удостовъреніе, что онъ са-«нозванецъ: вы не хотъли миъ върить - и сдъ-«лалось, чему нътъ примъра ни въ Священной, «ни въ свътской Исторіи.» Описавъ всъ измъны, бъдствіе отечества и Церкви, свое изгнаніе, гиусное цареубійство, если не совершенное, то по крайней мъръ допущенное народомъ - воздавъ хвалу Василію, Царю святому и праведному, за великодушное избавление Россіи отъ стыла и гибели - Говъ продолжалъ: «Вы знаете, аубить ли Самозванецъ; знаете, что не осталось «на земл'в и скареднаго тъла его — а злодъп «дерзають увърять Россію, что онъ живъ и есть «истинный Димитрій! Велики гръхи наши предъ «Богомъ, въ сіи времена последнія (109), когда «вымыслы нелъпые, когда сволочь мерзостная, «тати, разбойники, бъглые холопи могутъ столь «ужаено возмущать отечество!» Наконецъ, исчисливъ всѣ клятвопреступленія Россіянъ, не неключая и данной Ажедимитрію прислги (110), Іовъ именемъ Небеснаго милосердія, своимъ и всего Духовенства объявляль имъ разрѣшеніе и прощеніе, въ надеждѣ, что они уже не измѣнятъ снова Царю законному, и добродѣтелію вѣрности, плодомъ чистаго раскаянія, умилостивятъ Всевышняго, да побѣдятъ враговъ и возвратятъ Государству миръ съ тишиною.

Дъйствіе было неописанное. Народу казалось, что тяжкія узы клятвы спали съ
него, и что самъ Всевышній устами Праведника изрекъ помилованіе Россіи. Плакали, радовались — и тъмъ сильнъе тронуты были въстію, что Іовъ, едва усиввъдоъхать изъ Москвы до Старицы, престав мар- вился (111). Мысль, что онъ, уже стоя на
пратъ въчности, бесъдовалъ съ Москвою,
умиляла сердца. Забыли въ немъ слугу Борисова: видъли единственно мужа сиятаго,
который въ послъднія минуты жизни и въ
послъднихъ моленіяхъ души своей ревностно занимался судьбою горестнаго отечества, умеръ, благословляя его и возвъ-

стивъ ему умилостивление Неба!

Но происшествія не соотв'єтствовали благопріятнымъ ожиданіямъ. Воеводы, пославные Царемъ истребить скопица мятежниковъ, большею частію не им'єли усп'єха. Мсти авскій, съ главнымъ войскомъ об-

ступивъ Калугу (112), стрълялъ изъ тяжелыхъ пушекъ, дълалъ приметъ къ укръпленіямъ, падали вель къ нимъ деревлиную храбгору и хотвлъ зажечь ее вивств съ тыномъ болотострога: но Болотниковъ подкономъ взорвалъ сію гору; не зналъ и не давалъ успокоенія осаждающимъ; сражался день п ночь; не жальлъ людей, ни себя; обливался кровію въ битвахъ непрестанныхъ, и выходиль изъ оныхъ побъдителемъ, доказывая, что ожесточение злодъйства можетъ иногда уподобляться геройству добродьтели. Онъ боялся не смерти, а долговременной осады, предвидя необходимость сдаться отъ голода: нбо не усиблъ запастися хафбомъ. Разбойники Калужскіе фли лошадей, не жаловались и не слабъли въ свчахъ. Царь велълъ снова объщать милость ихъ Атаману, если покорится: отвътомъ его было: «жду милости единственно «отъ Димитрія!» Тщетно прибъгали и къ средствамъ, менъе законнымъ: Московскій лекарь Фидлеръ вызвался отравить главнаго злодъя, далъ на себя страшную клятву, и взявъ 100 флориновъ, обманулъ Василія: убхаль въ Калугу служить за деньги Болотникову, изъ любви къ Разстригъ. -Неудачная осада продолжалась четыре м'ьсяца (113).

Аругіс Воеводы, встрътивъ непріятеля въ поль, бъжали (114): Хованскій отъ Ми-

хайлова въ Переславль Рязанскій, Хилковъ отъ Венева въ Коширу, Воротынскій отъ Тулы въ Алексинъ, на голову разбитый предводителемъ измънниковъ, Княземъ Андреемъ Телятевскимъ, который успълъ прежде его занять и Тулу и Дъдиловъ. Только Измайловъ и Пушкинъ честно савлали свое двло: первый, разсвявъ многочисленную шайку изм'виника, Киязя Михайла Долгорукаго, осадилъ мятежниковъ въ Козельскв (115); вторый спасъ Нижній Новгородъ, усмириль бунть въ Арзамась, въ Ардатовь, и еще приспълъ къ Хилкову въ Коширу, чтобы ятти съ нимъ къ Серебрянымъ Прудамъ (110), гав они истребили скопище злодвевъ и взяли ихъ двухъ начальниковъ, Князя Ивана Мосальскаго и Литвина Сторовскаго; но близъ Дѣдилова были разбиты сильными дружинами Телитевскаго и въ безпорядкъ отступили къ Коширъ: Воевода Ададуровъ положилъ голову на мъстъ сей несчастной битвы, и множество бъглецовъ утонуло въ ръкъ Шатъ (117). - Бояринъ Шереметевъ, коему надлежало усмирить Астрахань, не могъ взять города; укръпился на островъ Болдинскомъ, и не взирая на зимній холодъ, нужду, смертоносную цынгу въ своемъ войскъ, отражаль всв приступы тамошнихъ бунтовщиковъ, которые въ изступленіи ярости мучили, убивали плънныхъ. Глава ихъ, Князь Хворостининъ, объявивъ самого Шереметева измънникомъ, грозиль ему лютьйшею казнію и зваль Ногайскихъ Владътелей подъ знамена Димитрія (118).-

Но Царь уже не думаль о томь, что происходило въ отдаленной Астрахани, когда судьба его и Царства ръшилась за 160 верстъ отъ столицы.

Ежелневно надъясь побъдить Болотиикова если не мечемъ, то голодомъ - наленсь, что Воротынскій въ Алексине и Хилковъ въ Коширъ заслоняютъ осаду Калуги и блюдутъ безопасность Москвы главный Воевода, Князь Мстиславскій, отрядилъ Бояръ, Ивана Никитича Романова, Михайла Нагаго и Князя Мезецкаго противъ элодъя, Василія Мосальскаго (119), который шелъ съ своими толпами Бълевскою дорогою къ Калугв. Они сразились съ непріятелемъ на берегахъ Вырки (120), смъло и мужественно. Цълыя сутки продолжалась битва. Мосальскій паль, оказавъ храбрость, достойную лучшей цъли. Такъ нали и многіе клевреты его: уже не им'вя вождя, теснимые, разстроенные, не хотели бъжать, ни сдаться: умирали въ съчъ; другіе зажгли свои пороховыя бочки и взлетели на воздухъ, какъ жертвы остервененія, свойственнаго только войнамъ междоусобнымъ. Романовъ, дотолъ из-побъда въстный единственно великодушнымъ тер- вова. пъніемъ въ несчастін (121), удостоплся благодарности Царя и золотой медали за оказанную имъ доблесть (122).

Но изм'виники въ другомъ м'вст'в были ист. Кар. Т. XII.

счастливъе. Они, подобно Царю, сообра-

жали свои авиствія наступательныя, савдуя общей мысли, и стремясь съ разныхъ сторонъ къ одной цели: освободить Болотникова. Гибель Мосальскаго не устрашила Телятевскаго, который также шелъ къ Калугъ и также встрътиль Московскихъ Воеводъ, Князей Татева, Черкасскаго и Борятинскаго, высланныхъ Мстиславскимъ 1 мая, изъ Калужскаго стана (123). Въ жестокой битвъ на Пчелнъ легли Татевъ и Черкасскій со многими изъ добрыхъ воиновъ; остальные спаслися бъгствомъ въ станъ Калужскій, и привели его въ ужасъ, коимъ воспользовался Болотниковъ: следалъ вылазку и разогналъ войско, еще многочисленное; всъ обратили тылъ, кромъ юнаго муже. Князя Скопина-Шуйского и витязя Истомы ство Пашкова, уже върнаго слуги Царскаго (124): они упорнымъ боемъ дали время малодушнымъ бъжать, спасая если не честь, то жизнь ихъ; отступили сражаясь къ Боровску, гдъ несчастный Мстиславскій и другіе Воеводы соединили разсъянные остатки войска, бросивъ пушки, обозъ, занасы въ добычу непріятелю. Еще хуже робости была измена: 15000 вонновъ Царскихъ, и въ числе имъ около ста Ивмцевъ, пристали къ мятежникамъ. Узнавъ, что сделалось подъ Калугою, Измайловъ снилъ осиду Козельска; по крайней мере не кинулъ

снаряда огнестръльнаго, и засъль въ Ме**товск**'в (125).

Сіп въсти поразили Москву. Шуйскій в одснова колебался на престоль, но не въ ду-васишь: созваль Духовенство, Бояръ, людей несчачиновныхъ; предложилъ имъ мъры спасенія, даль строгіе указы, требоваль немедленнаго исполненія, и грозиль казнію ослушникамъ: всѣ Россіяне, годные для службы, должны были спфшить къ нему съ оружіемъ, монастыри запасти столицу хлъбомъ на случай осады, и самые Иноки готовиться къ ратнымъ подвигамъ за Вѣру (126). Употребили и нравственное средство: Святители предали анаоем'в Болотникова и другихъ извъстныхъ, главныхъ злодвевъ: чего Царь не хотвлъ дотолв, въ належав на ихъ раскаяніе. Время было дорого: къ счастію, мятежники не двигались впередь, ожидая Илейки, который съ последними силами и съ Шаховскимъ еще шелъ къ Туль (127). 21 Мая Василій сълъ на ратнаго коня и самъ вывелъ войско, приказавъ Москву брату, Димитрію Шуйскому, Князьямъ Одоевскому и Трубецкому (128), а всъхъ иныхъ Бояръ, Окольничихъ, Думныхъ Дьяковъ п Дворянъ взявъ съ собою, подъ Царское знамя, коего уже давно не видали въ полъ съ такимъ блескомъ и множествомъ сановниковъ: уже не стымились итти всъмъ Царствомъ на ско-

пище элодвевъ храбрыхъ! Близъ Серпухова соединились съ Василіемъ Мстиславскій и Воротынскій, оба какъ бізглецы въ уныній стыда. Довольный числомъ, по боясь робости сподвижниковъ, Царь умъль одушевить ихъ своимъ великодушіемъ : въ присутствій ста тысячь войновъ цълуп кресть, громогласно произнесь объть возвратиться въ Москву побъдителемъ или умереть (129); онъ не требовалъ клятвы отъ другихъ, какъ бы опасансь ввести слабыхъ въ новый гръхъ въроломства, и далъ ее въ твердой ръшимости исполнить. Казалось, что Россія нашла Царя, а Царь нашелъ подданныхъ: всъ съ ревностію повторили обътъ Василіевъ — и на сей разъ не измънили.

Свъдавъ, что Илейка съ Шаховскимъ уже въ Тулъ, и что Болотниковъ къ нимъ присоединился, Василій послалъ Князей Андрея Голицына, Лыкова и Проконія Ляпунова (130) къ Коширъ. Самозванецъ Петръ, какъ главный предводитель злодъевъ, велълъ также занять сей городъ Телятевскому. Рати сошлися на берегахъ 5 100 вл. Восми (131): началось дъло кровопролитное,

и мятежники одол'ввали: но Голицынъ и доб- Лыковъ кинулись въ пылъ битвы съ восвосводъ клицаніемъ: «н'втъ для насъ б'вгства; одна ц а рскахъ. «смерть или поб'вда!» и сильнымъ, отчаяннымъ ударомъ смяли непріятеля. Телятев-

скій ушель въ Тулу, оставивъ Москвитянамъ всъ свои знамена, пушки, обозъ; гнали оъгущихъ на пространствъ тридцати верстъ и взяли 5000 плънныхъ. Храбръйшіе изъ злодъевъ, Козаки Терскіе, Янцкіе, Донскіе, Украинскіе, числомъ 1700, засъли въ оврагахъ, и стръляли; уже не имъли пороха, и все еще не сдавались: ихъ взяли сплою на третій день, и казнили, кромъ семи человъкъ, помилованныхъ за то, что они спасли пъкогда жизнь върпымъ Дворянамъ, которые были въ рукахъ у злодъя Илейки (132): черта достохвальная въ самой неумолимой мести!

Обрадованный столь важнымъ успъхомъ н геройствомъ Воеводъ своихъ еще болбе, нежели числомъ враговъ истребленныхъ, Василій изъявиль Голицыну и Лыкову живъйшую благодарность (133); двинулся къ Алексину, выгналь оттуда мятежниковъ, шелъ къ Тулъ. Еще элодъи хотъли отвъдать счастія, и въ семи верстахъ отъ города, на ръчкъ Воронеъ, сразились съ полкомъ Князя Скопина-Шуйскаго: стояли въ мъстъ кръпкомъ, въ лъсу, между топями, п долго противились; наконецъ Москвитяне зашли имъ въ тылъ, смъщали ихъ и вогнали въ городъ; ивкоторые вломились за ними даже въ улицы, но тамъ пали: ибо Воеводы безъ Царскаго указа не дерзнули на общій приступъ; а Царь жальль людей или опасался неудачи, зная, что въ Тулъ было еще не менъе двадцати тысачь злодбевъ отчаянныхъ: Россіяне умъли

оборонять кръности, не умъя брать ихъ. Обложили Тулу. Киязь Андрей Голицынъ заняль дорогу Кошпрскую: Мстиславскій, Сконинъ и другіе Восводы Кронивинскую; тажелый спарядъ огнестръльный разставили за турами близъ р'яки Уны; далве, въ трехъ верстахъ отъ города, шатры зо вып Царскіе. Началась осада, медленная и кровопролитизя, подобно Калужской: тотъ же Болотниковъ и съ тою же смълостио бился въ вылазкахъ (134); презирая смерть, казался и невредимымъ и неутомимымъ; три, четыре раза въ день нападалъ на осаждающихъ, которые одерживали верхъ единственно превосходствомъ силы, и пе могли хвалиться д'йствіемъ своихъ тяжелыхъ ствнобитныхъ орудій, стръляя только издали и не мътко. Воеволы Московскіе взяли Д'вдиловъ, Кропивну, Епифань, и не пускали никого ни въ Тулу, ни изъ Тулы: Василій хотвять одольть ся жестокое сопротивление голодомъ, чтобы въ одномъ гивадь захватить всьхъ главныхъ злодвевъ, и темъ прекратить бедственную войну междоусобную. «Но Россія,» говорить Лътописецъ (135), «утопала въ пучинъ «крамолъ, и волны стремились за волнами: «рушились однѣ, поднимались другія.»

> Замышляя изм'вну, Шаховскій над'вляся, в вроятно, одною сказкою о Цар'в изгнанник'в низвергнуть Василія и дать Россіи

инаго Вънценосца, новаго ли бродягу, или кого нибудь изъ Вельможъ, знаменитыхъ родомъ, если, не взирая на свою дерзость, не смълъ мечтать о коронъ для самого себя; но , обманутый надеждою , уже стоялъ на краю бездны. Ежедневно уменьшались силы, запасы и ревность стесненныхъ въ Тул'в матежниковъ, которые спрашивали: «гдъ же тотъ, за кого умираемъ? гдъ Ди-«митрій?» Шаховскій и Болотниковъ клялися имъ: первый, что Царь въ Литв'в; вторый, что онъ видель его тамъ собственными глазами. Оба писали въ Галицію, къ ближнимъ и друзьямъ Мнишконымъ, требул отъ нихъ какого нибудь Диинтріл или войска, предлагая даже Россію Лахамъ, такими словами: «Отъ границы «до Москвы все наше : придите и возмите; «только избавьте насъ отъ Шуйскаго» (136). Съ письмами и наказомъ послади въ Литву Атамана Козаковъ Дибпровскихъ, Ивана Мартинова Заруцкаго, смелаго и лукаваго: умъвъ ночью пройти сквозь станъ Московскій, онъ не хотвль вхать далве Стародуба, жиль въ семъ городъ безопасно и питалъ въ гражданахъ ненависть къ Василію. Послали другаго въстника, который достигъ Сепдомира, не нашелъ тамъ никакого Димитрія, но заставиль ближнихъ Мнишковыхъ искать его (137): искали и нашли бродигу, явленіе жителя Украйны, сына Поповскаго, Мат- новаго

заем- въп Веренкина, какъ увъряють Автописцы, или Жила, какъ сказано въ современныхъ бумагахъ государственныхъ (138). Сей Самозванець и индомъ и свойствами отличался отъ Разстриги: былъ грубъ, свяръпъ, корыстолюбивъ до низости; только, подобно Отрепьеву, имълъ дерзость въ сердцѣ в нѣкоторую хитрость въ умѣ; вдагвать некусно двумя языками, Русскимъ и Польскимъ; зналъ твердо Св. Писаніе и Кругъ Церковный (139); разумълъ, если върить одному чужеземному Историку (140), п нзыкъ Еврейскій, читалъ Тальмудъ, книги Раввиновъ, среди самыхъ опасностей воинскихъ; хвалился мудростію и предвид'ьпіємъ будущаго (141). Панъ Мъховецкій, другъ перваго обманщика, сдълался руководителемъ и наставникомъ втораго; висчатльлъ ему въ намять всь обстоятельства и случаи Лжедимитріевой исторіи, - открылъ много и тайнаго, чтобы изумлять тьмъ любопытныхъ; взяль на себя чинъ его Гетмана; пригласилъ сподвижниковъ, какъ нъкогда Воевода Сендомирскій, чтобы возвратить Державному изгнаннику Царство; находилъ менъе легковърныхъ, но столько же, или еще болье, ревнителей славы или корысти. «Не спрашивали» говорить Историкъ Польскій (142) — «истин-«ный ли Димитрій или обманщикъ зоветъ «вонтелей? Довольно было того, что Шуй«скій сидѣлъ на престолѣ, обагренномъ кровію «Ляховъ. Война Ливонская кончилась: юноше«ство, скучая праздностію, кипѣло любовію къ 
«ратной дѣятельности; не ждало указа Королев«скаго и рѣшенія Чиновъ Государственныхъ: 
«хотѣло и могло дѣйствовать самовольно,» но 
конечно съ тайнаго одобренія Сигизмундова и 
Пановъ Думныхъ. Богатые давали деньги бѣднымъ на предпріятіе, коего цѣлію было расхищеніе цѣлой Державы. Выставили знамена, образовалось войско; и вѣсть за вѣстію приходила 
къ жителямъ Сѣверскимъ, что скоро будетъ у 
вихъ Димитрій (143).

Наконецъ, 1 Августа, явились въ Стародубъ два человъка: одинъ именовалъ себя Дворяниномъ Андреемъ Нагимъ, другой Алексвемъ Рукинымъ, Московскимъ Подьячимъ; они сказали народу, что Димитрій не далеко съ войскомъ н велья имъ вхать впередъ, узнать расположеніе гражданъ: любять ли они своего Царя законнаго? хотять ли служить ему усердно? Народъ единодушно воскликнулъ: «гдв онъ? гдв «отецъ нашъ? идемъ къ нему всѣ головами» (144). Онт адпсь, отвътствоваль Рукинъ, и замолчалъ, какъ бы устрашась своей исскромности. Тщетно граждане убъждали его изъясниться; вышли изъ терпвиія, схватили и хотвли нытать безмолвнаго упрямца: тогда Рукинъ объявиль имъ, что миимый Андрей Нагой есть Димитрій. Никто не усомнился: всв кинулись лобызать ноги пришельца; вопили: «Хвала Богу! нашлося сокро-

«вище нашихъ душъ!» Ударили въ колокола, пъли молебны, честили Самозванца, коего прислаль М'вховецкій (145), готовясь итти въ следъ за нимъ съ войскомъ: прислаль съ однимъ клевретомъ, безоружнаго, беззащитнаго, по тайному уговору, какъ въроятно, съ главными Стародубскими измънниками, желая доказать Ляхамъ, что они могутъ надъяться на Россіянъ въ войнъ за Димитрія. Путивль, Черниговъ, Новгородъ Сфверскій, едва услышавъ о прибытів Ажедимитрія, и еще не видя знаменъ Польскихъ, спъшили изъявить ему свое усердіе, и дать вопновъ. Заблуждение уже не извиняло элодъйства: многіе изъ Съверянъ знали перваго Самозванца и следственно знали обманъ, видя втораго, человъка имъ неизвъстнаго; но славили его какъ Царя истиннаго, отъ ненависти къ Шуйскому, отъ буйности и любви къ мятежу. Такъ Атаманъ Заруцкій, бывъ наперсникомъ Разстригинымъ, упалъ къ ногамъ Стародубскаго обманцика, увърля, что будетъ служить ему съ прежнею ревностію (146), и безстыдно исчисляя опасности и битвы, въ коихъ они будто бы вижств храбровали. Но были и легковърные, съ горячимъ сердцемъ и воображенісмъ, слабые умомъ, твердые душею. Такимъ оказаль себя одинъ Стародубецъ, сынъ Боярскій: взяль и вручиль Царю, въ станъ нодъ Тулою, письмо отъ городовъ Съверскихъ, въ которомъ мятежники совътовали Шуйскому уступить престолъ Димитрію и грозили казнію

въ случав упорства: сей посоль дерзнуль скавать въ глаза Василію тоже, называя его не Царемъ, а злымъ измѣнникомъ; терпѣлъ пытку, кваляся върностію къ Димитрію, и былъ сожженъ въ пепелъ, не изъявивъ ни чувствительпости къ мукамъ, ни сожалѣнія о жизни, въ изступленіи ревности удивительной (147).

Василій, узнавъ о семъ явленія Самозванца, о семъ новомъ движеніи и скопиці мятежниковъ въ зожной Россіи, отрядиль Воеводъ, Князей Литвинова-Мосальского и Третьяка Сентова, къ ен предъламъ: первый сталъ у Козельска; вторый запяль Лихвинь, Бълевъ и Болховъ (148). Скоро услышали, что М'вховецкій уже въ Стародубъ съ сильными Литовскими дружниами; что Заруцкій призваль и веколько тысячь Козаковъ и соединилъ ихъ съ толнами Сфверскими; что Ажедимитрій, выступивъ въ поле, идеть къ Туль. Воеводы Царскіе не могли спасти Брянска и вельии зажечь его, когда жители вышли съ хавбомъ и солью на встръчу къ мнимому Димитрію (149). . . Въ сіе время, одинъ изъ Польскихъ арузей его, Николай Харлескій, исполненный къ нему усердія и надежды завоєвать Россію, писаль къ своимъ ближнимъ въ Литву следующее письмо любопытное (150): «Царь Димитрій и вев «наши благородные витязи здравствують. Мы «взяли Брянскъ, сожженный людьми Шуйскаго, «которые вывезли оттуда всв сокровища, и бъ-«жали такъ скоро, что ихъ не льзя было настигкцуть. Димитрій теперь въ Карачевъ, ожидая

«знативйшаго вспоможенія изъ Литвы. Съ нимъ «нашихъ 5000, но многіе вооружены худо.... «Зовите къ намъ всъхъ храбрыхъ; прельщайте «ихъ и славою и жалованьемъ Царскимъ. У васъ «носится слухъ, что сей Димитрій есть обман-«щикъ: не върьте. Я самъ сомиъвался и хотълъ «видъть его; увидълъ, и не сомивваюсь. Онъ «набоженъ, трезвъ, уменъ, чувствителенъ; лю-«бить военное искусство; любить нашихъ; ми-«лостивъ и къ измънникамъ: даетъ плъннымъ «волю служить ему или снова Шуйскому. Но «есть злодъи: опасансь ихъ, Димитрій никогда «не спить на своемъ Царскомъ ложъ, гдъ только «для вида велитъ быть стражв: положивъ тамъ «кого нябудь изъ Русскихъ, самъ уходитъ ночью «къ Гетману или ко мнв, и возвращается домой «на разсвътъ. Часто бываетъ тайно между воп-«нами, желая слышать ихъ рвчи, и все знаетъ. «Зная даже и будущее, говорить, что ему вла-«ствовать не долже трехъ лътъ; что лишится «престола изм'вною, но опять воцарится и рас-«пространитъ Государство. Безъ прибытія но-«выхъ, сильнейшихъ дружияъ Польскихъ, онъ «не думастъ спъшить къ Москвъ, если возметъ «и самого Шуйскаго, который въ ужасъ, въ «смятенін сняль осаду Тулы (151); всѣ бъгуть «отъ него къ Димитрію».... Но Самозванецъ, оставивъ за собою Болховъ, Бълевъ, Козельскъ, и разбивъ Князя Литвинова-Мосальскаго близъ Мещовска, на пути къ Туль свъдалъ, что въ ней славится уже не Димитріево, а Василіево имя.

Еще мятежники оборонялись тамъ усильно до конца лъта, хотя и терпъли недостатокъ въ събстныхъ припасахъ, въ хлебе п соли. Счастливая мысль одного воина Вантіе дала Царю способъ взять сей городъ безъ кровопролитія. Муромецъ, Сынъ Боярскій, именемъ Суминъ Кровковъ, предложилъ Василію затопить Тулу, изъясниль возможпость успъха, и ручался въ томъ жизино (15%). Приступили къ дѣлу; собрали мельниковъ; велъли ратникамъ носить землю въ мъшкахъ на берегь Упы, ниже города, и запрудили ръку деревянною плотиною: вода поднялася, вышла изъ береговъ, влилась въ острогъ, въ улицы и дворы, такъ, что осажденные вздили изъ дому въ ломъ на лодкахъ (153); только высокія мѣста остались сухи и казались грядами острововъ. Битвы, вылазки пресъклись. Ужасъ потопа и голода смирилъ мятежниковъ: они сжедневно цълыми толнами приходили въ станъ къ Царю, винились, требовали милосердія и находили его, всѣ безъ исключенія. Главные злоліви еще нісколько времени упорствовали: наконецъ и Телятевскій, Шаховскій, самъ непреклонный Болотниковъ, извъстили Василія, что готовы предать ему Тулу и Самозванца Петра, если Царскимъ словомъ удостовърены будутъ въ помилованіи, или, въ противномъ случав, умруть съ оружіемъ въ ру-

дахъ, и скорве егидать другь други отъ голода, нежели сдадутся. Уже зная, что новый Ажедимитрій педалеко. Василій об'єщаль милость, и 10 Октября Бояринъ Кольгчевъ, вступивъ въ Тулу съ воннами Московскими, взяль подабишаго изъ злолбевъ, Илейку. Болотниковъ явился, съ головы до погъ вооруженный, предъ шатрами Царскими, сошелъ съ коня, обнажилъ саблю, положиль ее себф на шею, паль пицъ и сказаль Василію: «Я исполниль объть свой: «служиль верно тому, кто называль себя Дими-«тріемъ въ Сендомирѣ: обманщикъ или Царь «истинный, не знаю; но онъ выдаль меня. Те-«перь я въ твоей власти: вотъ сабля, если хо-«чешь головы моей; когда же оставишь мив «жизнь, то умру въ твоей службъ, усердиъй-«шимъ изъ рабовъ върныхъ» (154). Опъ угадывалъ, кажется, свою долю. Миловать такихъ злодъевъ есть преступленіе; но Василій объщаль, и не хотель явно нарушить слова: Болотинкова, Шаховскаго и другихъ пачальниковъ мятежа отправили, въ следъ за скованнымъ Илейкою, въ Москву съ приставами; а Князя Телятевскаго, знатифіннаго и темъ виновивійтаго измінника, изъ уваженія къ его именитымъ родственникамъ, не лишили ни свободы, ни Болрства, къ посрамлению сего Вельможнаго достопиства и къ соблазну государственному (155): слабость безстыдная, вреднъйшая жестокости!

Но общая радость все прикрывала. Взятіс

Тулы праздновали какъ завоеваніе Казанскаго Парства или Смоленскаго Кияжества (156); и желая, чтобы сія радость была еще искренике для войска утомленнаго, Царь далъ ему отдыхъ: уволилъ Дворянъ и Автей Боярскихъ въ ихъ поместья, сведавъ, что Ажедимитрій, испуганный судьбою Лженетра, ушель назадъ къ Трубчевску (157). Вопреки опыту презирая поваго влодъя Россіи, Василій не спъшиль истребить его; послалъ только легкія дружины къ Брянску, а конницу Черемисскую и Татарскую въ Съверскую землю для грабежа и казни виновных в ел жителей (158); не хотьль ждать, чтобы сдалася Калуга, гдв еще держались клевреты Болотникова съ Атаманомъ Скотницкимъ (159): велъль осаждать ее малочисленной рати, и возвратнася въ столицу. Москва встрътила его 21 окт. какъ побъдителя (160). Онъ въбзжалъ съ необыкновенною пышностію, съ двумя тысячами нарядныхъ всадниковъ, въ богатой колесицив, на прекрасныхъ бълыхъ коняхъ; умиленно слушалъ ръчь Патріарха, видълъ знаки народнаго усердія, и казался счастливымъ! Три дни славили въ храмахъ милость Божію къ Россіи; пять лией молился Василій въ Лаврѣ Св. Сергія, и заключилъ церковное торжество дъйствіемъ государственнаго правосудія: злодья Илейку повъсили на Серпуховской дорогъ, близъ

Данилова Монастыря (161). Болотникова, Атамана Оедора Нагибу и строптивъйшихъ мятежниковъ отвезли въ Каргоноль и тайно утопили. Шаховскаго сослали въ Каменную Пустыню Кубенскаго Озера, а въроломныхъ Ифицевъ, взятыхъ въ Тулф, числомъ 52, и съ ними Медика Фидлера, въ Сибирь (162). Всъхъ другихъ плънииковъ оставили безъ наказанія и свободнымп. Калуга, Козельскъ еще противились; вся южная Россія, отъ Десны до устья Волги, за исключениемъ немногихъ городовъ. признавала Царемъ своимъ мнимаго Димитрія: сей злодви, отступивъ, ждалъ времени и новыхъ силъ, чтобы итти внередъ, - а Москва, утомленная тревогами, наслаждалась тишиною, послъ ужасной грозы и предъ ужаснъйшею! Испытавъ умъ, твердость Царя и собственное мужество, върные Россіяне думали, что главное сдълано; хотъли временнаго успокоенія и надъялись легко довершить остальное.

Такъ думалъ и самъ Василій. Бывъ дотоль въ непрестанныхъ заботахъ и въ безпокойствъ, мысливъ единственно о спасенін Царства и себя отъ гибели, онъ вспомниль наконецъ о своемъ счастін и невъвракъ стъ: жестокою Политикою лишенный удо-Васи-ліся», вольствія быть супругомъ и отцемъ въ г. 1608. лътахъ цвътущихъ, спъщилъ вкусить его ра 47. хотя въ лътахъ преклонныхъ, и женился

на Марін, дочери Боярина Киязя Петра Нвановича Буйносова - Ростовскаго (163). Върить ли сказанію одного Лътописца (164), что сей бракъ имълъ следствія бъдственвыя; что Василій, алчный къ наслаждевілмъ любви, столь долго ему неизв'єствымъ, предался нъгъ, роскоши, лъности: началъ слабъть въ государственной и въ ратной д'вятельности, среди опасностей засыпать духомъ, и своимъ небреженіемъ охладилъ ревность лучшихъ Совътниковъ Лумы, Воеводъ и вопновъ, въ Царствъ Самодержавномъ, гдв все живетъ и движется Царемъ, съ нимъ бодрствуетъ или лремлеть? Но согласно ли такое очарованіе любви съ природными свойствами человъка, который въ недосугахъ заговора и властвованія смутнаго цівлые два года забываль милую ему невъсту? И какое очарованіе могло устоять противу такихъ бъд-

По крайней мъръ до сего времени Василій бодрствоваль не только въ усиліяхъ истребить мятежниковъ, но съ удивительнымъ хладнокровіемъ, едва избавивъ отъ иихъ Москву, занимался и земскими или государственными уставами и способами зоковынароднаго образованія, какъ бы среди глубокаго мира. Въ Мартъ 1607 года, имъвъ торжественное разсужденіе съ Патріархомъ, Духовенствомъ и Синклитомъ, онъ

издаль Соборную грамоту о бъглыхъ крестьянахъ, вельлъ ихъ возвратить тамъ владъльцамъ, за коими они были записаны въ кингахъ съ 1593 года: то есть, подтвердилъ Уложение Осодора Іоанновича, но сказавъ, что ово есть дъло Годунова, неодобренное Боярами старфйшими, и произвело въ началъ много зла, неизвъстнаго въ Іоанново время, когда земледельцы могли свободно переходить изъ селенія въ селеніе (165). Далъе уставлено въ сей грамоть, что принимающій чужихъ крестьянъ долженъ платить въ казну 10 рублей пени съ человека, а господамъ ихъ три рубли за каждое лъто; что подговорщикъ, сверхъ денежной пени, наказывается кнугомъ; что мужъ бъглой дъвки или вдовы дълается рабомъ ея господина; что если господинъ ие женитъ раба до двадцати л'ятъ, а рабы не выдастъ за-мужъ до осьмнадцати, то обязанъ дать имъ волю и не имъетъ права жаловаться въ судъ на ихъ бъгство, даже и въ случат кражи или сноса: законъ благонам врениый, полезный не только для размноженія людей, но в для чистоты правственной!

уставь Тогда же Василій вельль перевести съ воннсків. Нъмецкаго и Латинскаго языка Уставъ Дилъ Ратишкъ, желая, какъ сказано въ началъ онаго, чтобы «Россіяне знали всъ «новыя хитрости вопискія, коими хвалятся «Италія, Франція, Испанія, Австрія, Голланкдія, Англія, Литва, и могли не только силъ «силою, но и смыслу смысломъ противиться съ суспахомъ, въ такое время, когда умъ чело-«въческій всего болье вперенъ въ науку пеобеходимую для благосостоянія и славы Госу-«дарствъ : въ науку побъждать враговъ и хра**сиить цізлость** земли своей» (166). Инчто не забыто въ сей любонытной книгв: даны правила для образованія и раздъленія войска, для строя, похода, становъ, обоза, движеній ивхоты и конницы, стръльбы пушечной и ружейной, осады и приступовъ, съ ясностію и точностію. Не забыты и нравственныя средства. Предъ всякою битвою надлежало Воеводь ободрять воиновъ лицемъ веселимъ (167), напоминать имъ отечество и присягу; говорить: «я буду вперс-«безчестно,» и съ симъ вручать себя Богу.

Угождая народу своею любовію къ старымъ обычаямъ Русскимъ, Василій не хотыль однакожь, въ угодность ему, гнать иноземцевъ: не оказываль къ нимъ пристрастія, коимъ упрекали Разстригу и даже Годунова, но не даваль вхъ въ обиду мятежной черни (168); выслалъ ревностныхъ тълохранителей Джедимитріевыхъ и четырехъ Медиковъ Германскихъ за тъсную связь съ Поляками, — оставивъ лучшаго изънихъ, лекаря Вазмера, при себъ (169): по старался милостію удержать всъхъ честныхъ Нъмцевъ въ Москвъ и въ Царской службъ, какъ

вонновъ, такъ и людей ученых» жиюжиний ремесленниковъ, люби гражданской обращиюніе, и зная, что они мужны для усибхонийновъ Россіи; одникъ сликомъ, живъх защиноне нивът только времени сликомъ, инвъх защинотеленъ отечества . . и въ- какой живъх защинонихъ обстоятельстважь ужаснымы в принципа

The second secon

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

The second section of the second seco

## ГЛАВА II.

Продолжение Василиева Царствования.

## Г. 1607-1609.

Бъгство Воеводъ отъ Калуги. Самозванецъ усиливается. Дъло знаменитое. Грамота Лжедимитріева. Предложеніе Шведовъ. Побъда Лисовскаго. Побъда Самозванца. Ужасъ въ Москвъ. Намъна Воеводъ. Самозванецъ въ Тушинъ. Перемиріе съ Литвою. Коварство Ляховъ. Побъда Сапъги. Марина и Мнишекъ у Самозванца. Скопинъ посланъ къ Шведамъ. Бъгство къ Самозванцу: Развратъ въ Москвъ. Знаменитая осада Лавры. Измъна городовъ. Ужасное состояніе Россіи. Тушино. Договоръ Самозванца съ Мнишкомъ. Польша объявляетъ войну Россіи. Крайность Россіи и перемъна къ лучшему.

Въ то время, когда Москва праздновала г. 1607-Василіево бракосочетаніе, война междоусобная уже спова пылала.

Калуга упорствовала въ бунтъ. Отъ пмени Царя ъздилъ къ ся жителямъ и людямъ воинскимъ прощенный измънникъ, Атаманъ Беззубцевъ (170), съ убъжденіемъ смириться. Опи сказали: «не знаемъ Царя, «кромъ Димитрія: ждемъ и скоро его уви-«димъ!» Въроятно, что явленіе втораго

Ажедимитрія было имъ уже извъстно. Василій, жалья утомлять войско трудами зимней осады, предложиль, весьма неосторожно, четыремъ тысячамъ Донскихъ мятежниковъ, которые въ битвъ подъ Москвою ему слалися (171), загладить вину свою взятіемъ Калуги: Донцы изъявила не только согласіе, но и живъйтую ревность; клялись оказать чудеса храбрости; прибыли въ Калужскій станъ къ Государевымъ Воеводамъ, и чрезъ нъсколько дней взбунтовались, такъ, что устрашенные въгство Воеводы бъжали отъ нихъ въ Москву.

други другіе ушли къ Самозванцу.

Сей наглый обманщикъ не долго былъ Само-въ бездъйствін. Дружины за дружинами усили приходили къ нему изъ Литвы, конныя и ваетен. пехотныя, съ вождями знатными: въ числ'в ихъ находились Мозырскій Хорунжій, Іоспоъ Будзило, Паны Тишкъвичи и Лисовскій, бъглецъ, за какое-то преступленіе осужденный на казнь въ своемъ отечествъ : смълостію и мужествомъ витязь, ремесломъ грабитель (172). Узнавъ, что Василій распустиль главное войско, Ажедимитрій, по сов'ту Лисовскаго, немедленно выступиль изъ Трубчевска съ семью тысячами Ляховъ, осмью тысячами Козаковъ и немалымъ числомъ Россіянъ. Воеводы Царскіе, Килзь Михайло Кашинъ и Ржевекій, укрѣпились въ Брянскъ (173): Самозванецъ осадиль его, но не могь взять, отъ храбрости защитниковъ, которые теривли голодъ, вли лошадей, и не имва воды, доставали ее своею кровію, ежелневными выдазками и битвами. Рать Ажедимитріева усилилась шайками повыхъ Донскихъ выходцевъ: они представили ему какого-то пеизвъстнаго бродягу, мицмаго Царевича Осодора, будто бы втораго сына Ирины; но Ажедимитрій не хотъль признать его племянникомъ и велвлъ умертвить. Осада даилась, и Василій усивлъ принять мары: Бояринъ Киязь Иванъ Семеновичь Куракинъ изъ столицы, а Киязь Литвиновъ изъ Мещовска шли спасти Брянскъ. Литвиновъ первый съ дружинами Московскими достигь береговъ Десны, видель сей гороль и стань Лжедимитріевъ на другой сторонъ ел, но не могъ перейти туда, ибо ръка покрывалась льдомъ: осажденные также видели его; кричали своимъ Московскимъ братьямъ: «спасите насъ! не имъемъ куска хлъба!» и съ слезами простирали къ нимъ руки (174). Сей день (15 Декабря 1607) остался памят- Авло нымъ въ нашей Исторіи: Литвиновъ ки-ингое. пулся въ ръку на копъ; за Литвиновымъ вев, восклицая: «лучше умереть, нежели «выдать своихъ: съ нами Богъ!» плыли, разгребая ледъ, подъ выстрълами непрія-

теля, изумленнаго такою смелостию; вышли на берегъ, и сразились. Кашинъ и Ржевскій сділали вылазку. Непріятель между двумя огнями не устоялъ, см вшался, отступиль. Уже побъда совершилась, когда присивлъ Куракинъ, дивиться мужеству добрыхъ Россіянъ и славить Бога Русскаго; но самъ, какъ главный Воевода, не отличился: только запасъ городъ всемъ нужнымъ для осады; укрѣпился на лѣвомъ берегу Десны, и даль время непріятелю образумиться. Ръка стала. Лжедимитрій соединилъ полки свои и напалъ на Куракина. Бились мужественно, пъсколько разъ, безъ решительного следствія, и войско Царское, оставивъ Брянскъ, заняло г. 1608. Карачевъ. Не имъя надежды взять ни того, ни другаго города, Самозванецъ двинулся впередъ, мирно вступилъ въ Орелъ, и ваписалъ оттуда следующую грамоту къ своему мнимому тестю, Воеводъ Сендограмо- мирскому: «Мы, Димитрій Іоанновичь, Бо-те Лже-мини. «жіею милостію Царь всея Россіи, Великій тріева. «Князь Московскій, Дмитровскій, Углиц-«кій, Городецкій.... и другихъ многихъ аземель и Татарскихъ Ордъ, Московскому «Царству подвластных», Государь и на-«следникъ . . . Любезному отцу нашему! «Судьбы Всевышняго непостижимы для ума «человъческаго. Все, что бываеть въ міръ, «искони предопредълено Небомъ, коего

«страшный судъ совершился и надо мною: за «гръхи ли нашихъ предковъ или за мои соб-«ственные изгнанный изъ отечества, и скитаясь «въ вемляхъ чуждыхъ, сколько терпълъ я бъд-«ствій и печали! Но Богъ же милосердый, не «помянувъ моихъ беззаконій, и спасъ меня отъ «измънниковъ, возвращаетъ мнъ Царство, ка-«раетъ нашихъ злодъевъ, преклоняетъ къ намъ «сераца людей, Россіянъ и чужеземцевъ, такъ, «что надъемся скоро освободить васъ и всъхъ «друзей нашихъ, къ неописанной радости ва-«шего сына. Богу единому слава! Да будетъ «также вамъ извъстно, что Его Величество, Ко-«роль Сигизмундъ, нашъ пріятель, и вся Рѣчь «Посполитая усердно содъйствують мнъ въ оты-«сканін насл'ядственной Державы» (175). Сія грамота, въролтно, не дошла до Мнишка, заключеннаго въ Ярославлъ, но была конечно и писана не для него, а единственно для тъхъ, которые еще могли върить обману.

Самозванецъ зимовалъ въ Орлѣ спокойно, умножая число подданныхъ обольщениемъ и силою; слѣдуя правилу Шаховскаго и Болотинкова, возмущалъ крестьянъ: объявлялъ независимость и свободу тѣмъ, коихъ господа служили Царю; жаловалъ холопей въ чины, давалъ помѣстья своимъ усерднымъ слугамъ, иноземцамъ и Русскимъ (176). Тамъ прибыли къ пему знатные Князья, Рожинскій и Адамъ Вишневецкій, съ двумя или тремя тысячами всадниковъ (177). Первый, властолюбивый, надменный

и необузданный, въ жаркой распръ собственною рукою умертвилъ Мфховецкаго, друга, наставника Лжедимитріева, и заступилъ мъсто убитаго: сдълался Гетманомъ бродиги, презпраемаго имъ и всеми умными Лихами.

Но Василій уже не могъ презирать сего злодил: еще не думая оставить юной супруги и столицы, онъ ввърваъ рать любимому своему брату, Дмитрію Шуйскому, Князьямъ Василію Голицыну, Лыкову, Волконскому, Нагому (178); велълъ присоединиться къ нимъ Куракину, конницъ Татарской и Мордовской, посланной еще изъ Тулы на Съверскую землю (179), и если не быль, то по крайней мъръ казался удостовъреннымъ, что власть законная, не взирая на смятеніе умовъ въ Россіи, одолжетъ крамолу. Въ сіе время чиновникъ Шведскій, Петрей, находясь въ Москвъ, остерегалъ Василія: доказывая, что явленіе Ажедимитріевъ есть д'вло Сигизмунда в Папы,

пред- желающихъ овладъть Россіею, предлагаль дожене ш в е- намъ, отъ имени Карла IX, союзъ и значительное вспоможение (180); но Василий также, какъ и Годуновъ (181) — сказалъ, что ему нуженъ только одинъ помощникъ, Богъ, а другихъ не надобно. Къ несчастію, онъ долженъ былъ скоро перемънить мысли.

Главный Воевода, Дмитрій Шуйскій, от-

личался единственно величавостію и спесію : не быль ни любимъ, ни уважаемъ войскомъ (182); не имълъ ни духа ратнаго, ни прозоранности въ совътахъ и въ выбор'в людей; пийлъ зависть къ достоинствамъ блестящимъ и слабость къ ласкатедямъ коварнымъ: для того, въроятно, не валаъ юнаго, счастливаго витязя, Скопина-Шуйскаго, и для того взялъ Князя Василія Голицына, знаменитаго измънами. Рать Московская остановилась въ Болховъ; не льйствовала, за тогдашними глубокими сивгами (183), до самой весны, и дала непріятелю усилиться. Шуйскій и сподвижники его, утружденные зимнимъ походомъ, съ семидесятью тысячами вонновъ (184) отдыхали; а толны Лжедимитріевы, не болсь ни морозовъ, ни сифговъ, вездф разсынались, брали города, жгли села и приближались въ Москвъ. Начальники Рязани, Князь Хованскій и Думный Дворянинъ Ляпуновъ, хотьли выгнать мятежниковъ изъ Пронска, овладъли его вившними укръпленіями и вломились въ городъ; но Ляпунова тяжело ранили: Хованскій отступилъ - и чрезъ нъсколько дней, подъ стънами Зарайска, быль на голову разбить Паномъ побъда Лисовскимъ (183), который оставиль тамъ при намятникъ своей побъды, видимый и донынь: высокій кургань, насыпанный нады могилою убитыхъ въ семъ дълв Россіянъ.

Царю надлежало защитить Москву новымъ войскомъ. Писали къ Дмитрію Шуйскому, чтобы онъ не медлиль, шель и дъйство-Aupt- валь: Шуйскій наконець выступиль, и верстахъ въ десяти отъ Болхова уже встръ-

тилъ Самозванца (186).

Первый вступиль въ дело Киязь Василій Голицынъ, и первый бъжалъ; главное войско также дрогнуло: но запасное, подъ начальствомъ Куракина, смёлымъ ударомъ остановило стремленіе непріятеля. Бились долго, и разошлись безъ побъды. Съ честію пали многіе воины, Московскіе и Нѣмецкіе, коихъ главный сановникъ, Ламсдорфъ, тайно объщаль Ажедимитрію передаться къ нему со всею дружиною, но пьяный забыль о семъ уговоръ, и не мъшаль ей отличаться мужествомъ въ битвъ. Въ сабдующій день возобновилось кровопролитіе, и Шуйскій, излишно осторожный или робкій, вельвъ преждевременно спасать тяжелыя пушки и везти назадъ къ Болхову, далъ мысль войску о худомъ конив сраженія: чемь воспользовался Лжедимитрій, извъщенный переметчикомъ (Бопрекимъ Сыномъ, Лихаревымъ), и сильнымъ нападеніемъ смяль ряды Москвипобъла тянъ; всъ бъжали, еще кромъ Нъмцевъ: Само. Капитанъ Ламсдорфъ, уже непьяный, предложиль имъ братски соединиться съ Ля-

хами; но многіе, сказавъ: «наши жены и

«дъти въ Москвъ,» ускакали въ слъдъ за Россіянами. Остались 200 человъкъ при знаменахъ съ Ламсдорфомъ, ждали чести отъ Лжедимитрія — и были изрублены Козаками: Гетманъ Рожинскій велъль умертвить ихъ какъ обманщиковъ, за кровь Ллховъ, убитыхъ ими на канунъ. Сія измъна Нъмцевъ утаилась отъ Василія: опъ наградилъ ихъ вдовъ и сиротъ, думая, что Ламсдорфъ съ добрыми сподвижниками легь за него въ жаркой съчъ (187).

Царскіе Воеводы и вонны б'яжали къ Москвъ; нъкоторые, съ Княземъ Третьякомъ Сентовымъ, засъли въ Болховъ; другіе ушли въ домы. Болховъ, гдв находилось 5000 людей ратныхъ (188), сдался Лжедимитрію: всв они присягнули ему въ върности, выступили съ нимъ къ Калугъ, но шли особенно, подъ начальствомъ Князя Сентова. Москва была въ ужасъ. Бъглецы, ужась оправдывая себя, въ разсказахъ своихъ свът. умножали силы Самозванца, число Ляховъ, Козаковъ и Россійскихъ измѣнниковъ; даже увъряли, что сей вторый Лжедимитрій есть одинъ человъкъ съ первымъ; что они узнали его въ битвъ по храбрости еще болъе, нежели по лицу. Чернь начинала уже винить Бояръ въ несчастной измѣнѣ Самозванцу ожившему, и думала, въ случаћ крайности, выдать ихъ ему головами (189); ивкоторые только страшились, чтобы онъ,

какъ волшебникъ, не увидълъ на нихъ крови истерзанныхъ ими Ляховъ или своей собственной! Но въ то же время достойные Россіяне, многіе Дворяне и Д'яти Боярскіе, оставивъ семейства, изъ ближиихъ городовъ спъшили въ столицу защитить Цара въ опасности. Явились и минмые измънники Болховскіе, Князь Третьякъ Сентовъ съ пятью тысячами воиновъ: удостовъренные, что Самозванецъ есть подлый злодъй, они ушли отъ него съ береговъ Оки въ Москву, извиняясь минутнымъ страхомъ и неволею (190). Василій составиль повое войско, и далъ начальство - къ песчастио. поздно — знаменитому Князю Скопину и доброму Боярину, Ивану Романову. Сіе войско стало на берегахъ Незнани, между Москвою и Калугою, ждало непріятеля, и готовилось къ битвъ, - но едва не было жертвою гвуснаго заговора. Главные споавижники Скопина и Ромачова, чистыхъ серацемъ предъ людьми и Богомъ, не памьна имъли ихъ души благородной: Восводы, вое. Князья Иванъ Катыревъ, Юрій Трубецкій (191), Троекуровъ, думая, что пришла гибель Шуйскихъ, какъ некогда Годуновыхъ, и что лучше ускореніемъ ся спискать милость бродяги, какъ следаль Басмановъ, нежели гибнуть вифстф съ Царемъ злосчастнымъ, начали тайно склонять Дворянъ и Дътей Боярскихъ къ измънъ. Умы-

селъ открылся: Василій приказаль ихъ схватить, везти въ Москву, пытать - в, пе сомнъпно уличенныхъ, осудилъ единственно на ссылку, изъ уваженія къ древнимъ родамъ Княжескимъ : Катырева удалили въ Сибирь, Трубецкаго въ Тотьму, Троекурова въ Нижній; но мен'ве знатпыхъ и менъе виновныхъ преступниковъ, участниковъ злодъйскаго кова, казинли: Желябовскаго п Невтева (192). Встревоженпый симъ происшествіемъ и въстію, что Самозванецъ обходитъ станъ Воеводъ Царскихъ и приближается къ Москвъ другимъ путемъ, Государь велель имъ также итти къ столицъ, для ея защиты.

1 Іюня Ажедимитрій съ своими Ляхами и Россіянами сталь въ двінадцати верстахъ оттуда, на дорогѣ Волоколамской, въ селъ Тушинъ (193), думая однимъ своимъ Саноявленіемъ взволновать Москву и свергнуть въ Ту Василія; писалъ грамоты къ ел жителямъ, и тщетно ждаль отвъта. Войско, върное Царю, заслоняло съ сей стороны городъ. Были кровопролитныя сшибки, но ничего не ръшили. Увъряютъ, что Киязь Рожинскій хотьль взять Москву немедленнымъ приступомъ, но что Лжедимитрій сказаль ему: Если разорите мою столицу, то гдъ же мить царствовать? если соэкэкете мою казну, то чъмъ же будеть мин наградить вась? «Сія жалость къ Москв'в погубила его,»

пишетъ Историкъ чужеземный (194), который доброхотствоваль злодъю болье, нежели Россін: «Самозванецъ щадилъ столицу, но не щадилъ «Государства, преданнаго имъ въ жертву Ля-«хамъ и разбойникамъ. На пенлъ Москвы скоро «явилась бы новая; она уцълъла, а вся Россія «сдълалась пепелищемъ.» Но Самозванецъ, имъв тысячь пятнадцать Ляховъ и Козаковъ, пятьдесять или шестьдесять тысячь Россійскихъ измінниковъ (195), большею частію худо вооруженныхъ, дъйствительно ли имълъ способъ взять Москву, обширную твердыню, гдв кромв жителей, находилось не менъе осьмидесяти тысячь исправныхъ воиновъ подъ защитою кръпкихъ стънъ и безчисленнаго множества пушекъ? Ажедимитрій надъялся болье на измъну, нежели на силу (196); хотъль отръзать Москву отъ городовъ съверныхъ, и перенесъ станъ въ село Тайнинское, но быль самъ отръзанъ: войско Московское заняло Калужскую дорогу, и пресъкло его сообщение съ Украйною, откуда шли къ нему новыя дружины Литовскія и везли запасы : дружины были разсвяны, запасы взяты, и Лжедимитрій стъсненъ на маломъ пространствъ. Усильнымъ боемъ очистивъ себъ путь, онъ возвратился въ Тушино (197), избралъ мъсто выгодное, между ръками Москвою и Всходнею, подав Волоколамской дороги, и сившиль тамъ укръпиться валомъ съ глубокими рвами (конхъ следы видимъ и ныне). Воеводы Царскіе, Князь Скопинъ-Шуйскій, Романовъ и другіе (198), стали

между Тушинымъ и Москвою, на Ходынкъ; за ними и самъ Государь, на Пресие или Ваганковъ, со всъмъ Дворомъ и полками отборными: выгажая изъ столицы, онъ видаль усердіе и любовь народа, слышаль его искренніе обфты върности, и требовалъ отъ него тишины, великодушнаго спокойствія. Столица д'вйствительно казалась спокойною, извиъ оберегаемая Царемъ, внутри особеннымъ засаднимъ войскомъ, коимъ предводительствовали Бояре (199), и которое, храня всв укрвиленія отъ Кремля до слободъ, въ случав нападенія могло одно спасти городъ. Воспоминали нашествіе, угрозы и гибель Болотпикова; надъялись, что будеть тоже и Самозванцу, а Царю новая слава, и ежечасно ждали битвы. Но Царь, готовый обороняться, не думаль наступать, и даль время непріятелю укръпиться въ Тушинскомъ станв: Василій занимался переговорами.

Уже и всколько м всяцевъ находились въ Москв в чиновники Сигизмундовы , Витовскій и Киязь Друцкій-Соколинскій (200), присланные Королемъ поздравить Василія съ воцареніемъ и требовать свободы всвую знатныхъ Ляховъ. Бояре предложили имъ возобновить мирный договоръ Годунова времени , нарушенный Сигизмундомъ столь безсовъстно; но чиновники Королевскіе объявили, что имъ должно видъться для того съ Литовскими Послами , заключенными въ Москв в и что безъ пихъ они не могутъ на чего сдълать. Бояре согласились (201). Живъ 18 м в-

сяцевъ въ страхв и въ скукв, тщетно хотввъ бъжать и даже силою вырваться изъ неволи (202). Олесницкій и Госфескій снова явились въ Кремлевскомъ дворців, какъ Послы, съ върющею грамотою Королевскою; говорили, спорили, расходились съ неудовольствіемъ, чтобы опять сойтися, Мы желали мира: Ляхи желали только освободить единоземцевъ своихъ изъ рукъ нашихъ. Исполняя ихъ требованіе, Парь вельлъ привезти въ Москву Воеводу Сендомирскаго, и дозволилъ ему бесъдовать съ ними тайно, наединъ, безъ сомивнія не въ миролюбивомъ къ намъ расположенін . . . . Но Самозванецъ быль уже подъ Москвою! Имъя одну цъль: отнять у него союзниковъ-Ляховъ , Василій дозволилъ Князю Рожинскому навъдываться, словесно или письменно, о здоровь в Пословъ Сигизмундовыхъ: для чего сановники Литовскіе вздили изъ Тушинскаго стана въ Москву. свободно и безопасно (203). Наконецъ, 25 Іюля, Послы заключили съ Боярами слъ-

поре- лующій договорь: «1) Въ теченіе трехъ меріось «л'єть и одиннадцати м'єсяцевъ не быть «войн'є между Россіею и Литвою. 2) Въ сіе «время условиться о в'єчномъ мир'є или «двадцатил'єтнемъ перемирія. 3) Обонмъ «Государствамъ влад'єть, ч'ємъ влад'єютъ. «4) Царю не помогать врагамъ Королев- «скимъ, Королю врагамъ Царя, ни людьми.

кии деньгами. 5) Воеводу Сендомирскаго «съ дочерью и всъхъ Ляховъ освободить и «дать имъ нужное для путешествія до гра-«ницы. 6) Князьямъ Рожинскому, Вишне-«вецкому и другимъ Ляхамъ, безъ въдома «Королевскаго вступившимъ въ службу къ аздоджю, второму Лжедимитрію (204), не-«медленно оставить его, и впредь не прииставать къ бродягамъ, которые вздумаютъ сименовать себя Царевичами Россійскими. «7) Воевод'в Сендомирскому не называть сего новаго обманщика своимъ зятемъ, и ине выдавать за него дочери. 8) Маринъ не «именоваться и не писаться Московскою «Царицею (205).» Договоръ утвердили съ объихъ сторонъ клятвою; но не Василій, а Сигизмундъ достигъ цъли. Коварство Ляховъ открылось еще во время переговоповъ.

Чиновники, посыланные отъ Киязя Ро- коваржинскаго изъ Тушина въ Москву, дъйство- Ство вали какъ лазутчики, высматривая укръиленія города и стана Ходынскаго. Царь былъ неостороженъ: Воеводы еще неостороживе. Сперва они бодрствовали неутомимо, днемъ и ночью, въ доспъхахъ и на коняхъ; вдали легкіе отряды, вокругъ неусышная стража. Но тишина, бездъйствіе и слухъ о миръ съ Ляхами уменьшили опасеніе: Россіяне уже не береглися; а Гетманъ Лжедимитрієвъ, ночью, съ Ляхами и Козаками незапно ударилъ на станъ Ходынскій: захватилъ обозъ и пушки, рѣзалъ сонныхъ или безоружныхъ, и гналъ изумленныхъ ужасомъ бѣглецовъ ночти до самой Прѣсни, гдѣ ихъ встрѣтило войско, высланное Царемъ съ Людьми Ближними, Стольниками, Стряпчими и Жильцами. Тутъ началася кровопролитная битва, и непріятель долженъ былъ отступить; его тѣснили и гнали до Ходынки (206).

Василій могь справедливо жаловаться, что Ляхи, заключая миръ, воюють и нападають въ расплохъ: онъ скоро увидълъ ихъ совершенное въроломство. Исполняя договоръ, Василій вмъств съ Послами немедленно отпустилъ въ Литву Воеводу Сендомирскаго, Марину и всъхъ ихъ знатныхъ единоземцевъ изъ Москвы и другихъ мъстъ, гдъ они содержались; далъ имъ для храненія воинскую дружину подъ начальствомъ Князя Владиміра Долгорукаго, и надвился, что Рожинскій, Вишневецкій и другіе Паны, пав'ьщенные объ условіяхъ мира, оставять Лжедимитрія: но никто изъ нихъ не думалъ оставить его! Они дали время Посламъ и Мнишку удалиться, и снова начали воевать, не внимая убъжденіямъ нашихъ Бояръ, которые писали къ нимъ, что обманъ столь гнусный достоинъ не витязей Державы Христіанской, а подлыхъ слугъ злодва подлаго; что если Рожинскій имъетъ хотя искру чести въ душъ, то обязанъ выдать Самозванца для казни, и немедленно выйти изъ Россіи (207). Число Ляховъ грабителей

еще умножилось семью тысячами всадниковъ, приведенныхъ въ Тушино Усвятскимъ Старостою, Яномъ Петромъ Сап'вгою (208). Сей Рыцарь знатный, воинскими способностями превосходя всехъ иныхъ сподвижниковъ бродяги, превосходиль ихъ и въ безстыдствъ: зналъ, кто онъ; смъялся надъ нимъ и надъ Россіянами; говориль: «мы жалуемъ въ Цари Московскіе, «кого хотимъ» (209); жегь, грабиль и хвалился Римскиму геройствомъ! Санъга хотълъ битвою рашить судьбу Москвы, и тревожилъ нападепіями станъ Ходынскій (210): Рожинскій, управлля Самозванцемъ, медлилъ, ожидая скорой измъны въ столиць: ибо тамъ уже дъйствовали злодъи, ненавистники Василіевы; сносились еще съ Послами Литовскими (211), сносились и съ Гетманомъ Лжедимитріевымъ, давали имъ совъты, готовили предательство. Нетерпъливый и гордый Сапъга отдълился отъ Гетмана; желалъ начальствовать независимо, завоевать внутреннія области Россіи, и съ пятнадцатью тысячами двинулся къ Лавръ Сергіевой, чтобы разграбить ел богатство. Съ другой стороны Панъ Лисовскій, именемъ Димитрія присоединивъ къ своимъ шайкамъ 30,000 измънниковъ Тульскихъ и Рязанскихъ (212), взялъ Коломну, плиниль тамошняго Воеводу Долгорукаго, Епископа Іосифа, Дътей Боярскихъ и шелъ къ Москвъ. Царь выслалъ противъ него Князей Куракина и Лыкова, которые на берегахъ Москвы рвки, на Медвъжьемъ Броду, сражались цълый день, разбили непріятеля, освободили Коломенскихъ плънниковъ (213) — и Лисовскій, хотъвъ явиться въ Тушинъ побълителемъ, явился тамъ бъглецомъ съ немногами всадниками. Царскіе Воеводы, Иванъ Бутурлинъ и Глъбовъ, снова заняли Коломну.

Сей успъхъ былъ предтечею бъдствія.

Киязья Иванъ Шуйскій и Григорій Ромодановскій, посланные съ войскомъ въ сабдъ за Сапъгою, настигли его между селомъ Здвиженскимъ и Рахманцовымъ: отразили два нападенія и взяли пушки. Казалось, что они побъдили; но Сапъга, раненный пулею въ лице, не выпускалъ меча изъ рукъ, и сказавъ своимъ (214): «отече-«ство далеко; спасеніе и честь впереди, а побъда «за спиною стыдъ и гибель,» третьимъ Сапътв. тянъ. Винили Воеводу Оедора Головина, который первый дрогнуль и бъжаль; хвалили Ромодановскаго, который не думалъ о сынв, подлв него убитомъ, и сражался мужественно: другіе следовали примеру Головина, а не Ромодановскаго, и, бывъ числомъ вдвое сильнее непріятеля, разсыпались, какъ стадо овецъ. Сапъга гналъ ихъ 15 верстъ, взялъ 20 знаменъ и множество пабиниковъ. Воеводы съ главными чиновниками бъжали по крайней мъръ къ Парю, но воины въ домы свои, крича:

«идемъ защитить нашихъ женъ и дѣтей отъ «непріятеля  $(^{215})!$ »

Аругое важное происшествіе им'вло для Москвы и Россіи еще вреднъйшее слъдствіе. Послы Литовскіе и Мнишекъ, выбажая изъ столицы, уже знали, чему надлежало случиться, бывъ въ тайномъ сношении съ Лжедимитріевыми совътниками, какъ мы сказали (216). Василій далъ на себя оружіе злодъямъ, давъ свободу Маринъ. Онъ върилъ договору и клятвъ; но могъ ли благоразумно върить имъ въ такихъ обстоятельствахъ, въ такомъ общемъ забвеніи всёхъ уставовъ чести и справедливости? Князь Долгорукій вхаль съ Послами и съ Воеводою Сендомирскимъ черезъ Угличь, Тверь, Бълую, къ Смоленской границъ, и былъ встръченъ сильнымъ отрядомъ конницы, высланной изъ Тушинскаго стана съ двуми чиновными Ляхами, Зборовскимъ и Стадницкимъ (217), чтобы освободить Марину. Долгорукій не могъ или не хотвлъ противиться; воины его разовжались: онъ самъ ускакалъ назадъ въ Москву; а чиновники Лжелимитріевы, объявивъ Маринв, что супругъ ждеть ее съ нетеривніемъ, вручили грамоту отцу ея. «Мы сердечно обрадовались» — писалъ къ нему Самозванецъ — «услышавъ о вашемъ «отътзять изъ Москвы: ибо лучше знать, что явы далье, но свободны, нежели думать, что вы «близко, но въ плену. Спешите къ нежному «сыну. Не въ уничижении, какъ теперь, а въ че-«сти и въ славъ, какъ будетъ скоро, должна ви-

«дъть васъ Польша. Мать моя, ваша су-«пруга, здорова и благополучна въ Сендо-«миръ : ей все извъстно.» Мнишекъ и Ма-- рина не колебались. Отечество, безопасрина ность, вельможество и богатство, еще доу Самодля нихъ прелести трона и мщенія; ни опасности, ни стыдъ не могли удержать ихъ отъ новаго, въроломнаго и еще гнуснъйшаго союза съ злодъйствомъ. Лжедимитрій зваль къ себф и Пословъ Сигизмундовыхъ: одинъ Николай Олесницкій возвратился; другіе спѣшили въ Литву (218), не хотъвъ быть свидътелями срамнаго торжества Марины, которая вхала къ мнимому Царю своему пышно и безопасно, мъстами уже ему подвластными. Узнавъ, что она приближается, Самозванецъ вельль палить изъ всьхъ пушекъ (219); но Марина остановилась въ шатрахъ за версту отъ Тушина: тамъ было первое свиданіе, и не радостное, какъ пишутъ. Марина знала истину; знала върно, что убитый мужъ ея не воскресъ изъ мертвыхъ, и заблаговременно приготовилась къ обману: съ печалію однакожь увидела сего втораго Самозванца, гадкаго наружностію, грубаго, низкаго душею - и, еще не мертвая для чувствъ женскаго сердца, содрогнулась отъ мысли разделять ложе съ такимъ человекомъ. Но поздно! Мнишекъ и честолюбіе

убъдили Марину преодолъть слабость. Условились, чтобы Духовникъ Воеводы Сендомирскаго, Ісзунть, тайно обвънчаль ее съ Лжедимитріемъ, который далъ слово жить съ нею какъ братъ съ сестрою, до завоеванія Москвы (220). Наконецъ, 1 Сентября, Марина торжественно въбхала въ Тушинскій станъ, и лицедъйствовала столь искусно, что зрители умилялись ся ивжностію къ супругу: радостныя слезы, объятія, слова внушенныя, казалось, истиннымъ чувствомъ - все было употреблено для обмана, и не безполезно: многіе върили ему, или по крайней мъръ говорили, что върять, и Россійскіе пэмънники писали къ своимъ друзьямъ : «Димитрій есть безъ «сомнънія истинный, когда Марина признала въ «немъ мужа» (221). Сін письма имѣли дъйствіе : наъ разныхъ городовъ, изъ самаго войска Царскаго прівхали къ злодвю Дворяне, люди чиновные, Стольники: Князья Дмитрій Трубецкій, Черкасскій, Алексвії Сицкій, Засвкины, Михайло Бутурлинъ, Дьякъ Грамотинъ, Третьяковъ и другіе, которые знали перваго Лжедимитрія, и сл'вдственно знали обманъ втораго (222). Въ числъ сихъ немаловажныхъ измънниковъ находился и знативишій, Вельможа, Дворецкій Отрепьева, Князь Василій Рубецъ-Мосальскій: сосланный воеводствовать въ Кексгольмъ, опъ былъ вызванъ или привезенъ въ Москву какъ человъкъ подозрительный, видълъ себя въ опал'в и съ дерзостію явился на новомъ беатр'в злодъйства (223). Другіе, менъе безсовъстные, но

малодушные, не ожидая инчего, кром'в бъдствій для Царя, разъ'вхались отъ него по домамъ (224); не тронулись, и были ему до конца върны, один Украпискіе Дворяне и Дъти Боярскіе, вопреки бунтамъ ихъ отчизны клятой (225). Видя стращное начало изм'ънъ и еже-

лиевное уменьшение войска, Василій ръшился устранить гордость народную: дос в п. сел'я не хот'явъ слышать о всиоможенія полно иноземномъ, велелъ своему знаменитому въщее племяннику, Князю Михаилу Скоппну-Шуйскому, фхать къ непріятелю Сигизмундову, Карлу IX, заключить съ нимъ союзъ и привести Шведовъ для спасенія Россіи! Уже Царь могъ безъ вины не върить отечеству, зараженному духомъ предательства — и лучшій изъ Воеводъ, хотя и юнвитій, въ годину величайшей опасности съ печалію удалился отъ рати, думая, что онъ возвратится, можетъ быть, уже поздно, не спасти Царя, а только умереть последнимъ изъ достойныхъ Россіянъ!... Тогда же Царь писаль къ Государямъ западной Европы, къ Королю Датскому, Англійскому и къ Императору (226), о въроломствъ Сигизмундовомъ, требуя ихъ вспоможенія или, по крайней м'ьрь, суда безпристрастваго. Но не въ такихъ обстоятельствахъ Державы находятъ союзниковъ ревностныхъ: касаясь гибели, Россія могла

быть только предметомъ любопытства или безплодной жалости для отдаленной Европы!

Еще оказывая благородную неустрашимость, Васвлій искаль если не геройства, то стыда въ Россіянахъ; собралъ вонновъ и спрашиваль, кто хочеть стоять съ нимъ за Москву и за Царство? говорилъ: «Для «чего срамить себя бъгствомъ? Даю вамъ «волю: идите, куда хотите! Пусть только «върные останутся со мною!» Казалось, что воины ждали сего великодушнаго слова: требовали Евангелія и креста; наперерывъ цъловали его и клядися умереть за Цара.... а на другой и въ следующие выготно дни толнами бъжали въ Тушино . . . тъ, выявиу. которые еще недавно служили върцо Іоанну ужасному, изм'вняли Царю снисходительному, передавались къ бродягь и Ляхамъ, древнимъ непріятелямъ Россіи, исполненнымъ злобной мести и справедливаго къ нимъ презрънія! Чудесное изступленіе страстей, изъясняемое единственно гнъвомъ Божінмъ! Сей народъ, безмолвный въ грозахъ Самодержавія наслідственнаго, уже игралъ Царями, узнавъ, что они могутъ быть избираемы и низвергаемы его властію или дерзкимъ своевольствомъ (<sup>227</sup>)!

Съ такимъ ли войскомъ могъ Василій отважиться на решительную битву въ по-

ль? Бывъ дотоль защитникомъ Москвы, онъ уже искалъ въ ней защиты для себя: вступилъ со всъми полками въ столицу (228), орошенную кровію Самозванца и Ляховъ, туда, где страхъ лютой мести долженъ былъ воспламенить и малодушных в для отчаяннаго сопротивленія. Всф улицы, стъны, башни, земляныя укрфиленія наполнились воинами, подъ начальствомъ мужей Думныхъ (229), которые еще съ видомъ усердія ободряли ихъ и народъ. Но не было уже ии взаимной довъренности между государственною властію и подданными, ни ревности въ душахъ, какъ бы утомленныхъ напряжениемъ силъ въ непрестанномъ бореніи съ опасностями грозными. Все ослабъло: благоговъніе къ сану Царскому, уважение къ Синклиту и Духовенству. Блескъ Василіевой великодушной твердости затмівался въ глазахъ страждущей Россіи его несчастіемъ, которое ставили сму въ вину и въ обманъ: пбо сей Властолюбецъ, принимая скипетръ, объщалъ благоденствіе Государству. Впдъли ревностную мольбу Василіеву въ храмахъ; но Богъ не внималъ ей — и Царь злосчастный казался народу Царемъ неблагословеннымъ, отверженнымъ. Духовенство славило высокую добродътель Вънценосца (230), и Бояре еще изъявляли къ нему усердіе; но Москвитяне помнили, что Духовенство славило и кляло Годунова, славило и кляло Отрепьева; что Бояре изъявляли усердіе и къ Разстригь наканунь его убіснія. Въ смятенін мыслей и чувствъ, добрые скорбъли,

слабые недоумъвали, элые дъйствовали.... и гвусныя измъны продолжались.

Столица уже не имъла войска въ полъ: копныя дружины непріятельскія, разъвзжал въ виду ствиъ ел, прикрывали бътство Московскихъ измънниковъ, вонновъ и чиновниковъ, къ Самозванду; многіе изъ нихъ возвращались съ увъреніемъ, что онъ не Димитрій (231), и снова уходили къ нему. Злодъйство уже казалось только легкомысліемъ; уже не мерзили сими обыкновенными бъглецами, а шутили надъ ними, называя ихъ перелетами (232). Развратъ Р быль столь ужасень, что родственники и вы ближніе уговаривались между собою, кому сков. оставаться въ Москвв, кому вхать въ Тушино, чтобы пользоваться выгодами той и другой стороны, а въ случав несчастія, завсь или тамъ, имъть заступниковъ. Вмъств объдавъ и пировавъ (тогда еще пировали въ Москвъ!) одни спъшили къ Царю въ Кремлевскій палаты, другіе къ Царику: такъ именовали втораго Лжедимитрія. Взявъ жалованье изъ казны Московской, требовали инаго изъ Тушинской - и полунали! Купцы и Дворяне за деньги снабдъвали станъ непріятельскій яствами, солью, платьемъ, оружіемъ, и не тайно: знали, видели и молчали; а кто доносиль Царю, нменовался наушникомъ (233). Василій колебался: то не смыть въ крайности быть

жестокимъ, подобно Годунову (234), и спускаль преступникамъ; то хотвлъ строгостію унять ихъ, и в'єря иногда клеветникамъ, наказывалъ невинныхъ, къ умноженію зда, «Вельможи его» — говорить Автописецъ — «были въ смущении и въ двое-«мысліи: служили ему якыкомъ, а не ду-«шею и тъломъ; нъкоторые дерзали и сло-«вами извить Царя заочно, вопреки при-«сягъ и совъсти.» Не взирая на то, Москва, наученная примъромъ Отрепьева (235), еще не думала предать Царя; еще върность, хотя и сомнительная, одолъвала измъну въ войскъ и въ народъ: все колебалось, но еще не падало къ ногамъ Самозванца. Окруженная твердынями, наполненная воинами, столица могла не страшиться приступа, когда гордый Сапъга, въ сіе время, тщетно силился взять и монастырскую ограду, гдв горсть защитниковъ среди ужасовъ беззаконія и стыда еще помнила Бога и честь Русскаго имени.

знаме- Троицкая Лавра Св. Сергія (въ шестиосада десяти четырехъ верстахъ отъ столицы). лечь прельщая Ляховъ своимъ богатствомъ, множествомъ золотыхъ и серебряныхъ сосудовъ, драгоцънныхъ каменьевъ, образовъ, крестовъ, была важна и въ воинскомъ смысав, способствуя удобному сообщению Москвы съ Съверомъ и Востокомъ Россіи: съ Новымгородомъ, Вологдою,

Пермію, Сибирскою землею, съ областію Владимірскою, Нижегородскою и Казанскою, откуда шли на помощь къ Царю дружины ратныя, везли казну и запасы. Основанная въ лесной пустыне, среди овраговъ и горъ, Лавра еще въ царствованіе Іоанна IV была ограждена (на пространств'в шести сотъ сорока двухъ саженей) каменными ствиами (вышиною въ четыре, толщиною иъ три сажени) съ башнями, острогомъ и глубокимъ рвомъ (236): предусмотрительный Василій усивлъ занять ее дружинами Дътей Болрскихъ, Козаковъ върныхъ, Стръльцевъ, и съ помощію усердныхъ Иноковъ снабдить всемъ нужнымъ для сопротивленія долговременнаго. Сіп Иноки - изъ копхъ многіе, бывъ мірянами, служили Царямъ въ чинахъ воинскихъ и Думныхъ изяли на себя не только значительныя издержки и молитву, но и труды кровавые въ бъдствіяхъ отечества; не только, сверхъ рясъ надъвъ досивхи, ждали непріятеля подъ своими ствнами, но и выходили вивств съ вопнами на дороги, чтобы истреблять его разъезды, ловить вестинковъ и лазутчиковъ, прикрывать обозы Царскіе (237); дъйствовали и невидимо въ станахъ вражескихъ, писменными увъщаніями отнимая клевретовъ у Самозванца, трогая совъсть легкомысленныхъ, еще незакосивлыхъ измънниковъ, и представляя имъ въ спасительное убъжище Лавру, гдв число добрыхъ подвижниковъ, одушевленныхъ чистою ревностію или раскаяніемъ. умножалось. «Доколь» — говорили Лжедимитрію

Аяхи — «доколь свирьиствовать противь насъ «симъ кровожаднымъ вранамъ, гивъдлицимся въ «ихъ каменномъ гроби (238)? Города многолюдные «и цълыя области уже твои; Шуйскій бъжалъ «отъ тебя съ войскомъ, а Червцы ведутъ дерз-«кую войну съ тобою! Разсыплемъ ихъ прахъ и «жилище!» Еще Лисовскій, злодъйствуя въ Переславской и Владимірской области, мыслилъ взять Лавру; увилъвъ трудность, прошелъ мимо, и сжегъ только посадъ Клементьевскій (239): но Сапъга, разбивъ Князей Ивана Шуйскаго и Ромодановскаго (210), хотълъ, чего бы то ни стоило, овладъть ею.

Сія осада знаменита въ нашихъ лѣтописяхъ не менѣе Псковской, и еще удивительнѣе: первая утѣшила народъ во время его страданія отъ жестокости Іоанновой; другая утѣшаетъ потомство въ страданіи за предковъ, униженныхъ развратомъ. Въ общемъ паденіи духа увидимъ доблесть вѣкоторыхъ, и въ ней причину государственнаго спасенія: казия Россію, Всевышній не хотѣлъ ея гибели, и для того еще оставилъ ей такихъ гражданъ. Не устранимъ подробностей въ описаніи дѣлъ славныхъ, совершенныхъ хотя и въ предѣлахъ смиренной Обители Монашеской, людьми простыми, низкими званіемъ, высокими единственно душею!

23 Сентября Сапъга, а съ нимъ и Лисовскій; Князь Константинъ Вишневецкій, Тишкъвичи и многіе другіе знатные Паны, предводительствуя тридцатью тысячами Ляховъ, Козаковъ и Россійскихъ нэм'виниковъ, стали въ виду монастыря на Клементьевскомъ пол'в (241). Осадные Воеводы Лавры, Князь Григорій Долгорукій и Алексви Голохвастовъ, желая узнать непріятеля и показать ему свое мужество, сделали вылазку, и возвратились съ малымъ урономъ, давъ время жителямъ монастырскихъ слободъ обратить ихъ въ пепелъ: каждый зажегъ домъ свой, спасая только семейство, и спъщилъ въ Лавру. Непріятель, въ следующій день, осмотревь места, заняль вев высоты и вев пути, расположился стапомъ и началъ укрѣпляться (242). Между тъмъ Лавра наполнилась множествомъ людей, которые искали въ ней убъжища, не могли вмѣститься въ келліяхъ и не имъли крова: больные, дъти, родильницы лежали на дождъ въ холодимо осень (243). Легко было предвидъть дальнъйтія, гибельныя слъдствія тъсноты; но добрые Иноки говорили: «Св. Сергій не отвергаеть «злосчастныхъ» — и всъхъ принимали. Воеводы, Архимандритъ Іоасафъ и Соборные Старцы урядили защиту: везд'в разставили пушки; назначили, кому биться на ствнахъ, или въ вылазкахъ, и Князь Долгорукій съ Голохвастовымъ первые, надъ гробомъ Св. Сергія, поцъловали кресть въ томъ, чтобы сидъть ег осадъ безг измены (244). Всѣ люди ратные и монастырскіе следовали ихъ примеру въ духе любви и братства, ободряли другъ друга и съ ревностію готовились ко трапезь кровопролитной, пить чашу смертную за отечество (248). Съ сего времени

пъніе не умолкало въ церквахъ Лавры, ни днемъ, ни ночью.

29 Сентября Сапъта и Лисовскій писали къ Воеводамъ: «Покоритесь Димитрію, истинному «Царю вашему и нашему, который не только «сильнъе, но и милостивъе Лжецаря Шуйскаго, «имъя, чъмъ жаловать върныхъ, ибо владъетъ «уже едва не всъмъ Государствомъ, ственивъ «своего злодъя въ Москвъ осажденной. Если «мирно сдадитесь, то будете Нам ветниками Троицчкаго града и владътелями многихъ селъ бога-«тыхъ; въ случав безполезнаго упорства, па-«дутъ ваши головы.» Они писали и къ Архи-«мандриту и къ Инокамъ, напоминая имъ милость Іоанна къ Лаврѣ, и требуя благодарности, ожидаемой отъ нихъ его сыномъ и невъсткою. Архимандритъ и Воеводы читали сін грамоты всенародно; а Монахи и воины сказали: «упо-«ваніе паше есть Святая Тропца, стіна п щить «Богоматерь, Святые Сергій и Никонъ сподвиж-«ники: не страшимся!» Въ бранномъ отвътъ Лихамъ не оставили слова на миръ; но не тронули измѣнника, Сына Боярскаго, Безсона Руготина, который привозиль къ нимъ Сапъгины грамоты (216).

30 Сентября непріятель утвердиль туры на горѣ Волкушѣ, Терентьевской, Круглой и Красной (<sup>247</sup>); выкональ ровъ отъ Келарева пруда до Глинянаго врага, насыпаль широкій валь, и съ 3 Октября, въ теченіе шести недѣль, налиль изъ шестидесяти трехъ пушекъ (<sup>248</sup>), стараясь разру-

пить каменную ограду; стёны, башни тряслися, по пе падали, отъ худаго ли искусства пушкарей, или отъ малости ихъ орудій: сыпались киринчи, дёлались отверстія и немедленно задёлывались; ядра каленыя летёли мимо зданій монастырекихъ въ пруды, или гасли на пустыряхъ и въ ямахъ, къ удивленію осажденныхъ, которые, видя въ томъ чудесную къ нимъ милость Божію, укрёплялись духомъ, и въ ожиданіи приступа всё исповёдались, чтобы съ чистою совёстію пе робёть смерти; многіе постриглись, желан умереть въ санё Монашескомъ. Иноки, дёля съ вопнами опасности и труды, ежелневно обходили стёны съ святыми иконами.

Сапъга готовился къ первому ръшительному дълу не молитвою, не покаяніемъ, а пиромъ для всего войска. 12 Октября съ утра до вечера Ляхи и Россійскіе изм'вники шум'вли въ стан'в, пили, стръляли, скакали на лошадихъ съ знаменами вокругъ Лавры, въ сумерки вышли полками къ турамъ, заняли дорогу Углицкую, Переславскую, и ночью устремились къ монастырю съ лъстинцами, щитами и тарасами, съ крикомъ и музыкою. Ихъ встретили залиомъ изъ нушекъ и пищалей; не допустили до ствиъ; многихъ убили, ранили: всв другіе бъжали, кинувъ лъстницы, щиты и тарасы (219). Въ следующее угро осажденные взяли сін трофен и предали огию, славя Бога. — Не одолжиъ силою, Сапъта еще думаль взять Лавру угрозами и лестію: Ляхи мирно подъезжали къ стенамъ, указывали на

свое многочисленное войско, предлагали выгодныя условія; по чёмъ боле требовали сдачи, тёмъ мене казались страшными для осажденныхъ, которые уже действовали и наступательно.

19 Октября, видя малое число непріятелей въогородахъ монастырскихъ, Стръльцы и Козаки безъ повельнія Восводъ спустились на веревкахъ съ стъны, напали и переръзали тамъ всъхъ Ляховъ. Пользуясь сею ревностію, Князь Долгорукій и Голохвастовъ тогда же сдівлали смівлую вылазку съ кончыми и пъхотными дружинами, къ турамъ Красной горы, чтобы разрушить непріятельскія бойницы; по въ жестокой свяв лишились многихъ добрыхъ воиновъ (250). Накто не отдался въ пленъ; раненыхъ и мертвыхъ принесли въ Лавру, всего болъе жалъя о храбромъ чиновникъ Бреховъ: онъ еще дышалъ, и былъ вмъстъ съ другими умирающими постриженъ въ Монахи.... Въ возмездіе за върную службу Царю земному, отечество передавало ихъ въ Образъ Ангельскомъ Царю Небесному.

Гордясь симъ дѣломъ какъ побѣдою, непріятель хотѣлъ довершить ее: въ темную осеннюю ночь (25 Октября), когда огни едва свѣтились и все затихло въ Лаврѣ, дремлющіе воины встрепенулись отъ незапнаго шума: Ляхи и Россійскіе измѣнники, подъ громомъ всѣхъ своихъ бойницъ, съ крикомъ и воплемъ, стремились къ монастырю, достигли рва, и соломою съ берестомъ зажгли острогъ: яркое пламя озарило ихъ

толны какъ бы днемъ, въ цёль пушкамъ и пищалямъ. Сильною стрёльбою и гранатами осажденные побили множество смёльйшихъ Ляховъ и не дали имъ сжечь острога; непріятель ушелъ въ свои законы, но и въ нихъ не остался: при спѣтѣ восходящаго солнца видя на стѣнахъ церковныя хоругви, вопновъ, Священниковъ, которые пѣли тамъ благодарственный молебенъ за побъду, опъ устращился нападенія и бѣжалъ въ станъ укрѣпленный. Иъсколько дней минуло въ бездѣйствіи (251).

Но Сапъта и Лисовскій въ тишинъ готовнан гибель Лавръ: вели подкопы къ стънамъ ел (282). Угадывая сіе тайное д'вло, Князь Долгорукій п Голохвастовъ хотъли добыть языковъ : сдълали вылазку на Княжеское поле, къ Мишутинскому врагу, гдв, разбивъ непріятельскую стражу, захватили Литовскаго Ротмистра, Брушевскаго, и безъ урона возвратились, не давъ Сапъть преградить имъ пути. Разспрашивали чиновнаго пафиника и пытали: онъ сказалъ, что Ляхи дъйствительно ведутъ подкопъ, но не зналъ мъста (253). Воеводы избрали человъка искуснаго въ ремеслъ горномъ, монастырскаго слугу, Корсакова, и велъли ему дълать подъ башиями такъ называемые служи, или ямы въ глубину земли, чтобы слушать тамъ голоса или стука людей конающихъ въ ен ибдрахъ; вельли еще углубить ровъ вив Лавры, отъ Востока къ Съверу (254). Сія работа произвела дв'в битвы кро-

вопролитныя: непріятель напаль на копателей, но быль отражень действіемь монастырскихъ пушекъ. Въ другой съчъ за рвомъ, Ноября 1, Ляхи убили 190 человъкъ и взяли и всколько пленниковъ (255); стесцили осажденныхъ, не пускали вхъ черпать воды въ прудахъ вив крвпости (256), и приблизили свои окопы къ стънамъ. Сердца уныли и въ великодушныхъ: видвли уменшение силь ратныхъ; опасались болъзней отъ тъсноты и недостатка въ хорошей водъ; знали върно, что есть подкопъ, но не знали, гдв, и могли ежечасно взлетъть на воздухъ (257). Тогда же нъсколько ядеръ упало въ Лавру: одно ударило въ большой колоколъ, въ церковь, и, къ общему ужасу, раздробило святыл иконы, предъ коими народъ молился съ усердіемъ; другимъ убило Иновиню; третьимъ, въ день Архангела Михапла, оторвало ногу у Старца Корнилія: сей Инокъ благочестивый, исходя кровію, сказаль : «Богъ Архистратигомъ «своимъ Миханломъ отметитъ кровь Христіан-«скую» — и тихо скончался. Тогда же между върными Россіянами нашлися и невърные: слуга монастырскій, Селевинъ, бъжаль къ Ляхамъ. Боялись его извътовъ, козней и тайныхъ единомышленниковъ : одинъ примъръ измъны былъ уже опасенъ (258). — Въ сихъ обстоятельствахъ не измънилась ревность добрыхъ Старцевъ: первые на молитвъ, на стражъ и въ битвахъ, они словомъ и дъломъ воспламеняли защитниковъ, представляя имъ малодушіе грѣхомъ, неробкую смерть долгомъ Христіанскимъ и гибель временную въчнымъ спасеніемъ (239).

Битвы продолжались. Осажденные сделали въ земя ходъ, изъ-подъ ствны въ ровъ, съ тремя желізными воротами для скорійшихъ выдазокъ (260); въ темныя ночи нападали на окопы непріятельскіе, хватали языковъ, допрашивали и свъдали наконецъ важную тайну: тяжело раненный пленникъ, Козакъ Дедиловскій, умирал Христіаниномъ, указалъ Воеводамъ мѣсто подкопа: Ляхи вели его отъ мельницы къ круглой угольной башив нижняго монастыря (261). Укръпивъ сіе мъсто частоколомъ и турами, Воеводы р'вшились уничтожить опасный замыселъ Санъги. Два случая ободрили ихъ: мъткою стръльбою имъ удалось разбить главную Литовскую пушку, которая называлась Трещерою, и болве иныхъ вредила монастырю. Другое счастливое происшествіе уменшало силу непріятеля: 500 Козаковъ Донскихъ, съ Атаманомъ Епифанцемъ, устыдились воевать святую Обитель и бъжали отъ Санвги въ свою отчизну (262). 9 Ноября, за три часа до свъта, взявъ благословение Архимандрита надъ гробомъ Св. Сергія, Воеводы тихо вышли изъ крѣпости съ людьми ратными и Монахами. Глубокая тьма скрывала ихъ отъ непріятеля; но какъ скоро они стали въ ряды, сильный порывъ вътра разсвяль облака: мгла исчезла; ударили въ осадный колоколь, и всв кинулись впередъ, восклицая имя Св. Сергія (203). Нападеніе было

съ трехъ сторонъ, но стремились къ одной цъли: выгнали Козаковъ и Ляховъ изъ ближайшихъ укръпленій, овладъли мельницею, нашли и взорвали подкопъ, къ сожалению, съ двумя смъльчаками (Шиловымъ и Слотомъ, Клементьевскими землед'вльцами), которые наполнили его веществомъ горючимъ, зажгли и не усивли спастися. Побъдители были еще не довольны: ръзались съ непріятелемъ между его бойницами, падали отъ ядеръ и меча. Не слушаясь начальниковъ, всв остальные Иноки и воины, толиа за толною, прибъжали изъ монастыря въ пылъ свчи, долго упорной. Нъсколько разъ Ляхи сбивали ихъ съ высотъ въ лощины, гиали и трубили побъду; но Россіяне снова выходили изъ овраговъ, лъзли на горы, и наконецъ взяли Красную со всеми ся турами, не мало пленниковъ, знамена, 8 пушекъ, множество самопаловъ, ручницъ, копій, палашей. воинскихъ снарядовъ, трубъ и литавръ; сожгли. чего не могли взять, и въ торжествъ, облитые кровію, возвратились при колокольномъ звонъ всъхъ церквей монастырскихъ, неся своихъ мертвыхъ, 174 человъка, и 66 тяжело раненныхъ, а непріятельскія укрѣпленія оставивъ въ иламени. Битва не пресъкалась съ ранняго утра до темнаго вечера. 1500 Россійскихъ изм'виниковъ и Ляховъ, съ Панами Угорскимъ и Мазовецкимъ, легли около мельницы, прудовъ Клементьевскаго, Келарева, Конюшеннаго и Кругдаго, церквей нижняго монастыря и противъ

Красныхъ воротъ (ибо Ляхи, въ срединъ дъла имъвъ выгоду, гнали нашихъ до самой ограды) (264). Иноки и воины хоронили тъла съ умиленіемъ и благодарностію; раненныхъ покоили съ любовію въ дучшихъ келліяхъ, на иждивенін Ланры. Славили мужество Дворянъ, Внукова п Есипова убитыхъ, Ходырева и Зубова живыхъ (208). Братъ измънника и переметчика (266), Сотникъ Данило Селевинъ, сказалъ: «хочу смер-«тію загладить безчестіе нашего рода,» и сдержалъ слово: пъшій напаль на дружину Атамана Чики, саблею изрубилъ трехъ всадниковъ, и смертельно раненный въ грудь четвертымъ, еще имълъ силу убить его на мъстъ. Другой воинъ Селевинъ также удивилъ храбростію и самыхъ храбрыхъ (267). Слуга монастырскій, Меркурій Айгустовъ, первый достигь непріятельскихъ бойницъ, и былъ застреленъ изъ ружья Литовскимъ пушкаремъ, коему сподвижники Меркуріевы въ тоже мгновеніе отсъкли голову (268). Иноки сражались вездъ впереди. - О семъ счастливомъ дълъ Архимандритъ и Воеводы извъстили Москву, которая праздновала оное вмъстъ съ Лаврою (<sup>269</sup>).

Стыдясь своихъ неудачь, Сапъга и Лисовскій хотьли испытать хитрость: ночью скрыли конницу въ оврагахъ, и послали нъсколько дружинъ къ стънамъ, чтобы выманить осажденныхъ, которые дъйствительно устремились на пихъ и гнали бъгущихъ къ засадъ; но стражи, увидъвъ ее съ высокой башни, звукомъ осад-

наго колокола изв'встили своихъ о хитрости непріятельской: они возвратились безвредно, и съ пл'янниками (270).

Настала зима. Непріятель, большею частію укрывалсь въ станъ, держался и въ закопахъ: Воеводы Тронцкіе хотвли выгнать его изъ ближнихъ укръпленій, и на разсвътъ туманнаго дня вступили въ дело жаркое; занявъ врагъ Мишутинъ, Благовъщенскій лъсъ и Красную гору до Клементьевскаго пруда, не могли одолъть соединенныхъ силъ Лисовскаго и Сапъги: были притиснуты къ ствнамъ; но подкрвпленные новыми дружинами, начали вторую битву, еще кровопролитивищую и для себя отчаянную, ибо уже не имъли ничего въ запасъ. Монастырскія бойницы и личное геройство многихъ дали имъ побъду. «Св. Сергій» - говорить Лътописецъ -«охрабриль и невъждъ; безъ латъ и шлемовъ, «безъ навыка и знанія ратнаго, они шли на «воиновъ опытныхъ, доспъшныхъ, и побъжда-«ли» (271). Такъ житель села Молокова, именемъ Суета, ростомъ великанъ, силою и душею богатырь, всехъ затмиль чудесною доблестию; сделался истиннымъ Воеводою, увлекалъ другихъ за собою въ жестокую свалку; на объ стороны съкъ головы бердышемъ и двигался внередъ по трупамъ. Слуга Пименъ Тененевъ пустилъ стрълу въ лъвый високъ Лисовскаго и свалилъ его съ коня (272). Другаго знатнаго Ляха, Князя Юрія Горскаго, убиль воинъ Павловъ, и примчаль мертваго въ Лавру (273). Бились въ руконашь, рёзались ножами, и толпы непріятельскія рёдёли отъ сильнаго дёйствія стённыхъ пушекъ. Сап'єга, неготовый къ приступу, увидёвъ наконецъ вредъ свой запальчивости, удалился; а Лавра торжествовала вторую знаменитую побёлу.

Но предстояло искушение для твердости. Въ холодную зиму монастырь не им:ваъ дровъ: надлежало кровію доставать ихъ: ибо непріятель стерегъ дровосъковъ въ рощахъ, убявалъ и плънилъ многихъ людей (274). Осажденные едва ве лишились и воды: два злодъя, изъ Автей Боярскихъ, передались къ Ляхамъ и сказали Сап'ыт , что если онъ велитъ спустить главный вижший прудъ, изъ коего были проведены трубы въ ограду, то всё монастырскіе пруды изсохнуть (278). Непріятель началь работу, и тайно : къ счастію, Воеводы узнали отъ пл'виника и могли уничтожить сей замысель: сдълавъ ночью вылазку, они умертвили работниковъ, и вдругъ отворивъ всв подземельныя трубы, водою вижшняго пруда наполнили свои, внутри Обители, на долгое время (276). — Нашлись и другіе, гораздо важивійшіе измінники: Казначей монастырскій, Іосифъ Дівочкинъ, и самъ Воевода Голохвастовъ, если върить сказанію Лътописца: ибо въ великихъ опасностяхъ или обаствіяхъ, располагающихъ умы и сердца къ подозрѣнію, ие р'вдко вражда личная язвить и невинность клеветою смертоносною. Пишуть, что сін два чиновника, сомнъваясь въ возможности сцасти

Лавру доблестію, хотъли спасти себя злодъйствомъ, и черезъ бъглеца Селевина тайно условились съ Санъгою предать ему монастырь; что Голохвастовъ думалъ, въ часъ вымазки, впустить непріятеля въ кръпость; что Старецъ Гурій Шишкинъ хитро вывъдалъ отъ нихъ адскую тайну и донесъ Архимандриту. Іосифу дали времи на нокаяніе: онъ умеръ скороностижно. Голохвастовъ же остался Воеводою: слъдственно не былъ уличенъ ясно; но сія измъна, дъйствительная или мнимая, произвела зло: взаимное недовъріс между защитниками Лавры (277).

Тогда же открылось зло еще ужасивищее. «Ко-«гда» — говоритъ Лътописецъ Лавры — «бъдствіе «и гибель ежедневно намъ угрожали, мы думали «только о душъ ; когда гроза начинала слабъть, мы «обратились къ тълесному» (278). Непріятель, изпуренный тщетными усиліями и хололомъ, кивуль оконы, удалился отъ ствиъ и заключился въ земляныхъ украпленіяхъ стана, къ великой радости осажденныхъ, которые могли наконецъ безопасно выходить изъ тесной для нихъ ограды, чтобы дышать свободиве за ствиами, рубить льсь, мыть былье въ прудахъ вившнихъ; уже не боялись приступовъ, и только добровольно сражались, отъ времени до времени тревожа непріятеля вымазками : начинали и прекращали битву, когда хотвли. Сей отдыхъ, сія свобода пробудили склонность къ удовольствіямъ чувственнымъ: кръпкіе меды и молодыя женщины кружили головы воинамъ; увъщанія и примъръ

трезвых иноковъ не имъли дъйствія. Уже не берегли, какъ дотолъ, запасовъ монастырскихъ; роскошествовали, пировали, тъщились музыкою, пляскою.... и скоро оцъпенъли отъ ужаса (278).

Долговременная тъснота, зима сырая, употребленіе худой воды, недостатокъ въ уксусь, въ прявыхъ зельяхъ и въ хабономъ винъ произвели цынгу (280) : ею заразались бъднъйшіе, и заразили другихъ. Больные пухли и гиили; живые смердъли какъ трупы; задыхались отъ зловонія и въ келліяхъ и въ церквахъ (281). Умирало въ день отъ двадцати до пятидесяти человъкъ; не успъвали копать могилъ: за одну платили два, три и нять рублей; клали въ нее тридцать и сорокъ тълъ. Съ утра до вечера отпъвали усопшихъ и хоронили; ночью стонъ и вой не умолкали: кто издыхаль, кто плакаль надъ издыхающимъ. И здоровые шатались какъ тънн отъ изнеможенія, особенно Священники, коихъ водили и держали подъ руки для исправленія требъ церковныхъ. Томиые и слабые, предвидя смерть отъ страшнаго недуга, искали ее на стънахъ, отъ пули непріятельской (282). Вылазки пресъклись, къ злой радости измънниковъ и Ляховъ, которые, слыша всегдашній плачь въ Обители, всходили на высоты, взлъзали на деревья и видели гибель ся защитниковъ, кучи тель и ряды могилъ свъжихъ, исполнились дерзости, подъезжали къ воротамъ, звали Иноковъ и вопновъ на битву, ругались надъ ихъ безсиліемъ,

но не думаля приступомъ увърпться въ ономъ, надъясь, что они скоро сдадутся или всъ изгибнутъ.

Въ крайности бъдствія Архимандрить Іоасафъ писаль къ знаменитому Келарю Лавры, Аврамію Палицыну, бывшему тогда въ Москвъ, чтобы онъ убъдилъ Царя спасти спо священную твердыню немедленнымъ вспоможениемъ: Аврамій убъждаль Василія, братьевъ его, Синклитъ, Патріарха; но столица сама трепетала, ожидая пристура Тушинскихъ злодвевъ. Аврамій доказываль, что Лавра можеть еще держаться только мъсяцъ, и паденіемъ откростъ непріятелю весь Съверъ Россіи до моря. Наконецъ Васялій послалъ нъсколько воинскихъ снарядовъ и 60 Козаковъ съ Атаманомъ Останковымъ, а Келарь 20 слугъ монастырскихъ (283). Сія дружина, хотя и слабая числомъ, утъщила осажденныхъ: они видъли готовность Москвы помогать имъ, и новою дерзостію — къ сожальнію, дыломы жестокимъ - явили непріятелю, сколь мало страшатся его злобы. Неосторожно пропустивъ Царскаго Атамана въ Лавру, и захвативъ только четырехъ Козаковъ, варваръ Лисовскій съ досады вельль умертвить ихъ предъ монастырскою стъною. Такое злодъйство требовало мести: осажденные вывели целую толиу Литовскихъ пленниковъ и казнили изъ нихъ 42 человъка, къ ужасу Поляковъ, которые, гнушаясь виновникомъ сего душегубства, хотъли убить Лисовскаго, едва спасеннаго менъе безчеловъчнымъ Сапъгою (284).

Въдствія Лавры не уменшились ; бользнь еще свиръпствовала; новые сподвижники, Атаманъ Останковъ съ Козаками, сделались также ся жертвою, и непрілтель удвоиль заставы, чтобы лишить осажденныхъ всякой надежды на помощь. Но великодущіе не слабело: всё готовились къ смерти; ни кто не см'влъ упомянуть о сдачь. Кто выздоравливаль, тоть отвыдываль силъ своихъ въ битвъ, и вылазки возобновились. Дъйствуя мечемъ, употребляли и коварство. Часто Ляхи, подъезжая къ стенамъ, дружелюбно разговаривали съ осажденными, вызывали ихъ, давали имъ вино за медъ, вибств пили и . . . хватали другъ друга въ плънъ или убивали. Въ числъ такихъ плънниковъ (285) былъ одинъ Ляхъ, называемый въ лътописи Мартіасомъ, умный и столь искусный въ льстивомъ притворствъ, что Воеводы ввършлись въ него какъ въ измънника Литвы и въ друга Россіи: ибо онъ извъщалъ ихъ о тайныхъ намъреніяхъ Сапъги; предсказывалъ съ точностію всъ движенія непріятеля, училь пушкарей міткой стрільбъ. выходилъ даже биться съ своими единоземцами за ствною, и бился мужественно. Князь Долгорукій столь любиль его, что жиль съ нимъ вь одной комнать, совътовался въ важныхъ льлахъ, и поручалъ ему иногда ночную стражу. Къ счастію, перебъжаль тогда въ Лавру отъ Сапвен другой Панъ Лиговскій, Нюмко, отъ природы глухій и безсловесный, но въ бояхъ витязь неустрашимый, ревнитель нашей Въры и Св.

Сергія. Увид'євъ Мартіаса, Немко заскрежеталь зубами, выгналъ его изъ горницы, и съ видомъ ужаса знаками изъясниль Воеводамъ, что отъ сего человъка падутъ монастырскія стъны. Мартіаса начали пытать и свіздали истину: онъ быль лазутчикъ Санфгинъ, пускалъ къ нему тайныя письма на стрълахъ, и готовился, по условію, въ одну ночь заколотить всв пушки монастырскіл. Коварство непріятеля, усиливая остервененіе, возвышало доблесть подвижниковъ Лавры. Славивитие изгибли: ихъ мъсто заступили новые, дотол'в презираемые или неизв'єстные, безчиновные, слуги, земледъльцы. Такъ Ананія Селевинъ, рабъ смиренный, заслужилъ имя Сергіева витязя (286) д'влами храбрости необыкновенной: Россійскіе изм'єнники и Ляхи знали его коня и тяжелую руку; видили издали и не смили видьть вблизи, по сказанію Л'втописца: дерзнулъ одинъ Лисовскій, и раненный палъ на землю (287). Такъ Стрълецъ Нехорошевъ и селянинъ Никифоръ Шиловъ были всегда путеводилями и Героями вылазокъ; оба, единоборствуя съ тъмъ же Лисовскимъ, обагрились его кровію : одинъ убилъ подъ нимъ коня, другой разсъкъ ему бедру (288). Стражи непріятельскія бодретвовали, но грамоты утъщительныя, хотя и безъ воиновъ, изъ Москвы приходили: Ксларь Аврамій, душею присутствуя въ Лавръ, писалъ къ ел върнымъ Россіянамъ : «будьте непоколе-«бимы до конца» (289)! Архимандрить, Иноки разсказывали о видъніяхъ и чудесахъ: увъряли, что Святые Сергій и Никонъ являются имъ съ благовъстіемъ спасенія; что ночью, въ церквахъ затворенныхъ, невидимые лики Ангельскіе поютъ надъ усопшими, свидътельствуя тъмъ ихъ санъ небесный въ награду за смерть добродътельную. Все питало надежду и въру, огонь въ сердцахъ и воображеніи; терпъли и мужались до самой весны (200).

Тогда цълебное вліяніе тенлаго воздуха прекратило бользив смертоносную, и 9 Мая, въ повоосвященномъ храмъ Св. Николая, Иноки и воины пъли благодарственный молебенъ, за коимъ следовала счастливая выдазка (291). Хотъли доказать пепріятелю, что Лавра уже снова цивтеть душевнымъ и твлеснымъ здравіемъ. Но силы не соотвътствовали духу. Въ теченіе пяти или шести мъсяцевъ умерло тамъ 297 старыхъ Иноковъ, 500 новопостриженныхъ и 2125 Автей Боярскихъ, Стрвльцевъ, Козаковъ, людей даточныхъ и слугъ монастырскихъ (202). Сапъта зналь, сколь мало осталось живыхъ для защиты, и ръшился на третій общій приступъ. 27 Мая зашумъль стапъ непріятельскій: Ляхи, следуя своему обыкновенію, съ утра начали веселиться, пить, играть на трубахъ. Въ полдень многіе всадники объезжали вокругъ стенъ и высматривали мъста; другіе взадъ и впередъ скакали, и мечами грозили осажденнымъ. Ввечеру многочисленная концица съ знаменами стала на Клементьевскомъ пол'в; вышелъ и Сап'вга съ остальными дружинами, всадниками и пъхотою, какъ

бы желая доказать, что презираеть выгоду нечаявности въ нападеніи и даеть время непріятелю изготовиться къ бою. Лавра изготовилась: не только Монахи съ оружіемъ, но и женщины явились на ствиахъ съ камнями, съ огнемъ, смолою, известью и сфрою (293). Архимандрить и старые Іеромонахи въ полномъ облаченія стояли предъ Олтаремъ и молились. Ждали часа. Уже наступила ночь и скрыла непріятеля; но въ глубокомъ мракъ и безмолвін осажденные слышали ближе и ближе торохъ; Ляхи какъ эмпи ползли ко рву съ ствнобитными орудіями, щитами, лестищами — и вдругъ съ Красной горы грянуль пушечный громъ : непріятель завопиль, удариль въ бубны и кинулся къ оградъ; придвинулъ щиты на колесахъ, лвзъ на стъпы. Въ сей роковый часъ остатокъ великодушныхъ увънчалъ свой подвигъ. Готовые къ смерти, защитники Лавры уже не могли ничего страшиться: безъ ужаса и смятенія каждый дівлаль свое дьло; стръляли, кололи изъ отверстій, метали камни, зажженную смолу и съру; лили варъ; ослепляли глаза известію; отбивали щиты, тарасы и лестницы. Непріятель оказываль смелость и твердость; отражаемый, съ усиліемъ возобноваяль приступы, до самаго утра, которое освътило спасеніе Лавры: Ляхи и Россійскіе злодън начали отступать; а побъдители, неутомимые и ненасытные, сдфлавъ вылазку, еще били ихъ во рвахъ, гнали въ ноль и въ лощинахъ, схватили 30 Пановъ и чиновныхъ измънниковъ, взяли множество стѣнобитныхъ орудій, и возвратились славить Бога въ храмѣ Троицы (294). Симъ дѣломъ важнымъ, но кровопролитнымъ только для непріятеля, рѣшилась судьба осады. Еще держася въ станѣ, еще надѣясь одолѣть непреклонность Лавры совершеннымъ изнеможеніемъ ея защитниковъ, Сапѣга уже берегъ свое войско; не нападая, единственно отражалъ смѣлыя ихъ вылазки, и ждалъ, что будетъ съ Москвою. Ждала того и Лавра, служа для нее примѣромъ, къ несчастію, безплоднымъ.

Когда горсть достойныхъ воиновъ-Монаховъ, слугь и земледельцевъ, изнуренныхъ болезнію и трудами - неослабно боролась съ полками Сапъги, Москва, имъя, кромъ гражданъ, войско многочисленное, все дучшее Дворянство, всю нравственную силу Государства, давала владычествовать бродягь Лжедимитрію въ двінадцати верстахъ огъ ствиъ Кремлевскихъ и досугъ покорять Россію. Москва находилась въ осадъ: ибо непріятель своими разъ'вздами м'вшалъ ея сообщеніямъ. Хотя Царскіе Воеводы иногда выходили въ поле, иногда сражались, чтобы очистить пути, и въ дълъ кровопролитномъ, въ коемъ былъ раненъ Гетманъ Лжедимитріевъ (295), имъли выгоду: но не предпринимали ничего ръшительнаго. Василій жлаль въстей отъ Скопина: ждаль и ближайшей помощи, давь указь жителямъ всъхъ городовъ съверныхъ вооружиться, итти въ Ярославль и къ Москвъ (296), — велъвъ и Боярину Оедору Шереметеву оставить Астрахань, взять людей ратныхъ въ Низовыхъ городахъ и также спѣшить къ столицѣ (207). Но для сего требовалось времени, коимъ непріятель могъ воспользоваться, отчасти в воспользовался къ ужаеу всей Россіп.

Не имън силъ овладъть Москвою, не умъвъ овладъть и Лаврою, Лжедимитрій съ г. 1608- измънниками и Ляхами послалъ отряды къ Суздалю, Владиміру и другимъ городамъ, чтобы дъйствовать обольщеніемъ, угроза—

пли вил или силою. Надежда его исполнилась. горо-довъ. Суздаль первый измѣнилъ чести, слушаясь злодъя, Дворянина Шилова: пъловалъ крестъ Самозванцу, принялъ Лисовскаго и Воеводу Оедора Плещеева отъ Санъги (208). Переславль Залъсскій очернилъ себя еще гнуснъйшимъ дъломъ: жители его соединились съ Ляхами и приступили къ Ростову. Тамъ крушился о бъдствіяхъ отечества добродътельный Митрополитъ Филареть: не имъя кръпкихъ стънъ, граждане предложили ему удалиться вмъстъ съ ними въ Ярославль; по Филаретъ сказалъ, что не бъгствомъ, а кровію должно спасать отечество; что великодушная смерть лучше жизни срамной; что есть другая жизнь и вънецъ мучениковъ для Христіанъ, върныхъ Царю и Богу. Видя бъгство народа, Филаретъ съ немногими усердными воинами и гражданами заключился въ Соборной церкви: всв исповъдались, причастились Святыхъ Таинъ и ждали непріятеля или. смерти. Не Ляхи, а братья единовърные, Переславцы, дерзнули осадить святый храмъ, стръляли, ломились въ двери, и дикимъ ревомъ прости отвътствовали на голосъ Митрополита, который молиль ихъ не быть извергами. Двери пали: добрые Ростовцы окружили Филарета и бились до совершенного изнеможенія. Храмъ наполнился трупами. Злоден победители схватили Митрополита, и сорвавъ съ него ризы Святительскія, одъли въ рубище, обнажили церковь, сняли волото съ гробницы Св. Леонтія и раздълили между собою по жеребью (299); опустошили городъ, и съ добычею святотатства вышли изъ Ростова, куда Санъга прислалъ воеводствовать злаго измънника, Матива Плещесва. Филарета повезли въ Тушинскій станъ, какъ узника, босаго, въ одеждъ Литовской, въ Татарской шанкѣ (300); но Самозванецъ готовилъ ему безчестіе и срамъ инаго рода: встрітня вего съ знаками чрезвычайнаго уваженія, какъ племянника Іоанновой супруги Анастасів, и жертву Борисовой ненависти; величаль какъ знаменитвінаго, достойнаго Архипастыря и назвалъ Патріархомъ: даль ему златый поясь и Святительскихъ чиновниковъ для наружной пышности, но держалъ его въ тесномъ заключения, какъ непреклоннаго въ върности къ Царю Василію (501). Сей вторый Ажедимитрій, наученный быдствіемъ перваго, хотыль казаться ревностнымъ чтителемъ Церкви и Духовенства; училъ лицемърно и жену свою, которая съ благоговъніемъ приняла отъ Сапъги богатую икону Св. Леонтія, Ростовскую добычу (302); уже не смъла гнушаться обрядами Православія, молилась въ нашихъ церквахъ и покланялась мощамъ Угодниковъ Божінхъ (303). Еще притворствовали и хитрили для ослъпленія умовъ въ въкъ безумія и страстей неистовыхъ!

Городъ за городомъ сдавался Лжедимитрію: Владиміръ, Угличь, Кострома, Галичь, Вологда и другіе (304), тв самые, откуда Василій ждалъ помощи. Являлась толна изменниковъ и Ляховъ, восклицая: «да здравствуетъ Димитрій!» и жители, ответствуя такимъ же восклицаніемъ, встрвчали ихъ какъ друзей и братьевъ. Добросовъстные безмолвствовали въ горести, види силу на сторонъ разврата и легкомыслія: ибо многіе, вопреки здравому смыслу, еще в'врили мнимому Димитрію! Другіе, зная обманъ, измъняли отъ робости, или для того, чтобы злодъйетвовать свободно; приставали къ шайкамъ Самозванца и вмъсть съ ними грабили, гдъ и что хотвли. Шуя, наслъдственное владъніе Василіевыхъ предковъ, и Кинешма, гдъ защищамся Воевода Оедоръ Бабарыкинъ, были взяты, разорены Лисовскимъ (508); взята и върная Тверь: ибо лучшіе воины ся находились съ Царемъ въ Моеквъ. Отрядъ легкой Санъгиной конницы вступваъ и въ отдаленный Бълозерскъ, гдъ издревле хранилась часть казны государственной: Ляхи не нашли казны, но тамъ и вездъ освободили

ссыльныхъ, а въ ихъ числе и злодея Шаховскаго, себъ въ усердные сподвижники (306). Ярославль, обогащенный торговлею Англійскою, слался на условіи не грабить его церквей, домовъ и лавокъ, не безчестить женъ и дъвицъ; приняль Воеводу отъ Ажедимитрія, Шведа Греческой Въры, именемъ Лоренца Біугге, Іоаннова Ливонскаго плъншика (307); послалъ въ Тушинскій станъ 30,000 рублей, обязался снарядить 1000 всадниковъ. Исковъ, знаменитый древними и новъйшими воспоминаніями славы, слълался вдругъ вертеномъ разбойниковъ и душегубцевъ. Тамъ снова начальствовалъ Боярвнъ Петръ Шереметевъ, не долго бывъ въ опалъ (308): върный Царю, нелюбимый народомъ за лихоимство (309). Духовенство, Дворяне, гости были также върны; но лазутчики и письма Тушинскаго злодъя взволновали мелкихъ гражданъ, чернь, Стрваьцевъ, Козаковъ, исполненныхъ ненависти къ людямъ сановитымъ и богатымъ. Мятежниками предводительствовалъ Аворянинъ Осдоръ Плещеевъ; торжествуя числомъ, силою и дерзостію, они присягнули Ажедимитрію; вопили, что Шуйскій отдаеть Исковъ Шведамъ; заключили Шереметева и гражданъ знативишихъ; расхитили достояніе Святительское и монастырское. Узнавъ о томъ, Ажедимитрій прислаль къ нимъ свою шайку: начались убійства. Шереметева удавили въ темницъ; другихъ узниковъ казнили, мучили, сажали на колъ. Въ сіе ужасное время сгоръла знатная часть Искова, и

кучи пепла облилися новою кровію: неистовые мятежники объявили Дворянъ и богатыхъ купцевъ зажигателями; грабили, ръзали невинныхъ, и славили Царя Тушинскаго . . . . Кто могъ въ сихъ изступленіяхъ злодъйства узнать отчизну Св. Ольги, гдв цввла ивкогда доброд втель, человъческая и государственная; гдъ, еще за 26 лътъ предъ тъмъ, жили граждане великодушные, побъдители Героя Баторія, спасители нашей чести и славы (310)?

Но кто могь узнать и всю Россію, гдв, въ теченіе въковъ, видъли мы столько подвиговъ достохвальныхъ, столько твердости въ бъдствіяхъ, столько чувствъ благородныхъ? Казалось, что Россіяне уже не имъли отечества, ни души, ни Въры; что Государство, зараженное правственною язвою, въ страшныхъ судорогахъ кончалось! . . . . Такъ повъствуетъ добродътельный свидътель тогдашнихъ ужасовъ, Аврамій Палицынъ, исполненный любви къ злосчастному отечеству и къ истинъ:

у жас- «Россію терзали свои болье, нежели иноное со-Россіи, ими и хранителями Ляховъ были наши из-«мънники, первые и послъдніе въ крова-«выхъ свчахъ : Ляхи, съ оружіемъ въ ру-«кахъ, только смотрѣли и смѣились безум-«ному междоусобію. Въ лъсахъ, въ боло-«тахъ непроходимыхъ Россіяне указывали

мили готовили имъ путь, и числомъ превосходчнымъ берегли ихъ въ опасностяхъ, умирая за «тьхъ, которые обходились съ ними какъ съ «рабами. Вся добыча принадлежала Ляхамъ: «они избирали себъ лучшихъ изъ плънниковъ, «красныхъ юношей и дъвицъ, или отдавали на «выкупъ ближнимъ — и снова отнимали, къ за-«бавъ Россіянъ!.... Сердце трепещетъ отъ «восноминанія элод'єйствъ : тамъ, гдъ стыла «теплая кровь, гдф лежали трупы убіенныхъ, «тамъ гнусное любострастіе искало одра для «своихъ мерзостныхъ наслажденій . . . . Свя-«тыхъ юныхъ Инокинь обнажали, позорили; «лишенныя чести, лишались и жизни въ му-«кахъ срама . . . . Были жены прельщаемыя «ипоплеменниками и развратомъ; но другія «смертію избавляли себя отъ зв'врскаго наси-«лія. Уже не сражаясь за отечество, еще мно-«гіе умирали за семейства: мужъ за супругу, «отецъ за дочь, братъ за сестру вонзалъ ножъ «въ грудь Ляху. Не было милосердія: добрый, «въный Царю воинъ, взятый въ плънъ Ля-«хами, иногда находиль въ нихъ жалость и «самое уважение къ его върности; но измънники «называли ихъ за то женами слабыми и худыми «союзниками Царя Тушинскаго: всъхъ твер-«дыхъ въ добродътели предавали жестокой «смерти; метали съ крутыхъ береговъ въ глу-«бину ръкъ, разстръливали изъ луковъ и са-«моналовъ; въ глазахъ родителей жгли дътей, «носили головы ихъ на сабляхъ и коньяхъ;

«грудныхъ младенцевъ, вырывая изъ рукъ ма-«терей, разбивали о камни. Видя сію неслы-«ханную злобу, Ляхи содрогались и говорили: «что же будеть намь оть Россіянь, когда они «и другь друга губять сь такою лютостію? «Сердца окаменъли, умы омрачились; не имъли «ии состраданія, ни предвидівнія: вблизи свирін-«ствовало злодъйство, а мы думали: оно ми-«нуеть нась! или искали въ немъ личныхъ для «себя выгодъ. Въ общемъ круженіи головъ всѣ «хотьли быть выше своего званія : рабы госпо-«дами, чернь Дворянствомъ, Дворяне Вельмо-«жами. Не только простые простыхъ, но и «знатные знатных», и разумные разумных» «обольщали изміною, въ домахъ и въ самыхъ «битвахъ; говорили: мы блаженствуемь; иди-«те къ намъ отъ скорби къ утъхамъ!... Гибли «отечество и Церковь: храмы истиннаго Бога «разорялись, подобно капищамъ Владимірова «времени; скоть и псы жили въ Олтаряхъ; «воздухами и пеленами украшались кони, пили «изъ потировъ; мяса стояли на дискосахъ; на «иконахъ играли въ кости; хоругви церковныя «служили вмъсто знаменъ; въ ризахъ Іерей-«скихъ плясали блудницы. Иноковъ, Священии-«ковъ налили огнемъ, допытываясь ихъ сокро-«вищъ; отшельниковъ, Схимниковъ заставляли «пъть срамныя пъсни, а безмолвствующихъ «убивали.... Люди уступили свои жилища «звърямъ: медиъди и волки, оставивъ лъса, «витали въ пустыхъ городахъ и весяхъ; враны

«плотоядные сидѣли станицами на тѣлахъ че«ловѣческихъ; малыя птицы гиѣздились въ че«репахъ. Могилы какъ горы вездѣ возвыша«лись. Граждане и земледѣльцы жили въ деб«ряхъ, въ лѣсахъ и въ пещерахъ недовѣдо«мыхъ, или въ болотахъ, только ночью выходя
«изъ нихъ осушиться. И лѣса не спасали: люди,
«уже покинувъ звѣроловство, ходили туда съ
«чуткими псами на ловлю людей; матери, укры«ваясь въ густотѣ древесной, страшились вопля
«своихъ младенцевъ, зажимали имъ ротъ и ду«шили ихъ до смерти. Не свѣтомъ луны, а по«жарами озарялись ночи: пбо грабители жгли,
«чего не могли взять съ собою, домы и все,
«да будетъ Россія пустынею необитаемою» (311)!

Россія бывала пустынею; но въ сіе время, не Батыевы, а собственные варвары свиръпствовали въ ея нъдрахъ, изумляя и самыхъ неистовыхъ иноплеменниковъ: Россія могла тогда завидовать временамъ Батыевымъ, будучи жертвою величайшаго изъ бъдствій, разврата государственнаго, который мертвить и надежду на умилостивление Небесное! Сія надежда питалась только великодушною смертію многихъ Россіянъ: ибо не въ одной Лавръ блистало геройство: сін, по выраженію Автописца, горы могиль, всюду видимыя, вмъщали въ себъ персть мучениковъ върности и закона: добродътель, какъ Фениксъ, возраждается изъ пепла могилы, примъромъ и памятію; тамъ не все погибло, гав хотя немногіе предпочитають гибель беззаконію. Съ честію умирали и воины и граждане, и старцы и жены. Въ Духовенствъ особенно сіяла доблесть. Мы вилъли мужество Филарета. Епископъ Тверскій, Осоктисть, крестомъ и мечемъ вооруженный, до последняго издыханія боролся съ измѣною, и, взятый въ плѣнъ, удостоился вънца страдальческаго. Архіспископъ Суздальскій, Галактіонъ, не хотъвъ благословить Самозванца, скончался въ изгнанія. Добродътельнаго Коломенскаго Святителя, Іосифа, злодъи влачили привязаннаго къ пушкъ: онъ терпълъ и молилъ Бога образумить Россіянъ (312). Святитель Псковскій, Геннадій, въ тщетномъ усиліи обуздать мятежниковъ, умеръ отъ горести (313). Не многіе изъ Священниковъ, какъ сказано въ Лътописи (314), уцълъли, ибо вездъ противились бунту.

Сей бунтъ уже поглощалъ Россію: какъ разсъянные острова среди бурнаго моря, являлись еще подъ знаменемъ Московскимъ вблизи Лавра, Коломна, Переславль Рязанскій, вдали Смоленскъ, Новгородъ, Нижній, Саратовъ (315), Казань, города Сибирскіе; всъ другіе уже принадлежали къ царству беззаконія, коего столицею былъ Тушинскій станъ, дъйствительно подобный городу разными здапіями впутри онаго, купеческими лавками, улицами, площадями (316), гдъ толиплось болъе ста

Tymu-

тысячь разбойниковъ, обогащаемыхъ плодами грабежа; гдв каждый день, съ утра до вечера, казался праздникомъ грубой роскоши: вино и медъ лилися изъ бочекъ; мяса, вареныя и сырыя, лежали грудами, пресыщая и людей и псовъ, которые вмъстъ съ измънниками стекались въ Тушино (317). Число сподвижниковъ Лжедимитріевыхъ умножилось Татарами, приведенными къ нему потъшнымъ Царемъ Борисовымъ, Державцемъ Касимовскимъ, Уразъ-Магметомъ (318), и крещенымъ Ногайскимъ Княземъ, Арасланомъ Петромъ, сыномъ Урусовымъ (319): оба, менъе Россіянъ виновные, измънили Василію; вторый оставиль и Въру Христіанскую и жену (бывшую Княгиню Шуйскую), чтобы служить Царику Тушинскому, то есть грабить и злодъйствовать. Жилище Самозванца, пышно именуемое дворцемъ, наполнялось лицемърами благоговънія, Россійскими чиновниками и знатными Ляхами (между коими (320) унижался и Посолъ Сигизмундовъ, Олесницкій, выпросивъ у бродяги въ даръ себъ городъ Бълую). Тамъ безстыдная Марина, съ своею поруганною красотою, наружно величалась саномъ осатральной Царицы, но внутренно тосковала, не властвуя, какъ ей хотълось, а рабол'виствуя, и съ трепетомъ завися оть мужа варвара, который даже отказываль ей и въ средствахъ блистать пышностію (321); тамъ Вельможный отецъ ея лобызалъ руку бъглаго поповича или Жида (322), принявъ отъ

дого- него повую владенную грамоту на Смоленскъ, еще не взятый, и Съверскую землю, съ обязательствомъ выдать ему (Мнишку) 300,000 рублей изъ казны Московской, еще незавоеванной. Тамъ, упосиный счастіємъ, и господствуя надъ Россією отъ Десны до Чудскаго и Бълаго Озера, Двины и моря Каспійскаго — ежедневно слыша о новыхъ успёхахъ мятежа, ежедневно види новыхъ подданныхъ у ногъ своихъ -ственяя Москву, угрожаемую голодомъ и предательствомъ — Самозванецъ териъливо ждалъ послъдняго успъха: гибели Шуйскаго, въ надеждъ скоро взять столицу и безъ кровопролитія, какъ объщали ему легкомысленные переметчики (323), которые не хотъли видъть въ ней ни меча, пи пламени, имъя тамъ домы и семейства.

> Миновало и возвратилось лъто: самозванецъ еще стоялъ въ Тушинъ! Хотя въ злодъйскихъ предпріятіяхъ всякое замедленіе опасно, и близкая цёль требуеть не отдыха, а быстръйшаго къ ней стремленія; хотя Лжедимитрій, слишкомъ долго смотря на Москву, давалъ время узнавать и презпрать себя, и съ умножениемъ силъ вещественныхъ лишался нравственной: но торжество злодъя могло бы совершиться (324), если бы Ляхи, виновники его счастіл, не сдівлались виновниками и его ги

бели, невольно услуживъ нашему отечеству, какъ и во время перваго Лжедимитрія (325). Россін издыхающей помого новый непріятель!

Досель Король Сигизмундъ враждовалъ намъ тайно, не снимая съ себя личины мирной, и содъйствуя Самозванцамъ только наемными дружинами или вольницею: настало время снять личину и дъйствовать

открыто.

Соединивъ, уже неразрывно, судьбу Марины и мнимую честь свою съ судьбою обманщика, болсь худаго оборота въ дълахъ его и надъясь быть зятю полезнъе въ Королевской Дум'в, нежели въ Тушинскомъ станъ, Воевода Сендомирскій (въ Генваръ 1609 года) убхалъ въ Варшаву, такъ скоро, г. 1609. что не успълъ и благословить дочери, которая въ письмахъ къ нему жаловалась на сію холодность (326). Въ следъ за Миншкомъ надлежало ъхать и Посламъ Лжедимитріевымъ, туда, гдв все съ живъйшимъ любонытствомъ занималось нашими бъдствіями, желая ими воспользоваться и для государственныхъ и для частныхъ выгодъ: ибо еще многіе благородные Ляхи, нылая страстію удальства и корысти, думали искать счастія въ смятенной Россін. Уже друзья Воеводы Сендомирского дъйствовали ревностно на Сеймъ, представаяя, что торжество мнимаго Димитрія есть

торжество Польши; что нужно довершить оное силами Республики, дать корону бродягв, и взять Смоленскъ, Съверскую и другія, нъкогда Литовскія земли (327). Они хотфли, чего хотфлъ Мнишекъ: войны за Самозванца, и — если бы Сигизмундъ, признавъ Лжедимитрія Царемъ, усердно и заблаговременно помогъ ему какъ союзнику новымъ войскомъ: то едва ли Москва, едва ли шесть или семь городовъ, еще върныхъ, устояли бы въ сей бурв общаго мятежа и разрушенія. Что саблалось бы тогда съ Россією, вторичною гнусною добычею Самозванства и его пъстуновъ? могла ли бы она еще возстать изъ сей бездны срама и быть, чемъ видимъ ее нынъ? Такъ, судьба Россіи зависьла отъ Политики Сигизмундовой; но Сигизмундъ, къ счастію, не имъль духа Баторіева: властолюбивый съ малодушіемъ в съ умомъ недальновиднымъ, онъ не вразумился въ причины дъйствій; не зналъ, что Ляхи единственно подъ знаменами Россійскими могли терзать, унижать, топтать Россію, не своимъ геройствомъ, а Димитріевымъ именемъ чудесно обезоруживая народъ ея слепотствующій, - не зналь, и Политикою, грубо-стяжательною, открылъ ему глаза, воспламенилъ въ немъ пскру великодушія, оживиль, усилиль старую ненависть къ Литвъ, и сдълавъ много зла Россін, далъ ей спастиси, для ужаснаго, хотя и медленнаго возмездія ел врагамъ непримиримымъ.

Увъряють, что многіе знатные Россіяне, въ искреннихъ разговорахъ съ Ляхами, изъявляли желаніе видъть на престоль Московскомъ юнаго Сигизмундова сына, Владислава, вмѣсто обманщиковъ и бродягь, безразсудно покровительствуемыхъ Королемъ и Вельможными Панами; пъкоторые даже прибавляли, что самъ Шуйскій желаетъ уступить ему Царство (328). Искренно ли, и дъйствительно ли такъ объяснялись Россіяне, неизвъстно; но Король върилъ, и въ надеждъ пріобръсти Россію для сына или для себя, уже не доброхотствоваль Лжедимитрію. Друзья Королевскіе предложили Сейму объявить войну Царю Василію, за убіеніе мирныхъ Ляховъ въ Москвъ и за долговременную безчестную неволю Пословъ Республики, Олесницкаго и Госфвскаго; доказывали, что Россія не только виновна, но и слаба; что война съ нею не только справедлива, но п выгодна; говорили: «Шуйскій зоветь Шведовъ, и если ихъ «вспоможеніемъ утвердитъ власть свою, то чего «добраго ждать Республикъ отъ союза двухъ «враговъ ся? Еще хуже, если Шведы овла-«дъютъ Москвою; не лучше, если она, утомлен-«ная бъдствіями, покорится и Султану или Та-«тарамъ (329). Должно предупредить опасность, «и легко: 3000 Ляховъ въ 1605 году дали бро-«дягь Московское Царство; нынъ дружины «вольницы угрожають Шуйскому пленомъ: «можемъ ли бояться сопротивленія?» Были однакожь Сенаторы благоразумные, которые

не восхищались мыслію о завоеванія Москвы и думали, что Республика едва ли

не виновиће Россіи, дозволивъ первому Лжедимитрію, вопреки миру, ополчаться въ Галиціи и въ Литвѣ на Годунова, и не мъшая Ляхамъ участвовать въ злодъйствахъ втораго; что Польша, бывъ еще недавно жертвою междоусобія, не должна легкомысленно начинать войны съ Государствомъ обширнымъ и многолюднымъ; что въ семъ случав надлежитъ имъть четыре войска: два противъ Шуйскаго и мнимаго Димитрія, два противъ Шведовъ и собственныхъ мятежниковъ; что такія ополченія безъ тягостных в налоговъ невозможны, а налоги опасны. Имъ отвътствовали: «богатая Россія будетъ наша» - и польша Сеймъ исполнилъ желаніе Короля: не взив рая на перемиріе, вновь заключенное въ обих Москвъ (330), одобрилъ войну съ Россіею, безъ всякаго сношенія съ Лжедимитріемъ, къ горести Мнишка, который, прівхавъ въ отечество, уже не могъ ничего сделать для своего зятя и долженъ былъ удалиться отъ Двора, глъ только сожальли объ немъ, и не безъ презрънія.

> Сигизмундъ казался новымъ Баторіемъ, съ необыкновенною ревностію готовясь къ походу; собиралъ войско, не имъя денегъ для жалованья, но темъ более обещая (331), въ надеждв, что кончитъ войну одною

угрозою (332), и что Россія изнуренная встрътитъ его не съ мечемъ, а съ вънцемъ Мономаховымъ, какъ спасителя. Узнавъ толки злословія, которое принисывало ему намъреніе завоевать Москву и сплами ея подавить вольность въ Республикъ - то есть, сдълаться обоихъ Государствъ Самодержцемъ - Король окружнымъ письмомъ удостовърнаъ Сенаторовъ въ нелвности сихъ разглашеній, клялся не мыслить о личныхъ выгодахъ, и дъйствовать единственно для блага Республики (333); выбхамь изъ Кракова въ Іюнь мъсяць къ войску, и еще не зналъ, куда вести оное: въ землю ли Съверскую, гдъ царствовало беззаконіе подъ именемъ Димитрія, или къ Смоленску, гав еще царствовали законъ и Василій, или прямо къ Москвъ, чтобы истребить Ажедимитрія, отвлечь отъ него и Алховъ и Россіянъ, а послъ истребить и Шуйскаго, какъ совътоваль умный Гетманъ Жолквискій (334)? Сигизмундъ колебался, медлилъ - и наконецъ пошелъ къ Смоленску: ибо Канцлеръ Левъ Санъга и Панъ Госъвскій увършли Короля, что сей городъ желаетъ ему сдаться, желая избавиться отъ ненавистной власти Самозванца. Но въ Смоленскъ начальствовалъ доблій Шеннъ!

Границы Россіи были отверсты, сообще- крайнія прерваны, воины разс'івны, города и Россія k nopeutan si syumuy.

селенія въ пеплъ или въ бунтъ, сердца въ ужась или въ ожесточенія, Правительство въ безсилів, Царь въ осадъ и среди измънниковъ . . . . Но когда Сигизмундъ, согласно съ пользою своей Державы, шелъ къ намъ за легкою добычею властолюбія, въ то время бъдствія Россіи, достигнувъ крайности, уже являли признаки оборота и возможность спасенія, раждая надежду, что Богъ не оставляетъ Государства, глъ многіе или не многіе граждане еще любятъ отечество и добродътель.

## ГЛАВА Ш.

Продолжение Василиева Царствования.

## F. 1608-1610.

Князь Пожарскій. Доблесть Нижняго Новагорода. Возстаніе и другихъ городовъ Низовыхъ. Возстапіе Съверной Россін, Крамолы въ Москвъ. Голодъ. Въсть о Киязь Миханль и его подвиги. Приступы Лжедимитрія къ Москвъ. Побъда Царскаго войска. Три Самозванца. Нъкоторыя удачи Ажедимитріены. Новый митежъ въ Москив. Слобода Александровская. Побъда надъ Сапъгою. Любовь къ Киязю Михаилу. Предлагають ввнецъ Герою. Разбон. Пожарскій. Осада Смолепска. Смятепіе Ажедимитріевыхъ Ляховъ. Распри между Сигизмундомъ и Конфедератами. Посольство Королевское въ Тушино. Переговоры съ Тушинскими измънниками. Бъгство Лжедимитрія. Высокомъріе Марины. Злодъйства Самозванца въ Калугъ. Волненіе въ Тушивъ. Бъгство Марины. Посольство Тушинское къ Королю. Измънники признають Владислава Царемъ. Марина въ Калугъ. Успъхи Кияза Михаила. Освобождение Лавры. Бъгство Сапъги. Опуствије Тушина, Дњао Киязя Михаила. Торжественное вступленіе Героя въ Москву.

Первое счастливое дъло сего времени г. 1608было подъ Коломною, гдъ Воеводы Цар-

скіе, Князь Прозоровскій и Сукинъ, разбили Пана Хм'влевскаго. Во второмъ дел'в киязь оказалось мужество и счастіе юнаго, еще Помар- неизвъстнаго Стратига, коему Провидъніе готовило благотворивищую славу въ мірв: славу Героя-спасителя отечества. Киязь Димитрій Михайловичь Пожарскій, пропсходя отъ Всеволода III и Князей Стародубскихъ (335), царедворецъ безчиновный въ Борисово время и Стольникъ при Разстригь, опасностями Россіи вызванный на осатръ кровопролитія, долженъ быль вторично защитить Коломну отъ нападенія Литвы и нашихъ измънниковъ, шедшихъ изъ Владиміра. Пожарскій не хотвлъ ждать ихъ: встрътилъ въ селъ Высоцкомъ, въ тридцати верстахъ отъ Коломиы, и на утренней заръ незапнымъ, сильнымъ ударомъ изумилъ непріятеля; взялъ множество плънниковъ, запасовъ и богатую казну (336), одержалъ побъду съ малымъ урономъ, явивъ не только смѣлость, но и рѣдкое искусство, въ предвъстіе своего великаго назначенія.

Тогда же и въ иныхъ мъстахъ Судьба начинала благопріятствовать Царю. Мятежники, Мордва, Черемисы и Лжедими-A · 6- тріевы шайки, Ляхи, Россіяне, съ Воевонажия дою Княземъ Вяземскимъ осаждали Нижго Нова- ній Новгородъ: в врные жители обрекли себя на смерть; простились съ женами,

автьми, и единодушною выдазкою разбили осаждающихъ на-голову: взяли Вяземскаго и немедленно повъсили какъ измънинка. Такъ добрые Нижегородцы воспрянули къ подвигамъ, коимъ надлежало увънчаться ихъ безсмертною, святою, для самыхъ отдаленныхъ въковъ утъщительною славою въ нашей Исторіи. Они не удовольствовались своимъ избавленіемъ, только временнымъ : свъдавъ, что Бояринъ Оедоръ Шереметевъ, въ исполнение Василиева указа, оставилъ наконецъ Астрахань, идетъ къ Казани, вездъ смиряетъ бунтъ, вездъ бьетъ и гонитъ шайки мятежниковъ, Нижегородцы выступили въ поле, взяли Балахну и съ ел жителей присягу въ върности къ Василію (337); обратили къ закону и другіе Низовые города, воспламеняя въ нихъ ревность доброд'ьтельную. Возстали и жи- возстатели Юрьевца, Гороховца, Луха, Решмы, д Холуя, и подъ начальствомъ Сотника Крас-горонаго, мъщанъ Кувшинникова, Нагавицы- Визо на, Денгина и крестьянина Лапши разбили выхънепріятеля въ Лухф и въ сель Дуниловь: Лихи и наши измънники съ Воеводою Оедоромъ Плещеевымъ, сподвижникомъ Лисовскаго, бъжали въ Суздаль. Побъдители взяли многихъ недостойныхъ Дворянъ, отправили какъ илънинковъ въ Нижній Новгородъ, и разорили ихъ домы.

Москва осаждениая не знала о сихъ важ-

ныхъ происшествіяхъ, но знала о другихъ,

еще важивйшихъ. Не теряя надежды усовъстить измънниковъ, Василій писаль къ возета-жителямъ городовъ Сѣверныхъ (338), Га-первой лича, Ярославля, Костромы, Вологды, Россіи. Устюга. «Несчастные! кому вы рабски цѣ-«ловали крестъ и служите? Злодъю и зло-«лѣямъ, бродягѣ и Ляхамъ! Уже видите «ихъ дъла, и еще гнуснъйшія увидите! «Когда своимъ малодушіемъ предадите имъ «Государство и Церковь; когда надетъ «Москва; а съ нею и святое отечество и «святая В'вра: то будете отв'втствовать «уже не намъ, а Богу... есть Богъ мсти-«тель! Въ случав же раскаянія и новой «върной службы, объщаемъ вамъ, чего у «васъ нътъ и на умъ: милости, льготу, «торговлю безпошлинную на многія льта,» Сін письма, доставляемыя усердными слугами гражданамъ обольщеннымъ, имъли дъйствіе; всего же сильнъе дъйствовали наглость Ляховъ и неистовство Россійскихъ клевретовъ Самозванда, которые. губя враговъ, не щадили и друзей. Присяга Лжедимитрію не спасала отъ грабежа; а народъ, лишась чести, тъмъ болъе стоитъ за имъніе, Земледъльцы первые ополчились на грабителей; встръчали Ляховъ уже не съ хлъбомъ и солью, а при звукъ набата, съ дрекольемъ, копьями, съкирами и ножами; убивали, топили въ ръкахъ и кри-

чали: «вы опустошили наши житивцы и хл'ь-«вы: теперь патайтесь рыбою» (339)! Примъру земледъльцевъ следовали и города, отъ Романова до Перми: свергали съ себя иго злодъйства, изгоняли чиновниковъ Лжедимитріевыхъ (340). Люди слабые раскаялись; люди твердые ободрились, и между ими два человъка прославились особенною ревностію : знаменитый гость, Петръ Строгановъ, и Ифмецъ Греческаго Исповъданія, богатый владълецъ Даніплъ Эйлофъ. Первый не только удержалъ Соль-Вычегодскую, гав находились его богатыя заведенія, въ неизм'внюмъ подданств'в Царю, но и другіе города, Пермскіе и Казанскіе, жертвув своимъ достояніемъ для ополченія гражданъ и крестьянъ (341); втораго именуютъ главнымъ виновникомъ сего возстанія, которое встревожило станъ Тушинскій и Сапъгинъ, замъшало Царство злодъйское, отвлекло знатную часть силь непріятельских в отъ Москвы и Лавры (342). Паны Тишкъвичь и Лисовскій выступили съ полками усмирять мятежъ, сожгли предмъстіе Ярославля, Юрьевецъ, Кинешму: Зборовскій и Киязь Григорій Шаховскій Старицу (343). Жители противились мужественно въ городахъ; льдали въ селеніяхъ остроги, въ льсахъ засъки; не имъли только единодушія, ни устройства. Измѣнники и Ляхи побили ихъ нѣсколько тысячь въ шестидесяти верстахъ отъ Ярославля, въ селеніи Даниловскомъ (344), и пылая злобою, все жгли и губили: женъ, дътей, старцевъ -

и тъмъ усиливали взаимное остервенение: Върные Россіяне также не знали ни жалости, ни человъчества въ мести, одерживая иногда верхъ въ сшибкахъ, убивали пл'виныхъ; казнили Воеводъ Самозванцевыхъ, Застолискаго, Нащокина и Пана Маттіаса; Нѣмца Шмита, Ярославскаго жителя, сварили въ котлъ, за то, что онъ, выбхавъ къ тамошнимъ гражданамъ для переговоровъ, дерзнулъ склонять ихъ къ повой изм'вн'в (345). Бъдствія сего края, лушегубство, пожары еще умножились, по уже знаменовали великодушное сопротивленіе злодъйству, и въсти о счастливой перемънъ, сквозь пламя и кровь, доходили до Москвы. Уже Василій писаль благодарныя грамоты къ добрымъ Съвернымъ Россіянамъ; посылалъ къ нимъ чинованковъ для образованія войска; вельль ихъ дружинамъ итти въ Ярославль, открыть сообщение съ городами Низовыми и съ Бояриномъ Оедоромъ Шереметевымъ (316); наконецъ спѣшить къ столицъ.

крамо- Но столица была осатромъ козней и мямосковъ тежей. Тамъ, гдъ опасались не измъны, а
доносовъ на измъну (347) — гдъ страшились
мести Ляховъ и Самозванца болъе, нежели
Царя и закона — гдъ власть верховная,
ужасаясь явнаго и тайнаго множества злодъевъ, умышленнымъ послабленіемъ хотъла, казалось, только продлить тънь бы-

тія своего и на часъ удалить гибель — тамъ надлежало дивиться не сматенію, а призраку тишины и спокойствія, когда Государство едва существовало и Москва видъла себя среди Россін въ уединенін, будучи отръзана, угрожаема всеми бедствілми долговременной осады, безъ падежды на избавленіе, безъ довъренности къ Правительству, безъ любви къ Царю: пбо Моеквитяне, ибкогда усераные къ Боярину Шуйскому, уже не любили въ немъ Вънценосца, принисывая государственныя злополучія его неразумію или несчастію (348) : обвиненіе равно важное въ глазахъ народа! Еще какая-то невидимая сила, законъ, совъсть, неръшительность, разномысліе, хранили Василія. Желали перемізны; но кому отдать візнець? въ тайныхъ прізніяхъ не соглашались. Самозванцемъ вообще гнушались; Ляховъ вообще ненавиделя, и никто изъ Вельможъ не имълъ ни столько достоинствъ, ни столько клевретовъ, чтобы объщать себъ Державство. Дни текли, и Василій еще сидълъ на троив, измъряя взорами глубину бездны предъ собою, мысля о средствахъ спасенія, но готовый и погибнуть безъ малодушія. Уже блеснулъ лучь надежды: оружіе Царское снова имъло усиъхи (349); Лавра стояла неноколебимо; Востокъ и Съверъ Россіи ополчились за Москву, - и въ сіе время крамольники дерзнули явно, ръшительно возстать на Царя, боясь ли упустить время? боясь ли, чтобы счастливая

перемъна обстоятельствъ не утвердила Василіева Державства?

Извъстными начальниками кова были царедворецъ Князь Романъ Гагаринъ (350), Воевода Григорій Сунбуловъ (прощенный изм'вникъ) ц Дворанивъ Тимовей Грязной: знативйшіе, въролтно, скрывались за ними до времени. 17 Февраля (351) вдругъ сдълалась тревога: заговорщики звали гражданъ на Лобное мъсто; силою привели туда и Патріарха Ермогена; звали и всъхъ Думныхъ Бояръ, торжественно предлагая имъ свести Василія съ Царства, и доказывая, что онъ избранъ не Россією, а только своими угодниками (352), обманомъ и насиліемъ; что сіе беззаконіе произвело всв распри и мятежи, междоусобіе и Самозванцевъ (353); что Шуйскій и не Царь и не умъетъ быть Царемъ, имъя болъе тщеславія, нежели разума и способностей, нужныхъ для успокоенія Державы въ такомъ волненін. Не стыдились и клеветы грубой: обвиняли Василія даже въ нетрезвости и распутствъ. Они умолчали о преемникъ Шуйскаго и мнимомъ Димитріи; не сказали, гдв взять Царя новаго, лучшаго, и тъмъ затруднили для себя удачу. Не многіе изъ гражданъ и воиновъ сосдинились съ ними; другіе, подумавъ, отвътствовали имъ хладнокровно: «Мы всъ были свидъ-«телями Васпліева избранія, добровольнаго, об-«щаго; всъ мы, и вы съ нами, присягали ему «какъ Государю законному. Пороковъ его пе «въдаемъ. И кто далъ вамъ право располагать «Царствомъ безъ Чиновъ Государственныхъ?» Ермогенъ, презирая угрозы, заклиналъ народъ не участвовать въ злодъйствъ, и возвратился въ Кремль. Синклитъ также остался върнымъ, и только одинъ мужъ Думный, старый измънникъ, Киязь Васплій Голицынъ - въроятно, тайный благопріятель сего кова — выбхаль къ мятежникамъ на Красную площадь; всв иные Бояре, съ негодованіемъ выслушавъ предложеніе свергнуть Царя и быть участниками беззаконнаго Въча, съ дружинами усердными окружили Шуйскаго (354). Не взирая на то, мятежники вломились въ Кремль; но были побъждены безъ оружія. Въ часъ опасный, Василій снова явилъ себя неустрашимымъ: смъло вышелъ къ ихъ сонму; сталь имь во лице и сказаль голосомъ твердымъ: «Чего хотите? Если убить ме-«ня, то я предъ вами, и не боюсь смерти; но «свергнуть меня съ Царства не можете безъ «Думы Земской. Да соберутся Великіе Бояре и «Чины Государственные, и въ моемъ присутаствін да р'єшать судьбу отечества и мою собиственную: ихъ судъ будетъ для меня закономъ, «но не воля крамольниковъ!» Дерзость злодъйства обратилась въ ужасъ: Гагаринъ, Сунбуловъ, Грязной, и съ ними 300 человъкъ бъжали; а вся Москва какъ бы снова избрала Шуйскаго въ Государи: столь живо было усердіе къ нему, столь сильно дъйствіе оказаннаго имъ муже-

Къ несчастію, торжество закона и великоду-

шія было недолговременно. Мятежники ушли въ Тушино, для того ли, что доброжелательствовали Самозванцу, или единственно для своего личнаго спасенія, какъ въ мъсто безопаснъйшее для злодъевъ? Ихъ бъгствомъ Москва не очистилась отъ крамолы. Мужъ знатный, Воевода Василій Бутурлинъ, донесъ Царю, что Бояринъ и Дворецкій, Крюкъ-Кольічевъ, есть измънникъ и тайно сносится съ Лжедимитріємъ. Изм'вны тогда не удивляли: Колычевъ, бывъ въренъ, могъ сделаться предателемъ, подобно Юрію Трубецкому (355) и столь многимъ другимъ, но могъ быть и нагло оклеветанъ врагами личными. Его судили, пытали и казнили на Лобномъ мъстъ. Пытали и всъхъ мнимыхъ участниковъ новаго кова, и наполняли ими темницы, объщая невиннымъ, спокойнымъ гражданамъ утвердить ихъ безопасность искоренениемъ мятежниковъ.

Гозодъ. Но зло инаго рода уже начинало свиръпствовать въ столицъ. Лишаемая подвозовъ, она истощила свои запасы; имъла сообщеніе съ одною Коломною, и того лишилась: ибо рать Лжедимитріева вторично осадила сей городъ (356). Предвидъвъ недостатокъ, алчные корыстолюбцы скупили весь хлъбъ въ Москвъ и въ окрестностяхъ, и ежедневно возвышали его цъну, такъ, что четверть ржи стоила наконецъ семь рублей (357), къ ужасу людей бъдныхъ. Тщетно Василій желаль ум'врить дороговизну неслыханную, уставляль цівну справедливую и запрещаль безбожную; купцы не слушались: скрывали свое изобиліе и продавали тайно, кому и какъ хотъли. Тщетно Царь и Патріархъ над'вялись разбудить совъсть и жалость въ людяхъ: призывали Вельможъ, купцевъ, богачей въ храмъ Успенія, и предъ одгаремъ Всевышняго заклинали быть челов вколюбивыми: не торговать жизнію Христіанъ и спустить цівну хліба; не скупать его въ большомъ количествъ и тъмъ не отнимать у бъдныхъ (358). Лицемъры съ слезами увъряли, что у нихъ нътъ запасовъ, и безсовъстно обманывали, думая единственно о своей выгодъ, какъ и во время дороговизны 1603 года. Народъ впадаль въ отчалніе. Кричали на улицахъ: «Мы «гибнемъ отъ Царя злосчастнаго; отъ него кро-«вопролитіе и голодъ!» Людя, ув'вренные въ обман' мнимаго Димитрія, уходили къ нему единственно для того, чтобы не умереть въ Москвъ безъ пищи (350); другіе толпами врывались въ Кремль и вонили предъ дворцемъ: «Долго ли «намъ сидъть въ осадъ и ждать голодной смер-«ти?» Они требовали избавленія, поб'єды и хл'ьба — или Царя счастливъйшаго! Василій не скрывался отъ народа: выходиль къ нему съ лицемъ спокойнымъ, увъщалъ и грозилъ; смирилъ дерзость страждущихъ, но только на время. Радъя о бъдныхъ, онъ убъдилъ Тропцкаго Келаря Аврамія отворить для нихъ Московскія

житницы его Обители: цвна хльба вдругъ упала отъ семи до двухъ рублей (360). Сихъ запасовъ не могло стать на-долго; но воплы умолкъ въ столицѣ, и счастливая въсть ободрила Москву.

Князь Гагаринъ, первый изъ мятежниковъ, ушедшихъ къ Самозванцу, не смотря на крамольство, имълъ душу: увидълъ, 28 мал. узналъ Лжедимитрія, и явился къ Царю съ

раскавніемъ (361); принесъ ему свою виновпую голову; сказаль, что лучше хочеть умереть на плахъ, нежели служить бродяг' гнусному — и былъ помилованъ Василіемъ: выведенный къ народу, Гагаринъ именемъ Божінмъ заклиналь его не прельщаться Діавольскимъ обманомъ, не върить злодью Тушпискому, орудію Ляховъ, желающихъ единственно гибели Россіи и святой Церкви. Сін убъжденія произвели дъйвъсть о ствіе, и еще несравненно болье, когда Гамахан- гаринъ объявилъ Москвитянамъ, что станъ дълего Тушинскій въ сильной тревогь; что Лжедимитрій и Ляхи свідали о соединенів Шведовъ съ Россіянами; что Князь Миханлъ Скопинъ-Шуйскій ведеть ихъ къ столицъ и побъждаетъ. Удивление радости измъпило лица печальныя: всъ славили Бога; многіе устыдились своего нам'вренія бъжать въ Тушино; укръпились въ върности — и съ того дня уже никто не уходилъ къ Самозванцу.

Гагаринъ сказалъ истину о тревогъ злодъевъ Тушинскихъ. Опишемъ начало подвиговъ знаменитаго юноши, который въ бъдственныя времена родился счастливымъ, и коему надлежало бы только жить, чтобы спасти Царя, ознаменованнаго Судьбою для злополучія. Мы видели, какъ Михавлъ Шуйскій, во время величайшей опасности, съ горестію удалился отъ войска, чтобы искать защитниковъ Россін вив Россін (362) : прибывъ въ Новгородъ, гдв начальствовали Бояринъ Князь Андрей Куракинъ и царедворецъ Татищевъ (363), онъ немедленно доставилъ Королю Шведскому грамоту Василіеву; писаль къ нему и самъ, писаль и къ его Воеводамъ, Финляндскому и Ливонскому, Арвиду Вильдману и Графу Мансфельду (364), требуя вспоможенія и представляя имъ, что Ляхи воцареніемъ Ажедимитрія хотять обратить силы Россіи на Швецію, для торжества Латинской Въры, будучи побуждаемы къ тому Папою, Ісзунтами и Королемъ Испанскимъ. Ничто не было естественнъе союза между Шведскимъ и Россійскимъ Вънценосцами, искренними друзьями отъ ихъ общей ненависти къ Ляхамъ. Надлежало единственно удостовърить Карла, что Швелы еще найдуть и могуть утвердить Василія на престоль: для чего Князь Михаилъ, слъдуя своему наказу и внушенію Политики, таилъ отъ Карла ужасныя обстоятельства Россія; говорилъ только о частныхъ въ ней митежахъ, объ измънъ тысячь осьми или

десяти Россіянъ, которые вмъсть съ пятью или шестью тысячами Ляховъ элодъйствуютъ близъ Москвы (365). Требовалось не мало времени для объясненій. Секретарь Мансфельдовъ вид'влся съ Княземъ Михаиломъ въ Новъгородъ, а Воевода Головинъ, шуринъ Скопина, повхалъ въ Выборгь, гдв знатные чиновники Шведскіе ждали его, чтобы условиться въ мфрахъ вспоможенія. Между тімь Князь Михаиль, желая спасти Москву и Царя не одною рукою иноплеменниковъ, мыслилъ ополчить всю Съверозападную Россію, и грамотою убъдительною звалъ къ себъ Исковитявъ, хваля ихъ древнюю доблесть; но Псковитяне, уже хвалясь злодыйствомъ (366), отвътствовали ему угрозою — в самые Новогородцы оказывали расположение столь подозрительное, что Князь Михаилъ ръшился искать усердія или безопасности въ иномъ мъсть; вышель изъ Новагорода съ Татищевымъ, Дьякомъ Телепневымъ и малочисленною дружиною върныхъ, и требовалъ убъжища въ Иванъгородъ: тамъ ихъ не приняли, ни въ Оръшкъ, гдъ Воевода, предатель, Бояринъ Михайло Салтыковъ, считая Лжедимитрія побъдителемъ, уже именовалъ себя его Намъстникомъ (367). Въ то время, когда Михаилъ, оставленный и ибкоторыми изъ робкихъ спутниковъ, при устьъ Невы думалъ въ печали, что дълать? явились Послы отъ Новагорода съ моленіемъ, чтобы онъ возвратился къ Святой Софін. Митрополить Исидоръ и достойные Россіяне одержали тамъ верхъ надъ беззаконіемъ, и встрътили Князя Миханла какъ утъщителя, въ лицъ его привътствуя отечество и върность; искренно клялися умереть за Царя Василія, какъ предки ихъ умирали за Ярослава Великаго, и свъдавъ, что Воевода Лжедимитріевъ, Керносицкій, съ Ляхами и Россіянами идетъ отъ Тушина къ берегамъ Ильменя, готовились выступить въ поле. Древній Новгородъ, казалось, воскресъ съ своимъ великодушіемъ: къ несчастію, ревность достохвальная имъла дъйствіе зловреднос.

Татищевъ, извъстный мужествомъ, вызвался вести передовый отрядъ къ Бронницамъ; но Князю Михаилу донесли, что сей царедворецъ лукавый замышляеть предательство. Извъть былъ важенъ, а Князь Шуйскій молодъ и пылокъ: онъ созвалъ воиновъ и гражданъ, объявиль имъ доносъ, и хотвлъ съ ними торжественно судить, уличить или оправдать винимаго. Виъсто суда, народъ въ изступлении ярости умертвилъ Татищева, не давъ ему сказать ни единаго слова, къ горести Михаила, увидъвшаго поздно, что народъ, въ кипъніи страстей, можетъ быть скорве налачемъ, нежели судією (368). Татищева, едва ли виновнаго, схоронили съ честію въ Обители Св. Антонія, и многіе Дворяне, вфроятно устрашенные его судьбою, бъжали изъ города, даже къ непріятелю, который шелъ впередъ невозбранно, занялъ Хутынскій и другіе окрестные монастыри, жегь, грабилъ — и вдругъ скрылся, услышавъ отъ плѣнниковъ, что сильное войско вступило въ село Грузино и спѣшитъ на помощь къ Новугороду. Плѣнники обманули непріятеля: мнимое войско состояло единственно изъ тысячи областныхъ жителей, ополченныхъ Дворянами Горихвостовымъ и Рязановымъ въ Тихвинъ и за Онегою (369). Сін добрые Россіяне, будучи въ шесть разъ слабъе Керносицкаго (370), имъли счастіе безъ кровопролитія избавить Новгородъ, гдъ Князь Михаилъ съ нетерпѣніемъ ждалъ въстей отъ Головина.

Въсти были благопріятны. Король Швед-Г. 1609. скій словомъ и деломъ доказалъ свою искренность. Еще Генералы его, Бое и Вильдманъ, не успъли заключить договора съ Головинымъ и Дьякомъ Зиновьевымъ, а войско Королевское уже стояло подъ знаменами въ Финляндіи. Съ объихъ сторонъ не хотъли тратить времени, и 28 Февраля подписали въ Выборгъ слъдующія условія (371): «1) Мирный договоръ 1595 года «возобновляется между Россіею и Шве-«цією на въки въковъ. 2) Первой не всту-«паться въ Ливонію. 3) Карлъ даетъ Васи-«лію 2000 конныхъ и 3000 пъшихъ ратни-«ковъ, а Василій 100,000 ефимковъ въ мѣ-«сяцъ на ихъ жалованье (372). 4) Сіе вой-«ско въ полномъ распоряжении Князя Ми-«ханла Шуйскаго; должно занимать города

«единственно именемъ Царскимъ, и не можетъ «выводить пленниковъ изъ Россіи, кроме Ля-«ховъ. 5) Съвстные припасы будутъ ему до-«ставляемы по цънъ умъренной (373), 6) Царь «взаимно обязывается помогать Королю вой-«скомъ на Сигизмунда въ Ливоніи, куда от-«крытъ путь Шведамъ изъ Финлядіи чрезъ Рос-«сійскія владънія. 7) Ни та, ни другая Держава «безъ общаго согласія не вольна мириться съ «Сигизмундомъ. 8) Царь, въ знакъ признатель-«ности, уступаетъ Швецін Кексгольмъ въ въч-«пое владъніе, но тайно до времени (374): ибо «сія уступка можетъ произвести сильное неудо-«вольствіе между Россіянами. 9) Князь Михаилъ «Шуйскій даритъ Шведскому войску 5000 руб-«лей не въ счетъ опредъленнаго жалованья. -«Сія грамота будеть утверждена въ Новъгородъ «имъ Княземъ Шуйскимъ, Воеводою, Бояри-«номъ и Ближнимъ Пріятелемъ Царскимъ, а въ «Москвъ самимъ Царемъ.»

26 Марта (375) уже вступилъ въ Россію Полковолецъ Шведскій, Іаковъ Делагарди, сынъ Понтусовъ, юный, двадцати-семилътній витязь, ученикъ и сподвижникъ славнаго Морица Нассавскаго въ долговременномъ, кровопролитномъ бореніи за свободу Голландской Республики. На границъ встрътилъ союзниковъ Воевода Одолуровъ, высланный Княземъ Михаиломъ, и 2300 Россіянъ, которые въ первый разъ увидъли себя подъ одними знаменами съ Шведами и наеминками ихъ, Французами, Англичанами, Шотландцами, Нъмцами и Нидерландцами. Сіи 5000 разноземцевъ, большею частію людей безъ отечества и нравственности, исполненныхъ любви не къ ратной чести, а къ низкой корысти, шли спасать преемника Монарховъ, ославленныхъ въ Европъ и въ Азіи несмътными ихъ силами! Союзникамъ указали станъ близъ Новагорода, куда звали Делагарди и Генераловъ его для свиданія съ Княземъ Шуйскимъ...

Тамъ сін два Полководца, оба юные, привътствовали другъ друга съ ласкою, съ уваженіемъ взаимнымъ. «Князь Михаилъ» — пишетъ современный Шведскій Историкъ (376) — «имълъ 23 «года отъ рожденія, прекрасную душу, умъ не «по лътамъ эрълый, наружность, осанку пріят-«ную, искусство въ битвахъ и въ обхожденіи съ «иноземнымъ войскомъ. Делагарди сказалъ ему, «что Королю извъстны всъ ухищренія Ляховъ; «что онъ прислалъ рать и готовитъ еще силь-«нъйшую для вспоможенія Россіи, желая благо-«денствія Царю и народу ея, а врагамъ ихъ же-«лая гибели. Князь Михаилъ, кланяясь, опу-«стилъ руку до земли; изъявлялъ благодарность; «увърялъ, что Россія усердна къ Царю и вол-«нуема только малымъ числомъ измънниковъ, «конхъ легко одолъть единодушнымъ дъйствіемъ «союзниковъ! Разсуждали, какъ дъйствовать, и «съ чего начать. Делагарди требовалъ впередъ «жалованья войску: Князь Шуйскій объщалъ «немедленно выдать 8000 рублей, 5000 деньгами «и 3000 соболями; утвердилъ (4 Апръля) Вы«боргскій договоръ, и самъ проводиль Дела-«гарди до вороть крѣпости.»

Грязи и разлитие ръкъ мъщали походу. Шведскій Военачальникъ хотель ждать просухи, и лля безопаснаго сообщенія съ Ливонією и Финляндією, заняться прежде всего осадою Копорыя, Иванягорода и Ямы, гдв царствовала измъна: Киязь Михаилъ имълъ другую мысль. Еще до прибытія Шведовъ, Воевода Осининъ ходилъ изъ Новагорода съ Дътьми Боярскими и Козаками къ мятежному Пскову, разбилъ тамошняхъ злодбевъ въ полъ и надъялся взять городъ (377); но Сконинъ велълъ ему возвратиться, чтобы не тратить времени въ предпріятіяхъ частныхъ, и склонилъ Делагарди немедленно итти къ Москвъ. Воевода Чулковъ и Шведскій Генераль Эверть Гориъ вступили въ Русу, гнали измънвиковъ и Ляховъ до увзда Торопецкаго, одержали (25 Апръля) побъду надъ Керносицкимъ въ сель Каменкахъ, взяли 9 пушекъ, знамена и плънниковъ (378). Порховъ, Торопецъ сдалися мирно - и Торжекъ другому Воеводъ, Чоглокову. Узнавъ, что Панъ Зборовскій и Князь Григорій Шаховскій (379) съ тремя тысячами измънниковъ и Ляховъ идуть изъ Твери на Чоглокова, Киязь Михаплъ отрядилъ туда Головина и Горна: им'я не бол ве двухъ тысячь вопновъ, они сразились съ непрінтелемъ; Чоглоковъ сделалъ выдазку, и Зборовскій, после авла кровопролитнаго, отступнав къ Твери.

Самъ Князъ Михаилъ, отпъвъ молебенъ въ

Софійскомъ храмъ, исполненномъ древнихъ знаменитыхъ воспоминаній, вывель (10 Мая) главную рать. Новгородъ, некогла Великій, столь многолюдный и воинственный, далъ ему все, что могъ: тысячи двъ подвижниковъ пеопытныхъ (380)! Но войско Россійское усилилось въ Торжкъ (24 Іюня) новыми дружинами: Князь Борятинскій, Воевола усердный и мужественный, привель туда 3000 Детей Боярскихъ и земледъльцевъ изъ Смоленскихъ Увздовъ, смиривъ на пути Дорогобужъ и Вязьму (381). Союзники сифшили къ Твери: тамъ засели Зборовскій и Керносицкій, бывъ подкрѣплены Тушинскимъ войскомъ. Ляхи и Россійскіе изм'янники вышли изъ города и сразились мужествевно, во время сильнаго дождя, который препятствоваль дъйствію пальбы: непріятель, ударивъ съ коньями на лъвое крыло Шведовъ, обратилъ Французовъ въ бъгство : Нъмцы, Финландцы, Россіяне также дали тыль, - и хотя правое крыло, гдв начальствоваль Делагарди, имъло выгоду и втъснило Ляховъ въ городъ; хоти самъ Воевода Зборовскій раненный едва спасся отъ плъна: но союзники отступили. Дождь лилъ цълыя сутки. Въ слъдующую ночь, когда Ляхи безпечно спали въ Острогъ, Князь Миханлъ тихо приближился, напалъ и взялъ его безъ урона: восходящее солнце освътило тамъ Царскія хоругви в кучи непріятельских тълъ (382). Юный Полководецъ Россійскій обняль Делагарди съ живъйшимъ чувствомъ признательно-

сти за мужество Шведовъ (383), которые хотъли вломиться и въ городъ, гдф остальные измънники и Ляхи заключились; но Князь Михаилъ, жалъя людей, велълъ прекратить съчу кровопролитную и не нужную: пбо угадываль, что непріятель, уже слабый, или мирно сдастся на договоръ или бъжитъ. Чрезъ нъсколько часовъ дъйствительно Ляхи и клевреты ихъ ушли изъ Твери, до половины сожженной и наполненной трупами (584). Такимъ образомъ Князь Михаилъ въ два мъсяца очистилъ всъ мъста отъ Новогородскихъ до Московскихъ предъловъ; думалъ скоро освободить и Москву, надъясь на ужасъ непріятелей и содъйствіе войска Царскаго. Досель онъ могъ быть доволенъ Шведами. Карлъ IX писалъ къ нашему Духовенству, Боярамъ, Дворявамъ и купцамъ (385), что онъ готовъ всеми силами дъйствовать для защиты ихъ древней Греческой въры, вольности и льготы, - для истребленія Польской сволочи и бродягь, жалуемыхъ ею въ Цари съ умысломъ изгубить знатнъйшіе роды, цвътъ и славу нашего отечества (386). Делагарди уклонялся отъ всякаго сношенія съ Ляхами, и въ отвътъ на дружелюбную, лукавую грамоту Зборовскаго, писанную изъ Твери (11 Іюня) къ Шведскимъ Генераламъ о правахъ мнимаго Димитрія, сказаль: «мое діло воевать, а не раз-«суждать съ вами о Димитріяхъ» (387). Тщетно и лазутчики Зборовского старались возмутить союзное войско: ихъ ловили и казнили. Но чего не произвело обольщение, то произвела буйность. Оставивъ Тверь и Шведовъ позади себя, Князь Михаилъ шелъ къ столицъ и свъдаль въ Городић, что союзники идутъ не за пимъ, а назадъ къ Новугороду! Сія неожидаемая измѣна была следствіемъ мятежа. Выступивъ изъ Твери, Финляндцы первые объявили своему Генераду, что не хотять итти въ глубину Россіи на върную гибель; что имъ не выдано полнаго жалованья: что в'вроломство Московскаго народа всвиъ извъстно; что жены и дъти ихъ безъ защиты дома (388). Французы, Нъмцы, наконецъ и Шведы также взволновались; не слушались Генераловъ; бросили знамена. Делагарди обнажилъ мечь, грозилъ - и долженъ былъ уступить мятежникамъ, чтобы не остаться Военачальникомъ безъ войска: онъ самъ повель ихъ къ Шведской границъ (389), для прикрытія бунта жалуясь, что Россіяне не исполняють договора: не слаютъ Кексгольма и не платять объщанвыхъ денегъ. Изумленный Князь Михаилъ спъшилъ удержать союзниковъ нужныхъ, котя и ненадежныхъ, и посладъ къ нимъ Ододурова съ убъжденіемъ не измънять чести, не срамить имени Шведскаго, не выдавать друзей, въ то время, когда непріятель, бол'є раздраженный, нежели ослабленный, готовится къ ръшительному дълу. Сін представленія и серебро, врученное наемникамъ корыстолюбивымъ, ихъ усовъстили: Генералъ Зоме съ частію пъхоты и конницы возвратился къ Князю Михаплу на канунъ величайшей для него опасности и славы (390). Здъсь подвиги юнаго Героя уже связуются съ происшествіями знаменитой Троицкой осады.

Еще Сапъга стоялъ подъ Лаврою (391): разсылалъ отряды, занималъ или жегъ города, обуздываль или караль жителей, мъшаль сообщению Москвы съ Востокомъ и Сфверомъ Россін, и подкръпляль Зборовскаго, чтобы отразить Шведовъ. Между темъ слухъ о движеніяхъ Скопина и Шереметева уже достигъ Лавры (392): защитники ея ждали следствій, надеялись, п вдругъ увидъли необычайное волнение въ непрінтельскомъ стан'я: Зборовскій прибъжалъ туда съ остаткомъ разсъяннаго войска (393) и съ въстію, что Тверь уже взята союзниками; прибъжали и многіе измънники, Дворяне, Дъти Боярскіе, которые изм'вною хотвли единственно избавить свои помъстья отъ грабежа, не думая служить Царику Тушинскому, и до того времени жили въ нихъ спокойно, но не дерзнули ждать Князя Михаила (594). Всв отряды возвратились къ Санъгь: Ажедимитрій усилиль его и частію Тушинской рати, вельвъ ему итти противъ Скопина и Шведовъ. Ляхи, какъ обыкновенно, готовились къ битвъ шумными играми, пили, веселились, и дали знать Троицкому Воевод'в Долгорукому, что они торжествують нобъды; что Шведы истреблены, а Скопинъ и Шереметевъ сдалися. Ихъ не слушали. Тогда подътхали къ ствнамъ два человъка, нъкогда знаменитые на степени мужей государственныхъ: Бояринъ Сал-

тыковъ (изгнанный изъ Оръшка успъхами Князя Михаила) и Думный Дьякъ Грамотинъ (396): оба увъряли, что междоусобная война уже прекратилась въ Россіи; что Москва встр'вчаетъ Димитрія, и Шуйскій съ Синклитомъ въ его рукахъ. Клевреты ихъ, Дворяне измънники, утверждали тоже, прибавляя: «Не мы ли были съ «Шереметевымъ, а теперь служимъ Димитрію? «Кого еще ждете? Все у ногъ Іоаннова сына -«и если одни будете противиться, то немед-«ленно увидите здъсь Царя гиъвнаго со всъмъ «Литовскимъ войскомъ, Скопинымъ и Шереме-«тевымъ, для казни вашего ослушанія.» Имъ отвътствовали единогласно, люди умные и простые (какъ говоритъ Лътописецъ): «Всевышній «съ нами, и никого не боимся. Хотите ли, что-«бы мы вамъ върили? скажите, что Киязь Ми-«хаилъ подъ Тверію телами Литовскими и ва-«шими сравнялъ Волгу съ берегами и напиталъ «звърей плотоядныхъ: не усомнимся и восхва-«лимъ Бога! Ложь не побъда: идите съ мечемъ на мечь, и Господь разсудить виновнаго съ пра-«вымъ!» Такъ еще мужались сін Герон в'врности, числомъ уже не болъе двухъ сотъ (596). Сапъга не могъ медлить, однакожь дозволилъ Зборовскому съ его дружинами еще приступить къ стънамъ Обители, которую сей гордый Ляхъ, шутя надъ нимъ и Лисовскимъ, уподоблялъ лукну и *еньзду* воронъ (397). Зборовскій приступиль ночью, стрълялъ, убилъ одну женщину на стъвъ, и ничего болъе не сдълавъ, удалился. Въроятно, что непріятель хотёль въ сію ночь не взять, а только устрашить Лавру для своей безопасности: Сапъга спъшиль къ берегамъ Волги, ввъривъ облежаніе монастыря и храненіе стана Козакамъ, Россійскимъ измѣнникамъ и не многимъ Ляхамъ.

Не зная, что делается въ Москве, по зная, что вся Россія полунощная, отъ Углича до Бълаго моря и Перми, уже снова върна Царю, Князь Михаилъ, исполненный надежды, но тъмъ болъе осторожный, послаль, для въстей къ столицъ, чиновника Безобразова (398), а самъ, не дерзая итти впередъ съ малыми силами, двинулся влъво по теченію Волги, къ монастырю Колязину, для удобнаго сообщенія съ Ярославлемъ, богатымъ и многолюднымъ. Туда прибылъ къ нему Царскій Дворянинъ Волуевъ, умертвитель Отрепьева (399), сказывая, что Москва цела и Василій еще державствуетъ. Царь писалъ къ Михаилу: «Слышимъ о твоемъ великомъ радъніи, и сла-«вимъ Бога. Когда ужасомъ или побъдою изба-«вишь Государство, то какой хвалы сподобишься «отъ насъ и добрыхъ Россіянъ! какого веселія «исполнишь сердца ихъ! Имя твое и дело бу-«дутъ памятны во въки въковъ не только въ «нашей, но и во всъхъ Державахъ окрестныхъ. «А мы на тебя надежны, какъ на свою душу» (400). — За въстію радостною слъдовала другая: Сапъга, Зборовскій, Лисовскій и Лжедимитріевъ Атаманъ Заруцкій находились уже близъ Колязина, въ селъ Пироговъ (401). Имъя

едва ли тысячь десять собственныхъ воиновъ и не болбе тысячи Шведовъ, приведенныхъ къ нему Генераломъ Зоме (402), Князь Михаилъ ръшился однакожь встратить непріятеля, хотя и гораздо сильнъйшаго. Передовыя рати сошлися на топкихъ берегахъ Жабны: чиновники Головинъ, Борятинскій, Волуевъ и Жеребцовъ отличились мужествомъ; втоптали непріятеля въ болота, и дали время Князю Михаилу изготовиться, занять м'вста выгодныя, распорядить движенія. Сапъга напалъ стремительно, съ громкимъ воплемъ: Россіяне и Шведы стояли твердо, и сами нападали, гдъ слабълъ непріятель. Пальба и съча продолжались и сколько часовъ. На закатъ солнца върные Россіяне, призывая имя Св. Макарія Колязинскаго, двинулись впередъ такъ дружно и сильно, что утомленные Ляхи не могли удержать мъста битвы; ихъ тъснили до Рябова монастыря, и Князь Михаилъ вступилъ въ Колязинъ съ плънниками и трофеями (403), не хваляся побъдою, но хваля единодушную доблесть своихъ и Шведовъ, въ надеждъ на успъхи будущіе и важивіншіе. Онъ не гналь Ляховъ и не мъшалъ имъ возвратиться къ постыдной для нихъ осадъ Троицкой, готовясь быть избавителемъ и Лавры и Москвы - и Россіи, если бы Небо оставило ей сего Героя-юношу!

Тамъ, на берегу Волги, въ пустынныхъ келліяхъ Св. Макарія, Князь Миханлъ, оглащаемый церковнымъ пъніемъ Иноковъ и звукомъ трубъ воинскихъ, какъ Геній отечества, не-

REAL PROPERTY.

усыпно бодретвоваль день и ночь для спасенія Царства; сносился съ городами съверными, принималь отъ нихъ дары, казну и воиновъ (404); поручиль Генералу Зоме устроение дружинъ, образование людей неопытныхъ въ ратномъ дъль, и нетерпъливо ждаль всехъ Шведовъ для дальнъйшихъ предпріятій. Но Делагарди, увлеченный новымъ бунтомъ войска, опять шелъ къ границъ (405): Послы Скопина настигли его въ Крестцахъ; заплатили ему 6000 рублей деньгами, 5000 рублей соболями (406), и Князь Михаилъ взялъ на себя, безъ утвержденія Царскаго, отдать Кексгольмъ Шведамъ. Въ сихъ переговорахъ миновало недъль шесть: Делагарди пошелъ наконецъ къ Колязину, гдф Князь Михаплъ, нетревожимый изменниками и Ляхами, усиливался ежедневно.

Видя предъ собою Москву неодолимую, вокругъ себя города уже непріятельскіе, пепелища, ліса, пустыни, въ коихъ изгнанные жители, восиламененные злобою, стерегли, истребляли Ляховъ малочисленныхъ въ ихъ разъвзлахъ — будучи съ Съвера угрожаемъ Княземъ Михаиломъ, съ Востока Шереметевымъ, Лжедимитрій еще мыслилъ однимъ ударомъ кончить войну; взять силою, чего долго и тщетно ждалъ отъ измізны и голода: взять Москву вмість съ Царемъ и Царствомъ. Въ сей надежді утвердилъ сго Панъ Бобовскій, который, прибывъ къ нему тогда изъ Литвы съ дружиною удальцевъ, винилъ Рожинскаго въ слабости духа, увъряя,

что Москва спасается единственно бездъй-Присту-ствіемъ Тушинскаго войска и неминуемо дими-падетъ отъ перваго дружнаго приступа. трія въ Лжедимитрій даль ему нісколько полковъ: хваляся напередъ дёломъ славнымъ, Бобовскій устремился къ городу; но Царскіе Воеводы не допустили его и до предмъстія : вышли, напали, разбили — и Москва торжествовала свою первую блестящую побълу; а скоро и вторую, еще важнъйшую, надъ всею Тушинскою силою (407). Самъ Лжедимитрій, Гетманъ Рожинскій, Атаманъ Заруцкій, всь знатные измънники и Бояре вели дружины на приступъ (въ день Тронцы), и хотъли сжечь Деревянный городъ; но Василій усп'влъ выслать войско съ Княземъ Дмитріемъ Шуйскимъ. Непріятель быстрымъ движеніемъ вломился въ средину Царскихъ полковъ, смялъ конницу и замъшалъ и вхоту: тутъ съ одной стороны Воевода Киязь Иванъ Куракинъ, съ другой Князья Андрей Голицынъ и Борисъ Лыковъ, уже извъстные достоинствами ратными (408), напали на измѣнни-Вобыл ковъ и Ляховъ. Зачался бой, въ коемъ, по порока-го вой увърению Лътописца, Московские воины превзошли себя въ блестящемъ мужествъ, сражаясь, какъ еще не сражались дотолѣ съ Тушинскими злодъями; одолъли, гнали ихъ до Ходынки и взяли 700 пленниковъ. Ужасъ непріятеля быль такъ великъ, что

бъглецы не удержались бы и въ Тушинъ, если бы побъдители, слишкомъ умъренные, не остаповились на Ходынкъ. Однимъ словомъ, Москвитяне сами дивились своей храбрости, вселенной въ нихъ счастливыми въстями о возстанін Съверной Россіи, объ успъхахъ Князя Михаила и войска Низоваго, коего чиновникъ, Дворянинъ Соловой, прибылъ тогда къ Царю съ донесеніемъ Шереметева (409). Сей Бояринъ вездъ истребляль непріятеля и власть Ажедимитрія, отъ Казани до Нижняго Новагорода; блязъ Юрьевца побилъ на голову Лисовскаго, отряженнаго Сапъгою для усмиренія Костромской области (410); мирно вступиль въ Муромъ, и взявъ Касимовъ, освободилъ тамъ многихъ върныхъ Россіянъ, заключенныхъ измѣнниками. Довольный его службою, но не довольный медлениостію, Царь послаль къ нему Князя Прозоровскаго съ милостивымъ словомъ и съ указомъ спешить къ Москве (411). Въ тоже время древняя столица Боголюбскаго обратилась къ закону: жители Владиміра снова присягнули Царю - всь, кромъ Воеводы Вельяминова, ревностнаго слуги Ажедимитрісва. Народъ велелъ ему исповъдаться въ церкви, вывелъ его на площадь, объявиль врагомъ Государства, убилъ каменьемъ, и съ живъйшимъ усердіемъ принялъ Воеводъ Царскихъ (412).

Уже безъ легкомыслія можно было предаваться надеждѣ. Царство обмана падало: царство закона возстановлялось. Образовались полки вър-

ныхъ - стремились къ одной цели, къ Москв'в, ночти освобожденной двума важивими успъхами собственнаго оружія. Народъ опомнился, и радостными кликами привътствовалъ знамена любезнаго отечества и Свитой Вфры. Ждали только соединскія силъ, чтобы дружно наступить на гиъздо злодъйства, столь долго ужасное Тушино... и вдругъ едва не впали въ новое отчаяніе!

Какъ измънники и Ляхи въ лвномъ омра-

ченін ума давали Князю Миханлу спокойно готовить имъ гибель, такъ войско Московское, худо въря своимъ побъдамъ, дало отдохнуть Самозванцу разбитому. Онъ усилился новыми толнами Козаковъ, вышелшихъ изъ Астрахани съ тремя мнимыми тры Са- Царевичами: Августомъ, Осиновикомъ и Лавромъ; первый назывался сыномъ, вторый и третій внуками Іоанна Грознаго (413). «Злоды рабскаго племени» - говорить Автописецъ - «холопп, крестьяне, считая «Россію привольемъ наглыхъ обманщи-«ковъ, являлись одинъ за другимъ подъ «именемъ Царевичей, даже небывалыхъ, «п надъялись властвовать въ ней, какъ «союзники и ближніе Тушинскаго эло-«двя» (414). Но сами Козаки, отбитые отъ върнаго Саратова Воеводою Замятнею Сабуровымъ, съ досады умертвили Осиновика на берегу Волги: Августа и Лавра вельль повъсить Ажедимитрій на Москов-

ской дорогъ, чтобы ихъ казнію засвидьтельствовать свое небратство съ ними. Въ опасностихъ не теряя дерзости - еще имъя тысячь шестьлесять или болбе сполвижниковъ — еще властвуя надъ знатною частію Россіи южной и западной, отъ Тушина до Астрахани (415), предъловъ Крымскихъ и Литовскихъ - Самозванецъ тревожилъ на- нъкопаденіями слободы Московскія (416), пере-торыя хватываль обозы на дорогахъ, теснилъ интріс-Коломну. Воевода его, Ляхъ Млоцкій, по-вы. билъ Разанцевъ, хотъвшихъ освободить сей городъ, имъ осажденный; а Лисовскій, всегда храбрый; не всегда счастливый, загладилъ свои неудачи важнымъ успъхомъ. Винимый Царемъ въ медленности, Шереметевъ спъшилъ изъ Владиміра къ Суздалю, еще непріятельскому, и сталъ на равнинахъ, гдв Лисовскій ударомъ конницы смялъ всю его многочислениую, худо устроенную пѣхоту. Легло не малое число Низовыхъ жителей въ битвъ кровопролитной и безпорядочной (417); съ остальными Шереметевъ бъжалъ къ Владиміру. Москва узнала о томъ и смутилась. Народъ уже не хотъль върить и побъдамъ Князя Михаила. Въ сіе время голодъ снова усилился. Житвицы Авраміевы истощились (418), и четверть хлеба опять возвысилась ценою отъ двухъ до семи рублей. Чернь бунтовала; новыв съ шумомъ стремилась въ Кремль; осаж- чатемъ въ мо- дала дворецъ; кричала: «хлѣба! хлѣба! «пли да здравствуетъ Тушинскій!»... Но въ часъ величайшаго волненія явился Безобразовъ съ дружиною (419): сквозь разъ- взды непріятельскіе онъ благополучно достигъ Москвы, и вручилъ Царю письмо отъ Князи Миханла; а Царь велълъ читать оное всенародно, при звукъ колоколовъ и пънін благодарственнаго молебна во всѣхъ церквахъ. Князь Миханлъ писалъ, что Богъ ему помогаетъ. Исчезло отчаяніе, сомнънія и мятежъ. Надежда на скорое избавленіе уменшила и дороговизну съ голодомъ. Новыя въсти еще болье обрадовали Москву.

Ожидая Делагарди, Киязь Михаилъ хотвль выгнать непріятеля изъ Переславля Залъсскаго, чтобы безпрепятственно сноситься съ Шереметевымъ и Низовыми областями. Головинъ, Волуевъ и Зоме (1 Сентября) ночью взяли сей городъ, убивъ 500 человъкъ и плънивъ 150 шляхтичей Санъгиной рати (420). 16 Сентября пришелъ наконецъ и Делагарди. Казна, доставленная Скопину усердіемъ городовъ дала ему средство удовлетворить вполит корыстолюбію Шведовъ: имъ заплатили 15,000 рублей мъхами, и тъмъ оживили ихъ ревность (421). Полководцы, оба юные и пылкіе духомъ, служили примъромъ искреннаго братства для воиновъ. 26 Сентября Киязь Михаилъ и Делагарди двинулись впередъ; оставили въ Переславлъ сильную дружину и шли далбе на Югъ; встрътили, Слобогнали малочисленныхъ Ляховъ, и заняли вс Александровскую Слободу, прославленную скал. Іоанномъ. Тамъ все еще напоминало его время: дворенъ, пять богатыхъ храмовъ (422), чистые пруды, глубокіе рвы и высокія стіны, гді Грозный искаль безопаснаго убъжища отъ Россіи и совъсти. Мѣсто ужасовъ обратилось въ мѣсто належды и спасенія. Тамъ Михаплъ остановился; велълъ немедленно дълать новыя деревянныя украпленія, выслаль разъезды на дороги, открылъ сообщение съ Москвою и ежелневно писалъ къ Царю, чтобы условиться съ нимъ въ дальнъйшихъ дъйствіяхъ. Москва ожила изобиліемъ (423). Уже съ трехъ сторонъ везли къ ней запасы: изъ Переславля, Владиміра и Коломны: нбо Ляхъ Млоцкій, свъдавъ о вступленіи союзниковъ въ Александровскую Слободу, удалился къ Сернухову (424). Уже Князь Михаилъ имблъ 18,000 воиновъ кром'в Инведовъ; но зная, что къ нему идутъ новыя дружины изъ городовъ съверныхъ, хотълъ до времени только отражать непріятеля.

Между тъмъ изпуренная Лавра, все еще осаждаемая Сап'вгою, простирала руки къ взбавителю. Горсть ся неутомимых вои-

телей еще уменьшилась въ новыхъ дълахъ кровопролитныхъ (425), хотя и счастливыхъ. Узнавъ о Колязинской побъдъ, они торжествовали ее дерзкими вылазками, били измънниковъ и Ляховъ, отнимали у нихъ запасы и стада. Князь Михаилъ далъ чиновнику Жеребцову 900 воиновъ, и веавлъ силою или хитростію процикнуть въ Лавру: Жеребцовъ обманулъ непрілтеля, и, къ радости ея защитниковъ, безъ боя соединился съ ними.

Тогда, встревоженный близостію Князя Михаила и Шведовъ, Сапъга (18 Октября) съ 4000 Ляховъ вышелъ изъ Тронцкаго стана, чтобы узнать ихъ силу; встрътилъ передовую дружину Россіянъ въ сель Коринскомъ и гналъ ее до укръпленій Слободы (426). Тутъ было жаркое дъло. Начали побъла Шведы, кончили Россівне: Сапъта уступадъ пилъ, если не мужеству, то числу превосходному - и возвратился къ своей безконечной осадъ, какъ бы все еще надъясь взять Лавру! По онъ самъ находился уже едва не въ осадъ: разъъзды, высылаемые Кияземъ Михаиломъ изъ Слободы, Шереметевымъ изъ Владиміра и Царемъ изъ Москвы, прерывали сообщенія изм'внииковъ и Ляховъ между Лаврою и Тушинымъ; не пускали къ нимъ ни гонцевъ, ни хавба, портили дороги, двлали засвки (427). Къ счастію Киязя Михаила, главные Вожди

Польскіе, Гетманъ Рожинскій и Сапъга, оба гордые, властолюбивые, не могли быть едвнодушными: видя его опасное наступленіе, съвхались для совъта и разстались въ жаркой ссоръ, чтобы дъйствовать независимо другъ отъ друга: Гетманъ ускакалъ назадъ въ Тушино, а Сапъга возобновиль безполезные приступы къ Лавръ (428), почти въ глазахъ Князя Михаила, коего войско умножалось.

Уже слобода Александровская какъ бы представляла Россію и затмъвала Москву своею важностію. Туда стремились взоры и сердца сыновъ отечества; туда и воины, толнами и порознь, конные и пъшіе, не многіе въ доспъхахъ, всь съ мечемъ или копіємъ и съ ревностію. Новыя дружины паъ Ярославля (420), Бояринъ Шереметевъ изъ Владиміра съ Низовою ратію, Князья Иванъ Куракинъ и Лыковъ изъ Москвы съ полками Царскими присоединились къ Князю Михаилу. Ждали и сильнъйшаго вспоможенія отъ Карла IX : Делагарди писаль къ нему, что должно побъдить Сигизмунда не въ Ливонін, а въ Россіи (450). Все благопріятствовало юному Герою: дов'ьренность Царя и союзниковъ, усердіе и единодушіе своихъ, смятеніе и раздоръ

непріятелей. Наконецъ Россіяне вид'вли, любовь чего уже давно не видали: умъ, муже- из Квазю ма- ство, добродѣтель и счастіе въ одномъ лицѣ; видѣли мужа великаго въ прекрасномъ юношѣ, и славили его съ любовію, которая столь долго была жаждою, потребностію неудовлетворяемою ихъ сердца, и нашла предметъ столь чистый. Но сія любовь, способствуя успѣху великаго дѣла, избавленію отечества, имѣла и несчастное слѣлствіе.

Князь Михаилъ служилъ Царю и Царству по закону и совъсти, безъ всякихъ намъреній властолюбія, въ невинной, смиренной душъ едва ли плъняясь и славою: не такъ мыслили за него другіе, уже съ бъдственнымъ навыкомъ къ перемънамъ, низверженіямъ и беззаконіямъ. Многимъ казалось, что если Богъ возстановить Россію, то она въ награду за свои великодушныя усилія должна им'єть Царя лучшаго, не Василія, который предаль Государство разбойникамъ, сравнялъ Москву съ Тушинымъ, и едва, на главъ слабой, удерживаетъ вънецъ, срываемый съ него буйною чернію (431); а мысль о новомъ Царъ была мыслію о Князъ Михаиль - и человькъ, сильный духомъ, дерзнулъ всенародно изъявить оную. Тотъ, кто господствомъ ума своего ръшилъ судьбу перваго бунта, способствовалъ усп'ьхамъ и гибели опаснаго Болотникова (432), измънилъ Василію и загладилъ измъну

важными услугами, - не только не присталъ ко второму Лжедимитрію, но и не далъ ему Рязани — Думный Дворянинъ Ляпуновъ предвдругъ, и торжественно, именемъ Россіи, ють въпредложилъ Царство Скопину, называя его герою. въ льстивомъ письмъ единымъ достойнымъ вънца, а Василія осыпая укоризпами (433). Сію грамоту вручили Князю Миханлу Послы Рязанскіе: не дочитавъ, онъ изодралъ ее, вельлъ схватить ихъ, какъ мятежниковъ и представить Царю. Послы унали на колена, обливались слезами, винили одного Липунова, клилиси въ върности къ Василію. Еще болъе милосердый, нежели строгій, Князь Михаилъ дозволилъ имъ мирно возвратиться въ Рязань, надъясь, можетъ быть, образумить ся дерзкаго Воеводу и сохранить въ немъ знаменитаго слугу для отечества. Онъ сохрапиль Ляпунова, но не спасъ себя отъ клеветы: сказали Василію, что Скопинъ съ удивительнымъ великодушіемъ милуетъ зложевъ, которые предлагаютъ ему измъпу и Царство. Подозрѣніе гибельное уязвило Василіево сердце; но еще им'вли нужду въ Геров, и злоба таилась.

Еще, не взпрая на близость спасенія, Москва тревожилась нѣкоторыми удачами и лерзостію непріятеля. Млоцкій въ набѣгахъ своихъ изъ Серпухова грабилъ обозы Разбов между Коломною и столицею. Тамъ же явились многочисленныя толпы разбойниковъ съ Атаманомъ Салковымъ, Хатунскимъ крестьяниномъ; присоединились къ Млоцкому и побили Воеводу, Князя Литвинова-Мосальскаго, высланнаго Царемъ очистить Коломенскую дорогу; а на Слободской злодъйствоваль измънникъ Князь Петръ Урусовъ съ шайками Татаръ Юртовскихъ (434). Цъна хлъба снова возвысилась въ Москвћ; открылась даже и нечаянная измёна. Царскій Атаманъ Гороховый, будучи съ Козаками и Дътьми Боярскими въ Красномъ селъ на стражъ, ночью впустиль въ него отрядъ Ажедимитріевъ: върные Дъти Болрскіе имъли время спастися, а Козаки передались къ Самозванцу, выжгли Красное село и бъжали въ Тушино. Въ другую ночь такіе же измънники подвели непріятеля, выше Неглинной, къ Деревянному Городу и зажгли стінь; но Москвитяне, отбивъ злодівевъ, утушили огонь. - Между тъмъ разбойникъ Салковъ, въ илтнадцати верстахъ отъ столицы, одержалъ верхъ надъ Воеводою Московскимъ, Сукинымъ, и занялъ Владимірскую дорогу. Надлежало избрать лучшаго Стратига, чтобы одольть сего вто-Пожар- раго Хлопка (435): выступилъ Князь Дмитрій Пожарскій, уже знаменитый, - встрътилъ на берегахъ Пехорки и совершенно истребилъ его злую шайку; осталося только тридцать человъкъ, которые, вмъстъ съ ихъ Атаманомъ, дерзнули явиться въ Москвъ съ повинною! Другіе отряды Царскіе прогнали Млоцкаго къ Можайску.— Изъ Слободы Князья Лыковъ и Борятинскій, съ Россіянами и Шведами, ходили къ Суздалю и думали взять его незапно, въ темную ночь: тамъ бодрствовалъ Лисовскій и встрътилъ ихъ неустрашимо: они уклонились отъ битвы (436).

Въ то время, когда Князь Михаилъ, Осада умножая, образуя войско, и щитомъ сво-денска. имъ уже прикрывая вмѣстѣ и Лавру и столицу, готовился дъйствовать наступательно - когда Москва, долго отлученная отъ Россіи, снова соединялась съ нею, какъ глава съ теломъ, види вокругъ себи уже не многіе города подъ знаменами Лжедимитрія-въ то время новый непрілтель, не съ шайками бродягъ и разбойниковъ, но съ войскомъ стройнымъ, съ предводителями искусными, съ силами цівлой, знаменитой Державы, находился въ недрахъ Россіи и д'влаль, что ему угодно, какъ бы не возбуждан ни малъйшаго вниманія ни въ Москвъ, ни въ станъ Александровскомъ!.... Обращаемся къ Сигизмунду (437). Василій не противился его вступленію въ наше Княжество Смоленское, ибо не имълъ силъ противиться: оказалось, что сіе въроломное нападеніе было для Василія лучшимъ средствомъ избавиться отъ врага опасивійшаго и ближайшаго.

Въря слухамъ, что жители Смоленска нетерпъливо ждутъ Спгизмунда какъ избавителя, онъ (въ Сентябръ мъсяцъ) подступилъ къ сей древней столицъ Кияжества Мономахова съ двъпадцатью тысячами отборныхъ всадниковъ, пъхотою Нфмецкою, Литовскими Татарами и десятью тысячами Козаковъ Запорожскихъ (438); расположился станомъ на берегу Дивира, между монастырями Троицкимъ, Спасскимъ, Борисоглъбскимъ (439), и послалъ Универсалъ или манифесть къ гражданамъ, объявляя, что Богь казнить Россію за Годунова и другиже властолюбцевъ, которые беззаконно въ ней царствовали и царствують, восналяя междоусобіе, и призывая иноплеменциковъ терзать ел пъдра; что Шведы хотятъ овладъть Московскимъ Государствомъ, истребить Въру православную и дать намъ свою ложную; что многіе Россіяне тайными письмами убъждали его (Сигизмунда), Вънценосца истинно Христіанскаго, брата и союзника ихъ Царей законныхъ, спасти отечество и Церковь; что очъ, движимый любовію, единственно снисходя къ такому слезному моленію, идеть съ войскомъ и съ помощію Богоматери избавить Россію отъ всехъ непріятелей; что жители Смоленска, въ знакъ душевной радости, должны встрътить его съ хлъбомъ и солью (440). За мирное подданство Сигилмундъ объщаль имъ новыя права и милости; за упрямство грозилъ огнемъ и мечемъ. На сію нышную грамоту отвътствовали словесно Воеводы, Бояринъ Шениъ и Киязь Горчаковъ, Архіенископъ Сергій, люди служивые и народъ: «мы въ храмъ Богоматери дали обътъ не измъ-«нать Государю нашему, Василію Іоанновичу, «а тебъ, Литовскому Королю, и твоимъ Панамъ «не рабол'виствовать во в'вки» (441). Пославъ Сигизмундову грамоту въ Москву, они писали къ Царю: «Не оставь сиротъ твоихъ въ край-«ности. Людей ратныхъ у насъ мало. Жители «увздные не хотвли къ намъ присоединиться: «ибо Король обманываетъ ихъ вольностію; но «мы будемъ стоять усердно.» Восводы совътовались съ Дворянами и гражданами; выжгли посалы и слободы; заключились въ крѣпости и выдержали осаду, если не знаменитъйшую Псковской или Тронцкой, то еще долговременнъйшую и равно блистательную въ лътописяхъ нашей вопиской славы.

Видя, что Смоленскъ надобно взять не красноръчіемъ, а силою, Король вельлъ громить стъны пушками; по ядра или не достигали вершины косогора, гдъ стоитъ кръность, или безвредно падали къ подножію ея высокихъ, твердыхъ башенъ, воздвигнутыхъ Годуновымъ; а нальба осажденныхъ, гораздо дъйствительнъйшая, выгнала Аяховъ изъ монастыря Спас скаго. Зная, въроятно, что въ кръпости болъе женъ и дътей, нежели воиновъ, Сигизмундъ

рвинден на приступъ: 23 Сентибря, часа до света. Лахи подкрались къ и разбили истардою Аврамовскія в по не могли вломиться въ крѣпост. 26 Сентлори, также ночью, взяли о Пятинцкаго Конца; а въ следующув всеми силами приступили къ Больши ротамъ: тутъ было дело кровопрол счастливое для осажденных в, и непр вездъ отбитый, съ того времени выходилъ изъ стана; только стръля. и ночь въ городъ, напрасно желая мить ствну, и велъ подкопы безпол ибо Россіяне, им'ви служи (443) или хо глубинъ земли, всегда узнавали мъс тайной работы, сами делали подк взрывали непріятельскіе съ людьми духъ (444). Историки Польскіе от справедливость мужеству и разуму П также и блестящей смълости его спо никовъ, сказывая, что однажды, сре лаго дня, шесть воиновъ Смоленских нлыли въ лодев къ стану Маршала Д стайскаго, схватили знамя Литовское вратились съ нимъ въ крѣпость. нала зима. Сигизмундъ, упрямством добный Баторію, хотвлъ непремвн воевать Смоленскъ; терялъ время и въ праздной осадъ, и думая све Шуйскаго, губыль Самозванца!

Смате. Въсть о вступлении Сигизмундово

Россію встревожила не столько Москву, вісляесколько Тушино, гав скоро узнали, чтотрісшайки Запорожцевъ, служа Королю, бе-датовъ ругъ города его именемъ, и что Путивль, Черниговъ, Брянскъ, вмъстъ съ иными областями Съверскими, волею или неволею ему покорились, измѣнивъ Ажедимитрію (445), «Чего хочеть Сигизмундъ?» говорили Тушинскіе и Сап'вгины Ляхи съ негодованіемъ: «лишить насъ славы и воз-«мездія за труды; взять даромъ, что мы «въ два года пріобр'яли своею кровію и «побъдами! Съверская земля есть наша «собственность: изъ ся доходовъ Димитрій «обфиналь платить намъ жалованье — и «кто же въ ней теперь властвуеть? новые пришельцы, богатья грабежемъ; а мы «остаемся въ бъдности, съ одними ранами!» Такъ говорили чиновники и Дворяне: Воеводы же главные неголовали еще сильнъе; лишаясь надежды раздёлить съ Лжедимитріемъ всв богатства Державы Россійской, в привыкнувъ видъть въ немъ не властителя, а клеврета, не могли спокойно воображать себя подъ знаменами Республики наравић съ другими Воеводами Королевскими (446). Сапъта колебался: Рожинскій двіїствоваль, и заключиль съ своими товарищами новый союзъ (447): они клялися умереть или воцарить Лжедимитрія, назвалися Конфедератами, и послали скаРаспри зать Сигизмунду: «Если сила и беззаконіе

Сиги» «ГОТОВЫ ИСХИТИТЬ ИЗЪ НАШИХЪ РУКЪ ДОи у и-пома в «стояніе меча и геройства, то не прикопое- «знаемъ ни Короля Королемъ, ни отече-«ства отечествомъ, ни братьевъ братьями» (448)! Рожинскій писаль къ своему Монарху: «Ваше Величество все знали, и «единственно намъ прелоставляли кончить «войну за Димитрія, еще болье для Рес-«публики, нежели для насъ выгодную; по «вдругъ, неожиданно, вы являетесь съ-«полками, отнимаете у него землю Съвер-«скую, волнуете, смущаете Россіянъ, уси-«ливаете Шуйскаго и вредите двлу, уже «почти совершенному нами!... Сія земля «нашею кровію увлажена, нашею славою «блистаетъ. Въ сихъ могилахъ, отъ Диви-«ра до Волги, лежатъ кости моихъ храб-«рыхъ сподвижниковъ. . . Уступимъ ли «другому Россію? Скорже всѣ мы, осталь-«ные, положимъ также свои головы . . . и «врагъ Димитрія, кто бы онъ ни быль, «есть нашъ непріятель!» Гетману Жолкънскому говорили Послы Конфедератовъ: «Издревле витязи Республики, рожденные «въ нѣдрахъ златой свободы, любили «искать вопиской славы въ земляхъ чуж-«дыхъ: такъ и мы своимъ мечемъ, истин-«нымъ Марсовымъ раломъ, воздълывали «землю Московскую, чтобы пожать на «ней честь и корысть. Сколь же горестно

«намъ видъть противниковъ въ единоземцахъ и «братьяхъ! Въ сей горести простираемъ руки «къ тебъ, Гетману отечественнаго воинства, «нашему учителю въ дълахъ славы! Изъясни «Сенату, блюстителю законовъ и свободы, чего «мы требуемъ справедливо: да удержить Сигиз-«мунда» . . . . Тутъ Паны и Дворяне Королевскіе воплемъ негодованія прервали дерзкую рѣчь; велѣли Посламъ удалиться, язвительно издъвались надъ ними; спрашивали въ насмъшку о здоровьъ ихъ Государя Димитрія, о второмъ бракосочетаніи Царицы Марін (449) и дали имъ, отъ имени Сигизмундова, следующій отв'єть письменный: «Вамъ надлежало не «посылать къ Королю, а ждать его Посольства: «тогда вы узнали бы, для чего онъ вступилъ «въ Россію. Отечество наше конечно славится «ръдкою свободою; но и свобода имъетъ за-«коны, безъ коихъ Государство стоять не мо-«жеть. Законъ Республики не дозволяеть вое-«вать и Королю безъ согласія Чиновъ Государ-«ственных»; а вы , люди частные , своеволь-«нымъ нападеніемъ раздражаете опаснъйшаго «изъ враговъ ея: вами озлобленный, Шуй-«скій метить ей Крымцами и Шведами. Лег-«ко призвать, трудно удалить опасность. Хва-«литесь побъдами; по вы еще среди непрія-«телей сильныхъ... Идите и скажите сво-«имъ клевретамъ, что искать славы и коры-«сти беззаконіемъ, мятежничать и нагло оскор-«блять Верховную Власть есть лело не граж-. «данъ свободных», а людей дикихъ и «хищныхъ» ( $^{450}$ ),

Однимъ словомъ, казалось, что не подданные съ Государемъ и Государствомъ, а двъ особенныя Державы находятся въ жаркомъ првий между собою и грозять другь другу войною! Изъясняясь съ нъкоторою твердостію, Сигизмундъ не думалъ однакожь быть строгимъ для усмиренія крамольниковъ, ибо имълъ въ нихъ нужду и надъялся върнъе обольстить, нежели устрашить ихъ: развъдывалъ, что дълается въ Ажедимитріевомъ станъ; узналь о несогласіи Сап'яти и Зборовскаго съ Рожинскимъ, о явномъ презръніи умныхъ Ляховъ къ Самозванцу, о желаніи многихъ изъ нихъ, вопреки клятвенно утвержденному союзу между ями, дъйствовать заодно съ Королевскимъ войскомъ, - и торжественно назначилъ (въ Декабръ 1609) Восоль- Пословъ въ Тушино: Пановъ Стадницкаго, ство Ко. Киявл Збараскаго, Тишкъвича, съ дружи-

туш в. ною знатною (481). Онъ предписалъ имъ что говорить воинамъ и начальникамъ, гласно и тайно; далъ грамоту къ Царю Василію, доказывая въ ней справедливость своего нападенія (482), но изъявляя и готовность къ миру на условіяхъ выгодныхъ для Республики; далъ еще особенную грамоту къ Патріарху, Духовенству, Синклиту, Дворянству и гражданству Москов-

скому, въ коей, уже снимая съ себя личину, вызывался прекратить ихъ жалостныя бъдствія, если они съ благодарнымъ сердцемъ прибъгнутъ къ его Державной власти, и Королевскимъ словомъ увърялъ въ цълости нашего богослуженія и всъхъ уставовъ священныхъ (453). Въ такомъ же смыслѣ писалъ Сигизмундъ и въ Россіянамъ служащимъ мнимому Димитрію; а къ Самозванцу писали только Сенаторы, назыная его въ титулѣ Аснийшимъ Килземъ, и прося оказать Посламъ достойную честь изъ уваженія къ Республикѣ, не сказывая, за чъмъ они ѣдутъ въ станъ Тушинскій.

Уже Конфедераты, лишаясь надежды взять Москву, более и более опасаясь Князя Михаила и стращась педостатка въ хлебе, отнимаемомъ у нихъ разъездами Воеводъ Царскихъ (454), умерили свою гордость; ждали сихъ Пословъ нетеривливо и встрътили пышно. Любопытный Самозванець, вмъсть съ Мариною, смотрълъ изъ окна на ихъ торжественный въбздъ въ Тушино, едва ли угадывая, что они везуть ему гибель! Рожинскій совътоваль имъ представиться Ажедимитрію: Стадницкій и Збараскій отвъчали, что имъютъ дъло единственно до войска-и, послъ великолъпнаго пира, созвали вськъ Ляховъ слушать наказъ Королевскій. Среди обширной равнины Послы сидъли въ креслахъ: Воеводы, чиновники, Дворяне стояли въ глубокомъ молчанія. Сигизмундъ объявляль, что извлекая мечь на Шуйскаго за многія непрія-

тельскія д'виствія Россіянь (455), снасаеть темъ Конфедератовъ, уже малочисленныхъ, изнуренныхъ долговременною войною и теснимыхъ соединенными силами Москвитянъ и Шведовъ; ждетъ добрыхъ сыновъ отечества подъ свои хоругви, забываеть вину дерзкихъ, объщаетъ всъмъ жалованье и награды (456). Выслушанъ рачь Посольскую, многіе изъявили готовность исполнить волю Сигизмунда; другіе желали, чтобы онъ, взявъ Смоленскъ и Съверскую землю отъ Димитрія, мирно возвратился въ отечество, а войско Республики присоединилъ къ Конфедератамъ для завоеванія всего Царства Московскаго. «Согласно ли съ достоинствомъ Короля» — возражали Послы — «имъть владънную «грамоту на Россійскія земли отъ того, кому «большая часть Россіянъ даетъ имя обман-«щика (457)? и благоразумно ли проливать за «него драгоцівнную кровь Ляховъ?» Конфедераты требовали по крайней мфрф двухъ милліоновъ злотыхъ; требовали еще, чтобы Спгизмундъ назначилъ пристойное содержание для мнимаго Димитрія и жены его. «Вспомпите» отвътствовали имъ - «что у насъ иътъ Перуан-«скихъ рудниковъ. Удовольствуйтесь нын'в жа-«лованьемъ обыкновеннымъ; когда же Богъ по-«корить Сигизмунду великую Державу Москов-«скую, тогда и прежиля ваша служба не оста-«нется безъ возмездія, хотя вы служили не Госу-«дарю, не Республикъ, а человъку стороннему, «безъ ихъ въдома и согласія.» О будущей долі:

Самозванца Послы не сказали ни слова. Вожди и воины просили времени для размынгленія.

Что жь ділаль Самозванець, еще окруженный множествомъ знатныхъ Россіянъ, еще Глава войска и стана? Какъ бы ничего не зная, сидъль въ высокихъ хоромахъ Тушинскихъ, и ждалъ спокойно рѣшенія судьбы своей отъ людей, которые назывались его слугами; упоенный сновидъніемъ величія, боялся пробужденія и смыкалъ глаза подъ ударомъ смертоноснымъ. Уже давно терпълъ онъ наглость Ляховъ и презрвніе Россіянъ, не сміж быть взыскательнымъ или строгимъ: такъ Гетманъ вспыльчивый, въ присутствіи Лжедимитрія, изломаль палку объ его любимца, Князя Вишневецкаго (458), и заставилъ Царика бъжать отъ страха вонъ изъ комнаты; а Тишкъвичь въ глаза называлъ Самозванца обманщикомъ. Многіе Россіяне, долго лицемъривъ и честивъ бродягу, уже явно гнушались имъ, досаждали ему невниманіемъ, словами грубыми, и думали между собою, какъ избыть вмъсть и Шуйскаго и Лжедимитрія. Сіе спокойствіе злодея, въ роковый часъ оставленнаго умомъ и смълостію, способствовало усижху Пословъ Сигизмундовыхъ.

Они пригласили къ себъ знатиъйшихъ переговори съ Россіянъ Лжедимитріева стана, и вручивъ тумивъ еним имъ грамоту Сигизмундову, изъяснили, что памън-имания. хотя Король вступилъ въ Россію съ оружіемъ, но единственно для ея мира и благоденствія, желая утишить бунть, истребить безстыднаго Самозванца, низвергнуть тирана въроломнаго (Шуйскаго), освободить народъ, утвердить Въру и Церковь, «Сін люди» — пишетъ Историкъ Поль-«скій (459) — «угнетенные долговременнымъ «элосчастіемъ, не могли найти словъ для «выраженія своей благодарности: печаль-«ныя лица ихъ освътились радостію; они «плакали отъ умиленія, читали другъ другу «письмо Королевское, цъловали, прижи-«мали къ сердцу начертание его руки, вос-«клицан: не можемъ импьть Государя лучшаго!... Такъ замыселъ Сигизмундовъ на вънецъ Мономаховъ былъ торжественно объявленъ и торжественно одобренъ Россіянами; но какими? Сонмомъ изм'виниковъ : Бояриномъ Михайломъ Салтыковымъ, Княземъ Василіемъ Рубцемъ-Мосальскимъ и клевретами ихъ, въроломцами опытными, которые, нарушивъ три присяги (460), и нарушая четвертую, не усомнились предать иноплеменнику и Лжедимитрія и Россію, чтобы спастися отъ мести Шуйскаго, раннимъ усердіемъ снискать благоволеніе Короля и подъ сънію новаго царствующаго Дома вкусить счастливое забвеніе своихъ беззаконій! Въ сей дум'в крамольниковъ присутствовалъ, какъ пишутъ, и мужъ добродътельный, плънникъ Филаретъ (461), ея

невольный и безгласный участникъ.

Увъренные въ согласіи Тушинскихъ Россіянъ имъть Царемъ Сигизмунда, Послы въ тоже времи готовы были вступить въ сношение и съ Василіемъ, какъ законнымъ Монархомъ: доставили ему грамоту Королевскую и, въроятно, предложили бы миръ на условін возвратить Литвъ Смоленскъ или землю Съверскую: чъмъ могло бы удовольствоваться властолюбіе Сигизмундово, если бы Россіяне не захотъли измънить своему Вънценосцу. Но Василій, перехвативъ возмутительныя письма Королевскія къ Духовенству, Боярамъ и гражданамъ столицы, не отвъчалъ Сигизмунду, въ знакъ презрънія: обнародоваль только его въроломство и козни (462), чтобы исполнить негодованія сердца Россіянъ. Москва была спокойна; а въ Тушинъ всныхнулъ мятежъ.

Давъ Конфедератамъ время на размышленіе, Послы Сигизмундовы уже тайно склоняли Князя Рожинскаго и главныхъ Воеводъ присоединиться къ Королю. Не хотъли вдругъ оставить Самозванца, боясь, чтобы многолюдная сволочь Тушинская не передалась къ Василію (463): условились до времени териътъ въ станъ мнимое господство Ажедимитріево для устрашенія Москвы, а дъйствовать но волъ Сигизмунда, имъя главною цълю нязвергнуть Пуйскаго. Но ослъпленіе и спокойствіе бродяги уже исчезли: угадывая или свъдавъ за-

мышляемую изм'вну, онъ призвалъ Рожинскаго и съ видомъ гордымъ спросилъ, что дълають въ Тушинъ Вельможи Сигизмундовы, и для чего къ нему не являются? Гетманъ не трезвый забыль лицемфріе: отвічаль бранью, и даже подняль руку (484). Самозванецъ въ ужасъ бъжалъ къ Маринъ; кинулся къ ен ногамъ; сказалъ ей: «Гет-«манъ выдаетъ меня Королю; я долженъ «спасаться: прости» — и ночью (29 Декабря), надъвъ крестьянское платье, съ Бъготво шутомъ своимъ, Петромъ Кошелевымъ, въ Лжела-вптрія. навозныхъ саняхъ убхалъ искать новаго

гивзда для элодъйства: ибо царство элодъя еще не кончилось!

На разсвътъ узнали въ Тушинскомъ стапъ, что мнимый Димитрій пропаль: всъ изумились. Многіе думали, что онъ убитъ п брошенъ въ ръку (465). Сдълалось ужасное смятеніе: нбо знатная часть войска еще усердствовала Самозванцу, любя въ немъ атамана разбойниковъ (466). Толиы съ яростнымъ крикомъ приступили къ Гетману, требуя своего Димитрія, и въ тоже время грабя обозъ сего бъглеца, серебряные и золотые сосуды, имъ оставленные. Гетманъ и другіе начальники едва могли смирить мятежниковъ, увършвъ ихъ, что Самозванецъ, не убитый, не изгнанный, добровольно скрылся въ чувствъ малодушнаго страха, и что не бунтомъ, а

твердостію и единодушіемъ должно имъ выйти изъ положенія весьма опаснаго. Не мен'є волновались и Россійскіе изм'єнники, лишенные Главы: одни б'єжали въ сл'єдъ за Самозванцемъ, другіе въ Москву (467); знатн'єйшіе пристали къ Конфедератамъ, и вм'єст'є съ ними отправили Посольство къ Сигизмунду.

Между тъмъ Марина, оставленная мужемъ и Дворомъ, не изм'вняла высоком'в- висорію и твердости въ злосчастін; видя себя рів мавъ станъ подъ строгимъ надзоромъ и какъ бы плънницею ненавистнаго ей Гетмана. упрекала Ляховъ и Россіянъ предательствомъ; хотвла жить или умереть Царицею; отвътствовала своему дядъ, Пану Стадницкому, который убъждаль ее прибъгнуть къ Сигизмундовой милости и назвалъ въ письмъ только дочерью Сендомирскаго Воеводы, а не Государынею Московскою: «Благодарю за добрыя желанія «и совъты; но правосудіе Всевышнаго не «дастъ злодъю моему, Шуйскому, насла-«диться плодомъ въроломства. Кому Богъ «единожды даетъ величіе, тотъ уже нико-«гда не лишается сего блеска, подобно «солнцу, всегла лучезарному, хотя и зат-«мъваемому на часъ облаками» (468). Она писала къ Королю: «Счастіе меня остави-«ло, но не лишило права Властительскаго, «утвержденнаго моимъ Царскимъ вънчаніемъ и двукратною присягою Россіянъ;» желала ему усиъха въ войнъ, не уступал вънца Мономахова — ждала случал дъйствовать, и воспользовалась первымъ (169).

г. 1610. Скоро сведали, где Ажедимитрій: онъ увхаль въ Калугу; сталь близъ города въ монастыръ, и велълъ Инокамъ объявить ея жителямъ, что Король Сигизмундъ требовалъ отъ него земли Съверской, желая обратить ее въ Латинство, но получивъ отказъ, склонилъ Гетмана и все Тушинское войско къ измѣнѣ; что его (Самозванца) хотъли схватить или умертвить; что онъ удалился къ нимъ, достойнымъ гражданамъ знаменитой Калуги, надъясь съ ними и съ другими върными ему городами изгнать Шуйскаго изъ Москвы и **Лаховъ** изъ Россіи, или погибнуть славно за цълость Государства и за святость Въры (470). Духъ буйности жилъ въ Калугъ, гдъ оставались еще многіе изъ сподвижниковъ Атамана Болотникова: они съ усердіемъ встрътили элодън, какъ Государя законнаго, ввели въ лучшій домъ, надълили всьмъ нужнымъ, богатыми одеждами, конями. Прибъжали изъ Тушина и вкоторые ближніе чиновники Самозванцевы; пришель главный крамольникъ (471), Киязь Григорій Шаховскій, съ полками Козаковъ изъ Царева-Займища, гав опъ наблюдаль движенія Сигизмундовой рати (472). Составились дружины тъло-

хранителей и вонновъ, Дворъ и Правительство, достойное Ажецаря, коего первымъ указомъ въ семъ новомъ вертепъ злодъйства было истребление Ляховъ и Нъмцевъ за непріятельскія д'вйствія Сигизмунда и Шведовъ (473): ихъ убивали, вмъстъ съ злодъйвърными Царю Россіянами, во всъхъ го- мозванродахъ, еще подвластныхъ Самозванцу: казу-Туль, Перемышль, Козельскь; грабили гт. купцевъ иноземныхъ на пути изъ Литвы къ Тушину. Въ Калугъ утопили бывшаго Воеволу ея, Ляха Скотницкаго, подозръваемаго Лжедимитріемъ въ изм'вн'в (474). Тамъ же истерзали и добраго Окольничаго, Ивана Ивановича Годунова, какъ усерднаго слугу Василіева. Взявъ его въ плънъ (475), свергнули съ башни, и еще живаго кинули въ ръку; онъ ухватился за лодку: злодъй Михайло Бутурлинъ отсъкъ ему руку, и сей мученикъ върности утонулъ въ глазахъ отчаниной жены своей, сестры Филаретовой. Бывъ дотолъ въ нъкоторой зависимости отъ Гетмана и другихъ знатныхъ клевретовъ, Самозванецъ уже могъ дъйствовать евободно, звърствовать до безумія, хваляся особенно ненавистію ко всему не-Русскому, и говоря, что когда будетъ Царемъ на Москвъ, то не оставитъ въ живыхъ ни единаго иноплеменника, ни груднаго младенца, ни зародыша въ утробъ матери (476)! И кровію Ляховъ обагренный, тогда же искаль въ нихъ еще усердія къ его злодвиству!

Въ Тушинскомъ станъ читали тайныя грамоты Ажедимитріевы (477): Самозванецъ писалъ, что возвратится къ своимъ добрымъ сподвижникамъ съ богатою казною, если они дадутъ ему новую клятву въ върности и накажутъ главныхъ виновинковъ измѣны. Прибыли и тайные Послы его, Ляхъ Казимирскій и Глазунъ-Плещеевъ (478): они внушали Ляхамъ и Козакамъ, что одинъ Димитрій можетъ обогатить ихъ, имъя еще владънія обширныя и милліоны готовые. Люди, сколько ниволяе будь благоразумные, не слушали (479); но тушь бродяги, грабители снова взволиовались, и еще бол'ве, когда Марина, пользуясь сматеніемъ, явилась между воннами съ растрепанными волосами, съ лицемъ бабднымъ, съ глубокою горестію и слезами; не упрекала, но трогала, видомъ и словами; убъждала не оставлять Димитрія, исполненнаго къ нимъ любви и благодарности: не лишать себя праведнаго возмездія за труды, для него понесенные, не обольщаться Королевскою милостію, ничъмъ незаслуженною и слъдственно ненадежною; ходила изъ ставки въ ставку; каждаго изъ чиновниковъ называла именемъ, ласково привътствовала, молила соединиться съ ея мужемъ (480). Все было

въ движеніи: стремились видъть и слушать прелестную женщину, красноръчивую отъ живыхъ чувствъ и разптельныхъ обстоятельствъ судьбы ея. Говорили: «Послы Королевскіе насъ обманули и раз-«лучили съ Димитріемъ! Гдв тотъ, за кого «мы умирали? Отъ кого будемъ требовать «награды?» Еще Гетманъ и Воеводы нашли средство обуздать Ляховъ; но Донцы свли на коней и выступили полками изъ Тушина къ Калугъ. Гетманъ съ своими датниками настигь ихъ, изрубилъ болъе тысячи (481) и заставиль побѣжденныхъ возвратиться.

Спокойствіе было кратковременно. Не имъвъ совершениаго успъха въ намъреніи взбунтовать Тушинскій станъ, и боясь мести Гетмана, Марина, въ одеждъ воина, съ лукомъ и туломъ за плечами, ночью, и февъ трескучій морозъ ускакала верхомъ къ Бъгмужу, провождаемая только слугою и слу- маркжанкою (482). Поутру нашли въ ея комна- вы. тахъ сабдующее письмо къ войску: «Безъ «друзей и ближних», одна съ своею горе-«стію, я должна спасать себя отъ наглости «моихъ минмыхъ защитниковъ. Въ упоеніи «шумныхъ пировъ, клеветники гнусные «равняютъ меня съ женами презритель-«ными, умышляютъ измѣну и ковы. Со-«храни Боже, чтобы кто нибудь дерзнулъ «торговать мною и выдать меня человъку,

«которому ни и, ни мое Царство не подвла-«стиы! Утъснениая и гонимая, свидътель-«ствуюсь Всевышнимъ, что не престану «блюсти своей чести и славы, и бывъ Вла-«стительницею народовъ, уже никогда не «соглашусь возвратиться въ званіе Поль-«ской Дворянки. Надъясь, что храброе вопи-«ство не забудетъ присяги, моей благодар-«ности и наградъ ему объщанныхъ, уда-«ляюсь» (483). Сіе письмо читали всенародно въ Тушинъ благопріятели Марины и произвели желаемое дъйствіе: новый мятежь, еще сильнъйшій прежнихъ. Неистовые, съ обнаженными саблями окруживъ ставку Гетмана, вопили: «Злодъй! Ты выгналъ зло-«счастную Марину твоею буйностію, въ ча-«ду высокоумія и пьянства! Ты, въроло-«мецъ, подкупленный Королемъ, чтобы об-«маномъ вырвать изъ нашихъ рукъ казну «Московскую! Возврати намъ Димитрія, или «умри, изменникъ!» Стреляли изъ пистолетовъ; хотъли дъйствительно убить Рожинскаго, выбрать инаго начальника (484) и немедленно итти къ Самозванцу; но снова одумались, примирились съ неустращимымъ Гетманомъ и дали ему слово ждать отвъта Королевскаго. «Ни за что не ручаюсь» -писалъ Рожинскій къ Сигизмунду — «если «Ваше Величество не благоволите удовле-«творить желаніямъ войска и Бояръ Моасковскихъ, съ нами соединенныхъ» (485).

Сін желанія или требованія были объяв-посовлены Королю Послами Россіянъ и Ляховъшин-Тушинскихъ. Въ числъ сорока-двухъ пер-коровыхъ находились Михайло Салтыковъ и сынъ его Иванъ, Киязья Рубецъ-Мосальскій и Юрій Хворостининъ, Левъ Плещеевъ, Молчановъ (тотъ самый (486), который въ Галицін выдаваль себя за Димитрія), Дьяки Грамотинъ, Андроновъ, Чичеринъ, Апраксинъ и многіе Дворяне. Сигизмундъ приияль ихъ (31 Генваря) съ велякою пышностію, сидя на престоль, въ кругу Сенаторовъ и знатныхъ Пановъ. Съдовласый изм'виникъ Салтыковъ говорилъ длиниую рвчь о бъдствіяхъ Россіи, о довъренности ен къ Королю, и замолчалъ отъ усталости. Сынъ его и Дьякъ Грамотинъ продолжали: одинъ исчислиль всёхъ нашихъ Государей отъ Рюрика до Іоанна и Өеодора; другой молилъ Сигизмунда быть заступникомъ нашего православія и тъмъ снискать милость Всевышняго. Наконецъ Бояринъ Салтыковъ предложилъ вънецъ Мономаховъ-не Сигизмунду, но юному Королевичу Владиелаву (487); а Грамотинъ заключилъ изображеніемъ выгодъ, безопасности, благоденствія объихъ Державъ, которыя со временемъ будутъ единою подъ скиптромъ Владислава. Литовскій Канцлеръ, Левъ Сапъга, отвътствоваль, что Сигизмундъ благодаритъ за оказываемую ему честь

и довъренность, соглашается быть покровителемъ Россійской Державы и Церкви, и назначитъ Сенаторовъ для переговоровъ о дълъ столь важномъ.

Переговоры началися немедленно, и Послы измѣнниковъ Тушинскихъ сказали Сенаторамъ: «Съ того времени, какъ смертію Іоаннова на-«сл'бдника извелося Державное племя Рюриково, «мы всегда желали имъть одного Вънценосца съ «вами: въ чемъ можетъ удостов врить васъ сей «Думный Бояринъ, Михайло Глебовичь Салты-«ковъ, зная всъ тайны государственныя. Пре-«пятствіемъ были грозное властвованіе Бори-«сово, успъхи Лжедимитрія, беззаконное воца-«реніе Шуйскаго и явленіе втораго Самозванца, «къ коему мы пристали, не въря ему, но отъ «ненависти къ Василію, и только до времени. «Обрадованные вступленіемъ Короля въ Россію, «мы тайно снеслися съ людьми знативищими «въ Москвъ, свъдали ихъ единомысліе съ нами «и давно прибъгнули бы къ Сигизмунду, если бы «Ляхи Лжедимитріевы тому не противились. «Нынъ же, когда Вожди и войско готовы по-«виноваться законному Монарху, объявившему «намъ чистоту своихъ намъреній, — нынъ смъло «убъждаемъ Его Величество дать намъ сына въ «Цари: ибо ему самому, Государю иной вели-«кой Державы, не льзя оставить ее, ни управ-«лать Московскою чрезъ Намъстника. Вся Рос-«сія встрътитъ Царя вождельннаго съ радостію; «города и крвпости отворять врата; Патріархъ

ин Духовенство благословять его усердно. Толь-«ко да не медлитъ Сигизмундъ; да идетъ прямо «къ Москвъ и подкръпить войско, угрожаемое «превосходными силами Скопина и Шведовъ. «Мы впереди: укажемъ ему путь и средства «взять столицу; сами свергнемъ, истребимъ «Шуйскаго, какъ жертву, уже давно обречен-«ную на гибель. Тогда и Смоленскъ, осаждае-«мый съ такимъ усиліемъ тягостнымъ, досель «безполезнымъ — тогда и все Государство по-«следуетъ нашему примеру.» Но, боясь ли, какъ нишуть, вверить судьбу шестнадцатилетняго Королевича народу ославленному строптивостію и мятежами (488), или отъ личнаго властолюбія не расположенный уступить Московское Царство даже и сыну, Сигизмундъ изъяснился двусмысленно. Сенаторы его отвътствовали измънникамъ, что если Всевышній благословить доброе желаніе Россіянъ; если грозныя тучи, висящія надъ ихъ Державою, удалятся, и тихіе дни въ ней снова возсіяють; если, въ миръ и согласін, Духовенство, Вельможи, войско, граждане всв единодушно захотять Владислава въ Цари: то Сигизмундъ конечно удовлетворить ихъ общей воль - и готовъ итти къ Москвъ, какъ скоро Тушинская рать къ нему присоединится.

Въ дальнъйшихъ объясненіяхъ Послы требовали, чтобы Владиславъ принялъ нашу Въру: имъ сказали, что Въра есть дъло совъсти и не терпитъ насилія; что можно внушать и склонять, а не велъть. «Сін люди» — говоритъ Поль-

скій Историкъ (489) — «мало заботились о «правахъ и вольностяхъ государствен-«ныхъ: твердили единственно о Церкви, «монастыряхъ, обрядахъ; только ими до-«рожили, какъ главнымъ, существеннымъ «предметомъ, необходимымъ для ихъ мира «душевнаго и счастія.» Именемъ Королевскимъ Сенаторы писменно утвердили неприкосновенность всъхъ нашихъ священныхъ уставовъ и согласились, чтобы Королевичь, если Богъ дастъ ему Государство Московское, быль вънчанъ Патріархомъ; обязались также соблюсти цілость Россіи, ея законы и достояніе людей частныхъ (490); памін- а Послы клялися оставить Шуйскаго и Саи в в мозванца, върно служить Госуларю Влади-анають славу, и доколъ онъ еще не царствуеть, слова, служить отпу его (491). Въ тоже время Король писалъ къ Сенату, что Москва въ смятенін, и Князь Михаиль въ раздор'в съ Василіемъ; что должно пользоваться обстоятельствами, расширить владенія Рестил публики и завоевать часть Россіи или всю Россію (492)! Не могли Салтыковъ и клевреты его быть слепыми: они видели, что Король готовить Царство себв, а не Владиславу; знали, что и Владиславъ не могъ ни въ какомъ случав принять нашего Закона: но ужасалсь близкаго торжества Василіева, какъ своей гибели, и давно погрязнувъ въ злодъйствахъ, не усомнились

White with the last

предать отечество изъ рукъ низкаго Самозванца въ руки Вънценосца иновърнаго; предлагали условія единственно для ослівнленія другихъ Россіянъ, и лицем врно восхищаясь мнимою готовностію Сигизмунда исполнить всв ихъ желанія, громогласно благодарили его и плакали отъ радости (493). Пировали, объдали у Короля, Гетмана Жолкъвскаго и Льва Санъги. Сиди на возвышенномъ мъстъ, Король пилъ за здравіе Пословъ: они пили за здравіе Царя Владислава. Написали грамоты къ Воеводамъ городовъ окрестныхъ, славя великодушіе Сигизмунда, убъждая ихъ присигнуть Королевичу, соединиться съ братьями Ляхами, и ифкоторыхъ обольстили: Ржевъ и Зубцовъ поддалися Царю новому, мнимому (494). Но знаменятый Шепнъ, уже пять мъсяцевъ осаждаемый въ Смоленскъ, къ его славъ и бъдствио Королевскаго войска, истреблиемаго трудами, битвами и морозами, не обольстился: вызванный изъ крѣпости измънниками для свиданія, слушаль ихъ съ презр'вніемъ, и возвратился в'врнымъ, непоколебимымъ.

Довольный Тушинскими Россіянами, Сигизмунать тімъ мен'є быль доволенъ Тушинскими Ляхами, коихъ Послы снова требовали милліоновъ, и хотіли, чтобы онъ, взявъ Московское Государство, далъ Маринів Новгородъ и Псковъ, а мужу ел Кияжество особенное (495). Опасалсь раздражить людей буйныхъ и лишиться ихъ важнаго, необходимаго содійствія,

Король объщаль уступить имъ доходы земли Съверской и Рязанской, милостиво надълить Марину и Лжедимитрія, если они смирятся, и немедленно прислать въ Тушино Вельможу Потоцкаго съ деньгами и съ войскомъ, чтобы истребить или прогнать Князя Михаила, стеснить Москву и низвергнуть Шуйскаго. Но сей отвъть не успокоилъ Конфедератовъ: не вършли объщаніямъ; ждали денегъ — а Сигизмундъ медлиль, и мориль людей подъ ствнами Смоленска; не присылалъ ни серебра, ни войска къ матежникамъ: ибо его любимецъ, Потоцкій, къ досадъ Гетмана Жолкъвскаго, распоряжая осадою, не хотълъ двинуться съ мъста, чтобы отсутствіемъ не утратить выгодъ временщика.

Въсти Калужскія еще болье взволновали Конфедератовъ: тамъ Лжедимитрій снова усиливался и царствовалъ; тамъ явилась и жена его, славимая какъ героиня. Вытьхавъ изъ Тушина, она сбилась съ дороги (496), и попала въ Дмитровъ, занятый войскомъ Сапъги, который совътовалъ ей удалиться къ отцу. «Царица Московская» — сказала Марина — «не будетъ жалкою изгнавни- «цею въ домъ родительскомъ» — и взявъ у Сапъги Нъмецкую дружину для безопасномарива сти, прискакала къ мужу, который встръвъ кальства сти, прискакала къ мужу, который встръвъ кальства сти, прискакала къ мужу, который встръвъ кальства стиль ее торжественно вмъстъ съ народомъ, восхищеннымъ ея красотою въ

убранствъ юнаго витязя (497). Калуга веселилась и пировала; хвалилась призракомъ Двора, многолюдствомъ, изобиліемъ, покоемъ, - а Тушинскіе Ляхи терпъли голодъ и холодъ, сидъли въ своихъ укръиленіяхъ какъ въ осадъ, или, толнами выгьзжая на грабежъ, встръчали пули и сабли Царскихъ или Михаиловыхъ отрядовъ. Кричали, что вмъстъ съ Димитріемъ оставило ихъ и счастіе; что въ Тушинъ бъдность и смерть, въ Калугъ честь и богатство; не слушали новыхъ Пословъ Королевскихъ (498), прибывшихъ къ нимъ только съ ласковыми словами; кляли измъну своихъ Предводителей и козни Сигизмундовы; хотъли грабить станъ и съ сею добычею итти къ Самозванцу. Но Гетманъ, въ послъдній разъ, обуздаль буйность страхомъ.

Уже Князь Михаилъ дъйствовалъ. Войско его умножилось, образовалось. Пришло еще 3000 Шведовъ изъ Выборга и Нарвы (499). Готовились итти прямо на успъхв Сапъту и Рожинскаго, но хотъли озабо- Кихаитить ихъ и съ другой стороны: послали за. Воеводъ Хованскаго, Борятинскаго и Горна (500), занять южную часть Тверской и съверную Смоленской области, чтобы препятствовать сообщенію Конфедератовъ съ Сигизмундомъ. Между тъмъ чиновникъ Волуевъ съ пятью стами ратниковъ дол-

женъ былъ осмотръть вблизи укръпленія Санъгины. Онъ сдълалъ болъе: почью (Генваря 4) вступиль въ Лавру, взяль тамъ дружину Жеребцова (501), утромъ напалъ на Ляховъ и возвратился къ Князю Миханду съ толною плевниковъ и съ вестію о слабости непріятеля. Войско ревностно желало битвы, надъясь поразить Сапъту и Гетмана отдельно. Но дерзость перваго уже всчезаа: будучи въ несогласів съ Рожинскимъ, оставивъ Лжедимитрія и еще не приставъ къ Королю, едва ли имфя 6000 сподвижниковъ (502), изнуренныхъ болѣзнями и трудами, Санвга увиделъ поздно, что не время мыслить о завоеваніи монастыря, а время спасаться: сняль осаду (12 Генваря) и бъжалъ къ Дмитрову. Иноки и воины Лавры не върпли глазамъ своимъ, смотря на сіе бъгство врага, столь долго унорнаго (503)! Оглядали безмоляный станъ измънниковъ и Ляховъ; нашли тамъ множество запасовъ и даже не мало вещей драгоцівныхъ; думали, что Сапіга возвратится — и чрезъ восемь дней послали осто наконецъ Инока Макарія со Святою водою ніе Лав- въ Москву, объявить Царю, что Лавра снасена Богомъ и Княземъ Михаиломъ, бывъ 16 мъсяцевъ въ тъсномъ облежания. Уже сіля не только святостію, во и славою радкою - любовію къ отечеству и Върв вреодольвъ искусство и мисло непрія-

теля, нужду и язву — обративъ свои башин и стъны, дебри и холмы въ памятники доблести безсмертной — Лавра ув'внчала сей подвигъ новымъ государственнымъ благодъяніемъ. Россілие требовали тогда единственно оружія и хатоа, чтобы сражаться; но союзники ихъ, Шведы, требовали денегъ: Иноки Тронцкіе, встрътивъ Князя Михаила и войско его съ любовію, отдали ему все, что еще имъли въ житницахъ, а Шведамъ нъсколько тысячь рублей изъ казны монастырской (504). — Глубина сивговъ затрудняла воинскія д'виствія: Князь Иванъ Куракинъ съ Россіянами и Шведами выступиль на лыжахъ изъ Лавры къ Дмитрову (505), и подъ ствиами его увидваъ Сапъту. Началось кровопролитное дъло, въ коемъ Россіяне блестящимъ мужествомъ заслужили громкую хвалу Шведовъ, судей непристрастныхъ; побъдили, взяли знамена, пушки, городъ Дмитровъ, и гнали непріятеля легкими отрядами къ в в г-Клину, нигав не находя ни жителей, ни прив. хавба въ сихъ мъстахъ опустошенныхъ войною и разбоями. Предавъ Ляховъ Тунинскихъ судьбѣ ихъ, Сапѣга шелъ день и ночь къ Калуженимъ и Смоленскимъ сраницамъ, чтобы присоединиться къ Королю или Ажедимитрію, смотря по обстоятельствамъ (506).

До сего времени Санъга былъ щитомъ для Тушина, стоя между имъ и Слободою Александровскою: сведавъ о быствы его - свъдавъ тогда же, что Воеводы, отряженные Княземъ Михаиломъ (507), заняли Старицу, Ржевъ и приступаютъ къ Бълому — Конфедераты не хотвли медлить ни часу въ станъ, угрожаемомъ вблизи и вдали Царскими войсками; но смиренные ужасомъ, изъявили покорность Гетману: онъ вывелъ ихъ съ распущенными знаменами, при звукъ трубъ и подъ дымомъ пылающаго, имъ зажженнаго стана, чтобы итти къ Королю. Измънники, клевреты Салтыкова, соединились съ Ляхами; гнуснъйшіе изъ нихъ ушли къ Самозванцу; менъе виновные въ Москву и въ другіе города (508), надъясь на милосердіе Василіево или свою неизвъстность, - и чрезъ Опусть и всколько часовъ остался только непель nie Ту-шина. Въ уединенномъ Тушинъ, которое 18 мъсяцевъ кинто шумнымъ многолюдствомъ, величалось именемъ Царства и боролось съ Москвою! Жарко преследуемый дружинами Князя Михаила, изгнанный изъ кръпкихъ стънъ Іоспфовской Обители и разбитый въ полъ мужественнымъ Волуевымъ (который въ семъ дълъ (509) освободилъ знаменитаго плънника, Филарета), Рожинскій, Киязь племени Гедиминова, еще юный лътами, отъ изнуренія силь и

горести кончилъ бурную жизнь въ Волоколамскъ, жалуясь на измъну счастія, безуміе втораго Ажедимитрія, крамольный духъ сподвижниковъ и медленность Сигизмундову: Полководецъ искусный, какъ увъряютъ его единоземцы (510), или только смълый навздникъ и грабитель, какъ свидътельствуютъ наши лътописи. Смерть начальника рушила составъ войска: оно разсъялось; толны бъжали къ Сигизмунду, толны къ Ажедимитрію и Санфгф, который сталь на берегахъ Угры, въ мъстахъ еще изобильныхъ хлебомъ (511), и предлагалъ своему Государю условія для в'єрной ему службы, сносяся и съ Калугою. - Такъ исчезло главное, страшное ополчение удальцевъ и разбойниковъ чужеземныхъ, измънниковъ и злодъевъ Россійскихъ, бывъ на шагъ отъ своей цъли, гибели нашего отечества, и вдругъ остановлено великодушнымъ усиліемъ добрыхъ Россіянъ, и вдругъ уничтожено дъйствіями грубой Политики Сигизмундовой!.. Одинъ Лисовскій, съ измънникомъ Атаманомъ Просовецкимъ, съ шайками Козаковъ и вольницы, держался еще нъсколько времени въ Суздалъ, но весною ушелъ (512) оттуда въ мятежный Псковъ, разграбивъ на пути монастырь Колязинскій, гав честный Воевода, Давидъ Жеребцовъ, паль въ битвъ. Наконецъ вся внутренность Государства успокоилась.

А в в Своемъ Такъ успълъ Герой-юноша въ своемъ кияя михан- дёлё великомъ! За 5 мёсяцевъ предъ тьмъ оставивъ Царя почти безъ Царства, войско въ оцъпеньни ужаса, среди враговъ и предателей — находивъ вездѣ отчалніе или зложелательство, но умъвъ тронуть, оживить сердца доброд'втельною ревностію, собрать на краю Государства новое войско отечественное, благовременно призвать иноземное, возстановить целость Россіи отъ Запада до Востока, разсіять сонмы непріятелей многочисленныхъ и взять одною угрозою кранкіе, годовые ихъ станы - Князь Михаилъ двинулся изъ Лавры, имъ освобожденной, къ столицъ, имъ же спасенной, чтобы вкусить сладость добродътели, увънчанной славою. Россіяне и Шведы, одни съ веселіемъ,

другіе съ гордостію, шли какъ братья, Воеводы и воины, на торжество ръдкое Торже- въ лѣтописяхъ міра. Царь велѣлъ знатнымъ чиновникамъ встрътить Киязя Мивступгероя ковъ (513); стъснилъ дорогу Троицкую; скву. ноднесъ ему хлебъ и соль, било челомъ за спасеніе Государства Московскаго, да-2 Мор. валъ имя отца отечества; благодарилъ и сподвижника его, Делагарди. Василій также благодариль обоихъ, съ слезами на глазахъ, съ видомъ искреиняго уми-

ленія. Казалось, что одно чувство всіхъ

одушевляло, отъ Царя до последияго гражданина. Москва, бывъ еще не давно столицею беть Государства, окруженная непріятельскими владеніями, смятенная внутренними крамолами, терзаемая голодомъ, и ввечеру не знавъ, кого утреннее солнце освътитъ въ ней на престоль, законнаго ли Вънценосца Россійскаго или бродягу, клеврета разбойниковъ иноземныхъ — Москва снова возвышала главу надъ обширнымъ Царствомъ, простирая руку къ Ильменю и къ Енисею, къ морю Бълому и Каспійскому, - опираясь въ стінахъ своихъ на легіоны побъдоносные, и наслаждаясь спокойствіемъ, славою, изобиліемъ; видъла въ Киязъ Михаилъ виновника сей разительной перемъны и не щадила ни его смиренія, ни его безопасности (514): гд'в онъ являлся, везд'в торжествоваль и слышаль клики живъйшей къ нему любви, естественной, справедливой, но опасной: ибо зависть, уже не окованная страхомъ, готовила жало на знаменитаго полвижпика Россіи, и раздражаемая симъ народнымъ восторгомъ, тъмъ болье кипъла ядомъ, въ слевной злобь не предвидя, что будеть сама его жертвою!

Еще не спаслось, а только спасалось отечество — и Киязь Михаилъ, среди свътлыхъ пировъ столицы не упоенный ни честію, ни славою, требовалъ указа Царскаго довершить великое дъло: истребить Лжедимитрія въ Калугь, изгнать Сигизмунда изъ Россія, очис-

тить, юживе предвик са; усисвения Раф ство навыки, имых постани условий нес тельного: войско, доблесть / стротве дали лость Нобесную. Но судьба Игуйскаго вызась такому конку благослововаюму: его бъдственное царотвование фточество. должно было вобродиться для волийн в энт ски Charles and the company TO SERVE A CONTRACT OF STREET The second of the profession of the second with the second of the second A Contract Contract · 古学生经验生物的。 The second of the second section of the second Control of the supplier of the solid parties المراجع والمراجع المراجع المراجع

## ГЛАВА IV.

Низвержение Васплія и межлоцарствіе.

## r. 1610 - 1611.

Наушинки. Кончина Скопина-Шуйскаго. Горесть пародная. Киязь Дмитрій Шуйскій Военачальникомъ. Бунтъ Ляпунова, Битва подъ Клушинымъ. Делагарди отступаетъ къ Новугороду. Поляки занимають Царево-Займище. Отчанніе столицы. Новые усивхи Самозванца. Твердость Пожарскаго. Ропотъ народный. Василій лишенъ престола. Тщетвыя увъщанія Патріарха. Постриженіе Василія и супруги его. Совъть Князи Мстиславскаго. Переговоры съ Жолкъвскимъ. Условія. Присяга Владиславу. Намереніе Сигизмунда. Бъгство Самозванца въ Калугу. Политика Жолквискаго. Посольство къ Королю, Вступленіе Поляковъ въ Москву. Афйствія Пословъ Московскихъ. Отъфадъ Жолкфвекаго. Шуйскій пре данъ Полякамъ. Неудачные приступы къ Смоленску. Самовластіе Сигизмунда. Нетеривніе народа. Непріятельскія дъйствія Делагарди. Злодъйства Лисовскаго. Измъна Казави, Смерть Самозванца. Новый обманъ. Начальники возстанія народнаго. Грамоты Смолянъ и Москвитянъ, Слабость Московской Думы. Ссоры съ Поляками. Составъ ополченія за Россію. Кровопролитіе въ столиць. Пожаръ Москвы. Прибытіс Струса. Подвиги Пожарскаго. Неистопства Поликовъ въ Москвъ. Заключение Ермогена.

Въ то время, когда всякой часъ быль г.ии. дорогъ, чтобы совершенно избавить Россію отъ всъхъ непріятелей, смятенныхъ ужасомъ, ослабленныхъ раздъленіемъ — когда всё друзья отечества изъявляли Князю Мпханлу живъйшую ревность (віз), а Князь Миханлъ живъйшее нетерпъніе Царю итти въ поле — минуло около мъсяца въ бездъйствіи для отечества, но въ дъятельныхъ проискахъ злобы личной.

проискахъ злобы личной. Робкіе въ бъдствіяхъ, надменные въ

Haym

успъхахъ, низкіе душею, трепетавъ за себя болье нежели за отечество, и мысля, что все трудивищее уже сдълано, - что остальное легко и не превышаетъ силы ихъ собственнаго ума или мужества, ближије царедворцы въ тайныхъ думахъ пемедленно начали внушать Василію, сколь ючый Князь Михаилъ для него опасенъ (516), любимый Россією до чрезм'єрности, явно уважаемый болье Царя и явно въ Цари готовимый единомысліемъ народа и войска. Славя Героя, многіе Дворяне и граждане дъйствительно говорили нескромно, что спаситель Россін долженъ и властвовать надъ нею (517); многіе нескромно уподобляли Василія Саулу, а Михаила Давиду. Общее усердіе къ знаменитому юнош'в питалось и суеввріемъ: какіе-то гадатели предсказывали, что въ Россіи будеть Вънценосецъ, именемъ Михаиль, назначенный Судьбою умирить Государство: «чрезъ два года благодатное во-«цареніе Филаретова сына оправдало га-«дателей,» пишетъ Историкъ чужезем-

ный (518); но Россіяне относили мнимое пророчество къ Скопину, и видели въ немъ если не совм встника, то преемпика дяди его, къ особенной досадъ любимаго Василіева брата, Дмитрія Шуйскаго, который мыслиль, вероятно, правомъ наследія уловить Державство: ибо шестидесятильтий Царь не имъль дътей, кромъ поворожденной дочери, Анастасін (819), Киязь Дмитрій, духомъ слабый (520), сердцемъ жесто-кій, быль первымъ паушникомъ и первымъ клеветникомъ: не довольствуясь истиною, что пародъ желаетъ царства Миханлу, онъ сказалъ Василію, что Михаиль въ заговоръ съ народомъ, хочетъ похитить верховную власть п лъйствуетъ уже какъ Царь, отдавъ Шведамъ Кексгольмъ безъ указа Государева (521). Еще Василій ужасался или стыдился неблагодарности: вельль умолкнуть брату, - даже выгналь его съ гивномъ; ежедневно привътствовалъ, честиль Героя - по медлиль спова ввърить ему войско! Узнавъ о навътахъ, Киязь Михаилъ сившиль изъясниться съ Царемъ; говорилъ спокойно о своей невинности, свидътельствуясь въ томъ чистою совъстію, службою върною, а всего болве окомъ Всевышняго; говорилъ свободно и см'вло о безумін зависти преждевременной, когда еще всякая остановка въ войнъ, всякое охлажденіе, несогласіе и внушеніе личныхъ страстей могутъ быть гибильны для отечества. Василій слушаль не безъ внутренняго сматевія (522) : вбо собственное сераце его уже

волиовалось запистію и безнокойствомъ; выдвольного счастія вігрить добродітели! Но успоковть Михаила ласкою; вельль ни условить Боярамъ условиться съ Гевераловы Делагарди о будущихъ вониских лействіяхъ; утвердиль договоръ Выборгскій и Колизинскій; объщаль неменение заплатить весь долгъ Шведамъ.

Между тъмъ умный Делагарди въ частыхъ свиданияхъ съ ближними царедворцами замътилъ ихъ худое расположение къ Киязю Михаилу и предостерегаль его какъ друга (525): Дворъ казался ему опасиће ратнаго поля для героя. Оба нетерпълино желали итти къ Смоленску и неохотно участвовали въ пирахъ Московскихъ. 23 Апръля Князь Дмитрій Шуйскій даваль объль Скопину (524). Беседовали дружественно и весело. Жена Дмитріева, Княгиня Екатерина - дочь того, кто жилъ смертоубійковин- ствами: Малюты Скуратова — явилась съ во Сво-иви в Јаскою и чашею предъ гостемъ знамени-шуй тымъ: Михаилъ выпилъ чашу.... и быль принесенъ въ домъ, исходя кровію, безпрестанно лившеюся изъ носа; успълъ только исполнить долгъ Христіанина и предаль свою душу Богу, вмёстё съ судьбою отечества! . . . Москва въ ужасъ онъмъла.

Сію незапную смерть юноши, цв'ятущаго заравіемъ, приписали яду (525), и народъ, въ первомъ движеній, съ воплемъ прости

устремился къ дому Князя Дмитрія Шуйскаго: дружина Царская защитила и домъ и хозяина. Увъряли народъ въ естественномъ концъ сей жизни драгоцънной, но не могли увърить. Видъли или угадывали злорадство и винили оное въ злодъйствъ безъ доказательствъ: ибо одна скоропостижность, а не родъ Михаиловой смерти (напомнившей Борисову), утверждала подоэръне, бъдственное для Василія и его ближнихъ.

Не находя словъ для изображенія общей горесть скорби, Автописцы говорять единственно, вод. что Москва оплакивала Князя Михапла столь же неутъшно, какъ Царя Осодора Іоанновича: любивъ Осодора за добродушіе и теряя въ немъ последняго изъ наследственныхъ Венценосцевъ Рюрикова племени, она страшилась неизвъстности въ будущемъ жребін Государства; а кончина Михаилова, столь неожидаемая, казалась ей явнымъ дъйствіемъ гитва Небеснаго (526): думали, что Богъ осуждаетъ Россію на върную гибель, среди преждевременнаго торжества вдругъ лишивъ ее защитника, который одина вселяль надежду и бодрость въ души, одина могъ спасти Государство, снова ввергаемое въ пучину мятежей безъ кормчаго! Россія им'вла Государя, но Россіяне плакали какъ сироты, безъ любви и довъренности къ Василію, омраченному въ

ихъ глазахъ и несчастнымъ царствованіемъ и мыслію, что Князь Миханлъ сдівлался жертною его тайной вражды. Самъ Василій лиль горькія слезы о Геров: ихъ считали притворствомъ, и взоры подданныхъ убъгали Царя, въ то время, когда опъ, знаменуя общественную и свою благодарность, оказывалъ необыкновенную честь усопшему: отпъвали, хоронили его великоленно, какъ бы Державнаго: дали ему могилу пышную, гдв лежать наши Ввиценосцы: въ Архангельскомъ Соборѣ; тамъ, въ придълъ Іоанна Крестителя (527), стоить уединенно гробница сего юноши, единственнаго добродътелію и любовію народною въ вѣкъ ужасный! Отъ древнихъ до повъйшихъ временъ Россіи никто изъ подданныхъ не заслуживалъ ни такой любви въ жизни, ни такой горести и чести въ могиль! . . . . Именуя Михаила Ахилломъ и Гекторомъ Россійскимъ, Афтописцы не менфе славять въ немъ и милость безпримърную, усттливость, смиреніе Ангельское, прибавляя, что огорчать и презирать людей было мукою для его нъжнаго сердца (528). Въ двадцать-три года жизни успъвъ стяжать (доля ръдкая!) лучезарное безсмертіе, опъ скончался рано не для себя, а только для отечества, которое желало ему вънда, ибо желало быть счастливымъ!

Все перемънвлось — и завистники Скоппиа, думавъ, что Россія уже можетъ безъ него обойтися, скоро увидъли противное. Союзъ между Царемъ и Царствомъ, возстановленный Михан-

ломъ, рушился, и злополучіе Василіево, какъ бы одолънное на время Михаиловымъ счастіемъ, снова явилось во всемъ ужас'в надъ Государствомъ и Государемъ.

Надлежало избрать Военачальника: из- Кваль брали того, кто уже давно былъ нелюбимъ, тріб а въ сје время ненавидимъ: Киязя Дмитрія скай Шуйскаго. Россіяне вышли въ поле съ воевауныніемъ и безъ ревности : Шведы ждали ком объщанныхъ денегъ. Не имъя готоваго серебра, Василій требоваль его отъ Иноковъ Лавры; по Иноки говорили, что они, давъ Борисову 15000, Разстрить 30000, самому Василію 20000 рублей, остальною казною едва могутъ исправить ствны п баший свои, поврежденныя непріятельскою стръльбою (529). Царь силою взялъ у нихъ и деньги и множество церковныхъ сосудовъ, золотыхъ и серебряныхъ, для сплавки. Иноки роптали: народъ изъявляль негодованіе, уподобляя такое діло свитотатству. Одни Шведы, изъявивъ участіе въ народной скорби о Михаилъ (530), ими также любимомъ, казались утъщенными и довольными, получивъ жалованье - и Делагарди выступнать въ следъ за Княземъ Амитріємъ къ Можайску, чтобы освободать Смоленскъ. Ждали еще новыхъ союзниковъ, не бывалыхъ подъ хоругвями Христіанскими: Крымскихъ Царевичей съ толнами разбойниковъ, чтобы примкнуть къ

нимъ нѣсколько дружинъ Московскихъ и вести ихъ къ Калугъ для истребленія Самозванца. Не думали о стыдѣ имѣть нужду въ такихъ сподвижникахъ! Довольно было силъ: не доставало только человѣка, коего въ бѣдствіяхъ государственныхъ и милліоны людей не замѣняютъ. . . . Орошая слезами , искренними или притворными, тѣло Михаила, Василій погребалъ съ нимъ свое Державство, и два раза спасенный отъ близкой гибели (531), уже не спасся вътретій!

Бунть Липу-

Первая страшиля въсть пришла въ Москву изъ Рязани, гдв Ляпуновъ, явный элодый Царя, сильный духомъ болье, нежели знатностію сана, не обольстивъ Михаила властолюбіемъ беззаконнымъ, и предвидя неминуемую для себя опалу въ случав ръшительнаго торжества Василіева, именемъ Героя върности дерзнулъ на бунтъ и междоусобіе. Что Москва подозр'ввала, то Липуновъ объявилъ всенародно за истину несомнительную: Дмитріл Шуйскаго и самаго Василія убійцами, отравителями Скопина; звалъ мстителей, и нашелъ усердныхъ: ибо горестная любовь къ усопшему Михаилу представляла и бунтъ за него въ видъ подвига славнаго! Княжество Рязанское отложилось отъ Москвы и Василія (532), все, кром'в Зарайска: тамъ явился племянцикъ Аяпунова съ грамотою отъ дяди; но тамъ

воеводствоваль Князь Дмитрій Михайловичь Пожарскій. Заслуживая будущую свою знаменитость и храбростію и доброд'втелію, Князь Дмитрій выгналь гонда крамолы, прислаль мятежную грамоту въ Москву и требовалъ вспоможенія: Царь отрядиль къ нему чиновника Глебова съ дружиною, и Зарайскъ остался върнымъ. Но въ тоже время Стръльцы Московскіе, посланные къ Шацку (гдъ явился Воевода Лжедимитріевъ, Князь Черкасскій, и разбилъ Царскаго Воеводу, Князя Литвинова) были остановлены на пути Ляпуновымъ и передались къ нему добровольно (333). Чего хотъль сей мятежникъ? Свергнуть Василія, избавить Россію отъ Ажедимитрія, отъ Ляховъ, и быть Государемъ ся, какъ утверждаетъ одинъ Историкъ (534); другіе нишуть вероятите, что Ляпуновъ желаль единственно гибели Шуйскихъ, имъя тайныя сношенія съ знативішимъ крамольникомъ, Бояриномъ Княземъ Василіемъ Голицынымъ въ Москвъ, и даже съ Самозванцемъ въ Калугъ, но не долго: онъ презрълъ бродягу, какъ орудіе срамное, видя и безъ того легкое исполнение желаемаго имъ и многими иными врагами Царя несчастнаго.

Бунтъ Ляпунова встревожилъ Москву: другія въсти были еще ужасиъе. Князь Дмитрій Шуйскій и Делагарди шли къ Смоленску, а Ляхи къ нимъ на встръчу. Доселъ опасливый, неръшительный, Спгизмундъ вдругъ оказалъсмълость, узнавъ, что Россія лишилась своего

Героя, и въря нашимъ измънникамъ, Салтыкову съ клевретами, что сіл кончина есть паденіе Василія, ненавистного Москив и войску. Еще Сигизмундъ не хотваъ останить Смоленска; но давъ Гетману Жолк векому 2000 всадниковъ и 1000 ифхотныхъ воиновъ, велблъ ему съ сею горстію людей искать непріятеля и славы въ поль (835). Гетманъ двинулся сперва къ Бълому, тенимому Хованскимъ и Горномъ (536); имъв 6500 Россіянъ и Шведовъ, они уклопились отъ битвы и сившили присоединиться къ-Амитрію Шуйскому, который стоплъ въ Можайскъ, отдъливъ 6000 Дътей Болрскихъ съ Княземъ Елецкимъ и Волуевымъ въ Царево-Займище, чтобы тамъ укръпиться и служить щитомъ для главной рати. Будучи въ десятеро сильные непріятеля, Шуйскій хотвль уподобиться Скопину осторожностію: медлиль и тратиль время. Тъмъ быстръе дъйствовалъ Гетманъ: соединился съ остатками Тушинскаго войска, приведеннаго къ нему Зборовскимъ, и (13 Іюня) подступиль къ Займищу (537); имъль тамъ выгоду въ битвъ съ Россіянами, но не взяль укръпленій - и свъдаль, что Шуйскій и Делагарди идуть отъ Можайска на помощь къ Елецкому и Волуеву. Сподвижники Гетмана смутились: онъ убъждаль ихъ въ необходимости кончить войну однимъ см'влымъ ударомъ; говориль о чести и доблести, а ждаль усивха отъ изм'виы; ибо клевреты Салтыкова окружали, вели его. - спосились съ своими единомыпилен-

никами въ царскомъ войскъ, знали общее уныніе, пегодованіе, и ручались Жолк'ввскому за побъду; ручались и бъглецы Шведскіе, Нъмцы, Французы, Шотландщы (538), являясь къ нему толпами, и сказывая, что всв ихъ товарищи, недовольные Шуйскимъ, готовы передаться къ Ляхамъ. Швелы д'вйствительно, едва вышедши изъ Москвы, начали снова требовать жаловацья и бунтовать: Князь Дмитрій далъ имъ еще 10,000 рублей, но не могъ удовольствовать, ни самъ Делагарди смирить сихъ мятежныхъ корыстолюбцевъ: они шли не-хотя, и грозили, казалось, боаве союзникамъ, нежели врагамъ. Такіл обстоятельства изъясняють для насъ удивительное дело Жолкевского, еще боле проинцательнаго, нежели смълаго.

Оставивъ малочисленную пъхоту въ обозъ у Займища, Гетманъ ввечеру (23 Іюня)
съ десятью тысячами всадниковъ и съ легкими пушками выступилъ на встръчу къ
Шуйскому, столь тихо, что Елецкій и Волуевъ не замътили сего движенія и сидъли
спокойно въ укръпленіяхъ, воображая всю
рать непріятельскую предъ собою; а Гетманъ, припужденный итти верстъ двадцать витва
медленно, ночью, узкою, худою дорогою, пода
медленно, ночью, узкою, худою дорогою, пода
между полями и лъсомъ, плетнями и двумя
деревеньками, общирный станъ тридцати

тысячь Россіянъ и пяти тысячь Шведовъ, ни мало неготовыхъ къ бою, безпечныхъ, сонныхъ. Онъ еще ждалъ усталыхъ дружинъ и пушекъ; зажегъ плетни, и трескомъ огня, пламенемъ, дымомъ пробудилъ спящихъ. Изумленные незапнымъ явленіемъ Ляховъ, Шуйскій и Делагарди сившили устроить войско: конвицу впереди, пехоту за нею, въ кустарникъ, - Россіянъ и Шведовъ особенно. Гетманъ съ трубнымъ звукомъ ударилъ вмѣстѣ на тѣхъ и другихъ: конница Московская дрогнула; по подкръпленная новымъ войскомъ, стъснила непріятеля въ своихъ густыхъ толпахъ, такъ, что Жолкъвскій, стоя на холмъ, едва могъ видъть хоругвь Республики въ облакахъ пыли и дыма (539). Шведы удержали стремленіе Лиховъ сильнымъ залномъ. Гетманъ пустилъ въ дело запасныя дружины; стръляль изъ всъхъ пушекъ въ Шведовъ; напалъ на Россіянъ съ боку — и побъдилъ. Конница наша, обративъ тылъ, смъщала пъхоту; Шведы отступили къ лъсу; Французы, Нъмцы, Англичане, Шотландцы передались къ Ляхамъ. Сделалось неописанное смятеніе. Все біжало безъ памяти: сто гнало тысячу. Князья Шуйскій, Андрей Голицынъ и Мезецкій засъли-было въ станъ съ пъхотою и пушками; но узнавъ въроломство союзниковъ, также бъжали въ лъсъ, усыная дорогу разными вещами драгоц'виными, чтобы прелестію добычи остановить непріятеля. Делагарди - въ искренней горести, какъ пишуть (540) — ни угрозами, ни моленіемъ не удержавъ своихъ отъ безчестной измѣны, вступилъ въ переговоры: далъ слово Гетману не помогать Василію, и захвативъ казну Шуйскаго, 5450 рублей деньгами и мѣховъ на 7000 рублей (541), съ Генераломъ деля Горномъ и четырмя стами Шведовъ уда-ототулился къ Новугороду, жалуясь на малоду- въ но-шіе Россіянъ столько же, какъ и на мя-ду. тежный духъ Англичанъ и Французовъ, писменно объщая Царю новое вспоможеніе отъ короля Шведскаго, а Королю легкое завоеваніе съверо—западной Россіи для Швеція!

Но стыдъ союзниковъ уменшался стыдомъ Россіянъ, которые, въ бъдственномъ ослѣпленіи, жертвовали нелюбви къ Царю любовію къ отечеству, не хотьли мужествовать за мнимаго убійцу Михаилова, думая, кажется, что победа Ляховъ губитъ только несчастнаго Василія, и гнуснымъ бъгствомъ отъ врага слабаго предали ему Россію. Безъ сомивнія оказавъ умъ необыкновенный, Гетманъ хвалился числомъ своихъ и непріятелей, скромно уступалъ всю честь геройству сподвижниковъ, и всего искрениве славилъ ревность Тушинскихъ измънниковъ, сына и друзей Михайла Салтыкова, которые находились въ сей битв'в, дъйствуя тайно, чрезъ лазутчиковъ, на Царское войско. Не многіе легли

валъ деньги Стръльцамъ (848); хотъль пи-

сать къ Гетману, назначилъ гонца, но отмѣнилъ, чтобы не унизиться безполезно, въ такихъ обстоятельствахъ, когда не переговорами, а битвами надлежало спастися, Города не выслали въ Москву ни одного воина (849): Рязанскій мятежникъ Ляпуновъ не вельлъ имъ слушаться Царя, вместе съ отчас Княземъ Василіемъ Голицынымъ крамольпів стоніемъ. , . . Грозы вившнія еще умножились: явился и Лжедимитрій въ поль, съ безстыднымъ Сапътою, который за пъсколько тысячь рублей (550), доставленных ъ ему изъ Калуги, снова обязался служить злодъю. Они надъялись предупредить Гетмана и взять Москву, думая, что она въ смятенін ужаса скор'ве сдастся дерэкому бродягь, нежели Ляхамъ. Сей подлый непріятель еще казался опаснъйшимъ Царю: свъдавъ, что союзники, вызванные имъ изъ гивзда разбоевъ, сыновья Хана, уже близъ Сернухова, Василій отрядиль туда знатныхъ мужей, Князя Воротынскаго, Лыкова и чиновника Измайлова съ дружиною Дътей Боярскихъ и съ пушками, чтобы вести ихъ противъ Самозванца (851); но Крымцы, встрътивъ его въ Боровскомъ Увздв, послв двла кровопролитнаго ушли назадъ въ степи, а Воротынскій и Лыковъ едва спаслися бъгствомъ въ Москву. Все

кончилось для Василія! Снова торжество- новые валь Самозванець; снова обратились къ самонему измънники и счастіе. Сапъгины Ляхи званца. осадили кръпкій монастырь Пафнутіевъ, гдь начальствовали върный Князь Михайло Волконскій и два предателя: первый сражался какъ Герой; но младшіе чиновники, Змъевъ и Челищевъ, впустили непріятеля. Волконскій паль въ свят надъ гробомъ Св. Пафнутія (оставивъ для в'бковъ намять (832) своей доблести въ гербъ Боровска), а Ляхи наполнили ограду и церковь трупами Иноковъ, Стръльцевъ и жителей монастырскихъ. Коломна, дотолъ непоколебимая въ върности, вдругъ измънила, возмущенная Сотникомъ Бобынинымъ. Не слушая добраго Епископа Іосифа, народъ кричаль, что Василію уже не быть Царемъ, и что лучше служить Димитрію, нежели Сигизмунду. Воеводы Коломенскіе, Бояре Князь Туренинъ и Долгорукій, въ ужасъ сами присягнули обманщику: также и Воевода Кошпрскій, Князь Ромодановскій, вивств съ гражданами. Едва уцвлель и твер-Зарайскъ, спасенный твердостію Князя По- пожаржарскаго: видя бунтъ жителей и не стра-скаго. шась ни угрозъ, пи смерти, онъ съ усердною дружиною выгналь ихъ изъ кръпости и возстановилъ тишину договоромъ, заключеннымъ съ ними, остаться върными Василію, если Василій останется Царемъ,

или служить Царю новому, кого избереть Россія. Въ семъ случав ревностнымъ сподвижникомъ Князя Дмитрія быль достойный Протојерей Никольскій (583). Но усмиреніе Зарайска не отвратило гибельнаго мятежа въ столицъ.

Ажедимитрій сившиль къ Москвъ и расположился станомъ въ сель Коломенскомъ (554), намятномъ первою славою юнаго Князя Михаила, коего уже не имъло отечество для надежды! Что могъ предпріять Царь злосчастный, побъжденный Гетманомъ и Самозванцемъ, угрожаемый Анпуновымъ и крамолою, малолушіемъ и зломысліемъ, безъ войска и любви народной? Рожденный не въ въкъ Катоновъ и Брутовъ, онъ могъ предаться только въ волю Божію: такъ и сдълалъ, спокойно ожидая своего жребія, и еще держась рукою за кормило государственное, хотя уже и безполезное въ часъ гибели; еще давалъ повельнія, не винмаемыя, не исполняемыя, будучи уже болье зрителемъ, нежели дъйствователемъ съ того времени, какъ узнали въ Москвъ о бунть или неповиновеній городовъ, вид'вли подъ ей ст'внами знамена Ажедимитріевы и ежечасно ждали Сигизмундовыхъ съ Гетманомъ. Дво-Ровоть рецъ опустбаъ: улицы и площади кипбли народомъ; всв спрашивали другъ у друга, что делается, и что делать? Ненавистивки

Василіевы уже громогласно требовали его сверженія; кричали: «Онъ съль на престоль безъ «въдома земли Русской (555): для того земля «раздълилась; для того льется кровь Христіан-«ская. Братья Василіевы ядомъ умертвили свое-«го илемянника, а нашего отца-защитника. Не «хотимъ Царя Василія!» Ни Самозбанца, ни Ляховъ! прибавляли многіе, благородивішіе духомъ, следуя внушенію Ляпунова Рязанскаго, брата его Захаріи и Князя Василія Голицына (556). Они превозмогли числомъ и знатностію единомышленниковъ; гнушаясь Лжедимитріемъ, думали усовъстить его клевретовъ, чтобы усилиться ихъ союзомъ, и предложили имъ свиланіе. Еще люди чиновные окружали злодъя Тушинскаго: Князья Сицкій и Засъкинъ, Дворяне Нагой, Сунбуловъ, Плещеевъ, Дьякъ Третьяковъ и другіе. Събхались въ поль, у Даниловскаго монастыря (557), какъ братья; мирно разсуждали о чрезвычайныхъ обстоятельствахъ Государства и върнъйшихъ средствахъ спасенія : наконецъ взаимно дали клятву, Москвитяне оставить Василія, измінники предать имъ Ажедимитрія, избрать вмісті новаго Царя и выгнать Ляховъ. Сей договоръ объявили столицъ братъ Ляпунова и Дворянинъ Хомутовъ, выбхавъ съ сонмомъ единомыниленниковъ на Лобное мъсто, гдъ, кромъ черни, находилось и множество людей сановныхъ, лучшихъ гражданъ, гостей и купцевъ: всв громкимъ кликомъ изъявили радость (558);

всь казались увъренными, что новый Царь необходимъ для Россіи. Но тутъ не было на знатнаго Духовенства, ни Синклита: пошли въ Кремль, взяли Патріарха, Бояръ; вывели ихъ къ Серпуховскимъ воротамъ, за Москвою-ръкою, и въ виду непріятельскаго стана - указывая на разъбоды Ажедимитрісвой конницы и на Смоленскую дорогу, гдв всякое облако пыли грозило явленіемъ Гетмана — предложили имъ избавить Россію отъ стыда и гибели, избавить Россію отъ Шуйскаго; соблюдали умфренность въ рѣчахъ: укоряли Василія только несчастіемъ (559). Говорили, что «земля Сѣверская и «всѣ бывшіе слуги Лжедимитріевы немедленно «возвратятся подъ сънь отечества, какъ скоро «не будетъ Шуйскаго, для нихъ ненавистнаго и «страшнаго; что Государство безсильно только «отъ раздъленія силь: соединится, усмирит-«ся.... и враги исчезнуть!» Раздался одинъ голосъ въ пользу закона и Царя злосчастнаго: Ермогеновъ; съ жаромъ и твердостію Патріархъ изъяснялъ народу, что нътъ спасенія, гль нътъ благословенія свыше; что изм'єна Царю есть злодъйство, всегда казнимое Богомъ, и не избавить, а еще глубже погрузить Россію въ бездну ужасовъ (560). Весьма не многіе Бояре, и весьма не твердо, стояли за Шуйскаго; самые его искренніе и ближніе уклонились, видя р'єшительную общую волю; самъ Патріархъ съ горестію удалился, чтобы не быть свидътелемъ дъла мятежнаго, - и сія народная Дума единодушно,

единогласно приговорила: «1) бить челомъ Ва-«силію, да оставить Царство и да возметь себ'в «въ удѣлъ Нижній-Новгородъ (561); 2) уже ни-«когда не возвращать ему престола, но блюсти «жизнь его, Царицы, братьевъ Василіевыхъ; «З) цъловать крестъ всъмъ міромъ въ неизмън-«ной върности къ Церкви и Государству для «истребленія ихъ злод'вевъ, Ляховъ и Лжеди-«митрія; 4) всею землею выбрать въ Цари, кого «Богъ дастъ; а между тъмъ управлять ею Бояпрамъ, Киязю Метиславскому съ товарищами, «коихъ власть и судъ будутъ священны; 5) въ «сей Дум'в верховной не сидъть Шуйскимъ, ни «Князю Дмитрію, ни Князю Ивану; 6) всемъ за-«быть вражду личную, месть и злобу; всёмъ «помнить только Бога и Россію» (562). Въ дъйствін беззаконномъ еще блисталь призракъ великодушія: щадили Царя свергаемаго и хотъли умереть за отечество, за честь и независимость.

Послали къ Василію, еще Вънценосцу, знатнаго Боярина, его свояка, Князя Ивана Воротынскаго, съ главными крамольниками, Захарією Ляпуновымъ и другими, объявить ему приговоръ Думы. Дотолъ тихій Кремлевскій дворецъ наполнился людьми и шумомъ: ибо въ слъдъ за Послами стремилось множество дерзкихъ мятежниковъ и любопытныхъ. Василій ожидаль ихъ безъ трепета, воспоминая, можетъ быть, невольно о такомъ же стремленіи шумныхъ сонмовъ, подъ его собственнымъ предводительствомъ, къ сему же дворцу, въ день Раз-

стригиной гибели! . . . . Захарія Ляпуновъ, увидъвъ Царя, сказаль: «Васплій Іоанно-«вичь! ты не умъль царствовать: отдай «же вънецъ и скипетръ» (563). Шуйскій отвътствоваль: «какъ смъешь!»... и вынулъ ножъ изъ-за пояса. Наглый Ляпуновъ, великанъ ростомъ, силы необычайной, грозилъ ему своею тажкою рукою.... Другіе хотьли сладкорьчіем в убълить Царя къ повиновенію воль Божіей и народной. Василій отвергиуль всв предложенія, Василій готовый умереть, но Вънценосцемъ, и лишент престо- волю мятежниковъ, испровергающихъ законъ, не признавая народною. Онъ усту-47 км. пилъ только насилію, и быль, вивств съ юною супругою, перевезенъ изъ палатъ Кремлевскихъ въ старый домъ свой, гдв ждалъ участи Борисова семейства (564), зная, что шагь съ престола есть шагъ къ

могилъ.

Въ столицъ господствовало смятеніе, и скоро еще умножилось, когда народъ свъдаль, что Тушинскіе измънники обманули Московскихъ. Ляпуновъ и клевреты его немедленно объявили первымъ, въ новомъ свиданіи съ ними у монастыря Даниловскаго (505), что Шуйскій сведенъ съ престола, и что Москва, въ слъдствіе договора, ждеть отъ нихъ связаннаго Лжедимитрія, для казни. Тушинцы отвътствовали: «Хвалимъ ваше дъло. Вы сверсиули

«Царя беззаконнаго; служите же истин-«ному: да здравствуеть сынь Іоанновь! «Если вы клятвопреступники, то мы вёр-«ны въ обътахъ. Умремъ за Димитрія» (566)! Достойно осмъянные злодъями, Москвитине изумились. Симъ часомъ думалъ еще тметвоспользоваться Ермогенъ: вышелъ кърфимнароду, молилъ, заклиналъ снова возвести нагрі-Василія на Царство; но убъжденіямъ добраго Патріарха не внимали: страшились мести Василіевой, и тъмъ скоръе хотъли себя уснокоить.

Всьми оставленный, многимъ непавистный или противный, не многимъ жалкій, Царь сидъль подъ стражею въ своемъ Боярскомъ домъ, гдъ, за четыре года предъ темъ, въ ночномъ совете знаменитъйшихъ Россіянъ, имъ собранныхъ и движимыхъ (567), ръшилась гибель Отрепьева. Тамъ, въ следующее утро, явились (в 1юля. Захарія Ляпуновъ, Князь Петръ Заськинъ (568), нъсколько сановниковъ съ Чудовскими Иноками и Священниками, съ толною людей вооруженныхъ, и вельли Шуйскому готовиться къ постриженію, еще гнушаясь новымъ цареубійствомъ и считая келлію надежнымъ предверіемъ гроба. «Нътъ!» сказалъ Василій съ твердостію: «никогда не буду Монахомъ» и на угрозы отвътствовалъ видомъ презрвнія; но смотря на многихъ извъстныхъ

ему Москвитянъ, съ умиленіемъ говорилъ имъ: «Вы нъкогда любили меня.... и за «что возненавидъли? за казнь ли Отрепьева «и клевретовъ его? Я хотълъ добра вамъ «п Россіи; наказывалъ единственно зло-«дѣевъ — и кого не миловалъ» (569)? Вопль Ляпунова и другихъ неистовыхъ заглу-Постри шилъ ръчь трогательную. Читали молитвы васили пострижения, совершали обрядъ священвсуару. ный, и не слыхали уже ни единаго слова отъ Василія: онъ безмольствоваль, и вм'ьсто его произносилъ страшные объты монашества Князь Туренинъ (570). Постригли и несчастную Царицу, Марію, также безмольную въ обътахъ, но красноръчивую въ изъявленіи любви къ супругу: она рвалась къ нему, степала, называла его своимъ Государемъ милымъ, Царемъ великимъ народа недостойнаго (571), ея супругомъ законнымъ и въ рясѣ Инока. Ихъ разлучили силою: отвели Василія въ монастырь Чудовскій, Марію въ Ивановскій: двухъ братьевъ Василіевыхъ заключили въ ихъ домахъ. Никто не противился насилію безбожному, кром'в Ермогена: онъ торжественно молился за Шуйского въ храмахъ, какъ за Помазанника Божія, Царя Россія, хотя и невольника; торжественно клялъ бунтъ и признавалъ Инокомъ не Василія, а Князя Туренина, который вмъсто его связаль себя обътами Монашества (572)

Уважение къ сану и лицу Первосвятителя давало смълость Ермогену, но безполезную.

Такъ Москва поступила съ Вънценосцемъ, который хотълъ снискать ея и Россіи любовь подчинениемъ своей воли закону, бережливостию государственною, безпристрастіемъ въ наградахъ (573), умъренностію въ наказаніяхъ, терпимостію общественной свободы, ревностію къ гражданскому образованію — который не изумлялся въ самыхъ чрезвычайныхъ бълствіяхъ, оказываль неустрашимость въ бунтахъ, готовность умереть върнымъ достоинству Монаршему, и не быль никогда столь знаменить, столь достоинъ престола, какъ свергаемый съ онаго измѣною: влекомый въ келію толною злодбевъ, несчастный Шуйскій являлся одинъ истинно великодушнымъ въ мятежной столицъ. . . . Но удивительная судьба его ни въ уничижении, ни въ славъ, еще не совершилась!

Досел'в властвовала безпрекословно сторона Ляпуновыхъ и Голицына, ръшительныхъ противниковъ и Шуйскаго и Самозванца и Ляховъ: она хотъла своего Царя — и въ семъ смысл'в Дума писала отъ имени Синклита, людей Приказныхъ и воинскихъ, Стольниковъ, Стряичихъ, Дворянъ и Дътей Боярскихъ, гостей и купцевъ, ко всъмъ областнымъ Восводамъ и жителямъ, что Шуйскій, вилвь челобитью земли Русской, оставилъ Государство и міръ (574) для спасенія отечества; что Москва цъловала

кресть не поддаваться ни Сигизмунду, ни злодью Тушинскому; что всв Россіяне должны возстать, устремиться къ столицъ, сокрушить враговъ и выбрать всею землею Самодержца вожделеннаго. Въ семъ же смысле ответствовали Болре и Гетману Жолкъвскому, который, узнавъ въ Можайскъ о Васпліевомъ незверженін, объявиль имъ грамотою, что идеть защитигь ихъ въ бъдствіяхъ, «Не требуемъ твоей защиты,» писали они: «не приближайся, пли «встрътимъ тебя какъ непріятеля» (575). Но Дума Боярская, присвоивъ себъ верховную власть, не могла утвердить ее въ слабыхъ рукахъ своихъ, ни утишить всеобщей тревоги, пи обуздать мятежной черии. Самозванецъ грозиль Москвъ нападеніемъ, Гетманъ къ пей приближался, народъ вольначалъ, холопи не слушались господъ, и многіе люди чиновные, стращась быть жертвою безначалія и бунта, уходили изъ столицы, даже въ станъ къ Лжедимитрію (576), единственно для безонасности личной. Въ сихъ обстоятельствахъ ужасныхъ сторону Ляпуновыхъ и Голицына превозмогла другая, меиве благопріятная для народной гордости, хотя и менъе лукавая: ибо ел главою былъ Кипзь Оедоръ Мстиславскій, извъстный добродушіемъ и върностію, чуждый властолюбія и козней (577).

Въ то время, когла Москва, безъ Царя, безъ устройства, всего болъе опасалась злодъя Тушинскаго и собственныхъ злодъевъ, готовыхъ душегубствовать и грабить въ стъпахъ ел — когда отечество смятенное не видало между своими ни одного человъка, столь знаменитаго родомъ и дълами, чтобы оно могло возложить на него вънецъ едиподушно, съ любовію и надеждою — когда изм'єны и предательства въ глазахъ народа унизили самыхъ первыхъ Вельможъ, и два несчастныя избранія доказали, сколь трудно бывшему подданному державствовать въ Россів и бороться съ завистію: тогда мысль искать Государя вив отечества, какъ древніе Новогородцы искали Князей въ земль Варяжской, могла естественно представиться уму и добрыхъ гражданъ. Мсти- Совать славскій, одушевленный чистымъ усер- мотяліемъ — въроятно, послъ тайныхъ совь- од п. пщаній съ людьми важивишими — торжественно объявиль Боярамъ, Духовенству, всьмъ Чинамъ и гражданамъ, что для спасенія Царства должно вручить скинетръ.... Владиславу (578). Кто могь самъ и не хотъль быть Вънденосцемъ (879), того миъніе и голосъ им'тли силу; им'тли оную и домогательства единомыниленниковъ Салтыкова, особенно Волуева, и наконенъ явныя выгоды сего избранія. Жолківскій, грозный вобъдитель, льлался намъ усерднымъ другомъ, чтобы избавить Москву оть злодъевъ: онъ писалъ о томъ (31 Гюдя) къ Думі: Бопрекой (580), вмість съ Иваномъ Салтыковымъ и Волуевымъ, которые сообщили ей договоръ Тушинскихъ Пословъ съ Сигизмундомъ и новъйшій, заключенный Гетманомъ въ Царевъ-Займищъ (581) для цълости Въры и Государства. Надъялись, что Король ильнится честію видьть сына Монархомъ великой Державы и дозволить ему перемънить Законъ, или Владиславъ юный, еще не твердый въ Догматахъ Латинства, легко склонится къ нашимъ и вопреки отцу, когда сядетъ на престолъ Московскій, увидить необходимость единовърія для кръпкаго союза между Царемъ и народомъ, возмужаетъ въ обычаяхъ Православія, и будучи уважаємъ какъ Вънценосецъ знаменитаго Державнаго племени, будетъ любимъ какъ истинный Россіянинъ духомъ. Еще благородная гордость страшилась уничиженія взять невольно Властителя отъ Ляховъ, молить ихъ о спасеніи Россіи и тъмъ оказать ея постыдную слабость. Еще Духовенство страшилось за Въру, и Патріархъ убъждаль Бояръ не жертвовать Церковію никакимъ выгодамъ государственнымъ (682): уже не имъя средства возвратить вънецъ Шуйскому, онъ предлагалъ имъ въ Цари или Князя Василія Голицына или юнаго Михаила, сына Филарстова (583), внука первой супруги Іоавновой. Духовенство благопріятствовало Голицыну, народъ Михаилу, любезному для него памятію Анастасіи, добродътелію отца и даже тезоименитствомъ съ усопшимъ Героемъ Россін. . . . Такъ Ермогенъ безсмертный предвъстилъ ей волю Небесъ! Но времи еще

не наступило — и Гетманъ уже стоялъ подъ Москвою, на Сътуни (вы), противъ Коломенскаго и Лжедимитрія: ни Голицынъ, крамольникъ въ Синклитъ и бъглецъ на полъ ратномъ (въ), ни юноша, питомецъ келлій, едва извъстный свъту, не объщали спасенія Москвъ, извиъ тъснимой двумя непріятелями, внутри волнуемой мятежемъ; каждый часъ былъ дорогъ — и большинство голосовъ въ Думъ, на самомъ Лобномъ мъстъ, ръшило: «принять совътъ «Метиславскаго!»

Немедленно послали къ Гетману спро- пересить, другь ли онъ Москвъ или непрія- съжодтель (586)? «Желаю не крови вашей, а блага кана «Россіи,» отвѣчалъ Жолкѣвскій: «предла-«гаю вамъ Державство Владислава и ги-«бель Самозванца.» Дали взаимно аманатовъ; вступили въ переговоры, на Дъвичьемъ полъ, въ шатръ, гдъ Бояре, Князья Метиславскій, Василій Голицынъ и Шереметевъ, Окольничій Князь Мезецкій и Дьяки Думные, Телепневъ и Луговскій, съ честію встрѣтили Гетмана (587), объявлля, что Россія готова признать Владислава Царемъ, но съ условіями необходимыми для ея достоинства и спокойствія. Дьякъ Телепневъ, развернувъ свитокъ, прочиталь сін условія, столь важныя, что Гетманъ ни въ какомъ случав не могъ бы принять ихъ безъ ръшительнаго согласія

Королевскаго: Король же не только медлилъ дать ему паказъ, по и не отвътствоваль ни слова на вев его донесенія после Клушинскаго дъла, заботясь единственно о взятін Смоленска и съ гордостио являя Гетмановы трофен, знамена и павиниковъ, Шенну непреклонному! Жолквискій, равно см'яльні и благоразумный, скрывъ отъ Бояръ свое затруднение, спокойно разсуждаль съ ними о каждой стать в предлагаемаго договора: отвергалъ и соглашался Королевскимъ именемъ. Выслушавъ первое требованіе, чтобы Владиславь крестился во нашу Впру, онъ даль имъ надежду, но устранилъ облаательство, говоря: «да будетъ Королевичь «Паремъ, и тогда, внимая гласу совъсти и поль-«зы государственной, можеть добровольно «исполнить желаніе Россіи» (588). Устраниль, до особеннаго Сигизмундова разрышенія, п другія статьи: «1) Владиславу не сноситься съ «Папою о Закон'ь (589); 2) утвердить въ Россіи «смертную казнь для всякаго, кто оставить Гре-«ческую Въру для Латинской; 3) не имъть при «себ'в болве пятисотъ Ляховъ; 4) соблюсти всв «титла Царскія (слъдственно Государя Кіевскаго «и Ливонскаго) и жениться на Россіянкъ; » но все прочее, какъ согласное съ договоромъ Салтыкова и Волуева, было одобрено Жолкъвскимъ, хотя и не вдругъ: ибо онъ съ умысломъ замедляль переговоры, тщетно ожидая въстей отъ Короля; наконецъ уже не могъ медлить, опасаясь нетеривнія Россіянь и своихъ Ляховъ,

готовыхъ къ бунту за невыдачу имъ жалованья, (590) — и 17 Августа подписаль слѣ-

дующія достопамятныя условія:

«1) Святвійшему Патріарху, всему Духо-Условіа. «венству и Спиклиту, Дворянамъ и Дьякамъ «Думнымъ , Стольникамъ , Дворянамъ, «Стряпчимъ , Жильцамъ и Городскимъ «Дворянамъ, Головамъ Стрелецкимъ, При-«казнымъ людямъ, Дътямъ Боярскимъ, го-«стямъ и купцамъ, Стрельцамъ, Козакамъ, «пушкарямъ и всъхъ чиновъ служивымъ и «Жилецкимъ людямъ Московскаго Государ-«ства бить челомъ Великому Государю «Сигизмунду, да пожалуетъ имъ сына сво-«его, Владислава, въ Цари, коего всъ Рос-«сіяне единодушно желають, ціза святый «крестъ съ обътомъ служить върно ему и «потомству его, какъ они служили преж-Великимъ Государямъ Московскимъ.

«2) Королевичу Владиславу вънчаться «Царскимъ вънцемъ и діадимою отъ Свя-«тъйшаго Патріарха и Духовенства Грече-«ской Церкви, какъ издревле вънчались «Самодержцы Россійскіе.

«З) Владиславу Царю блюсти и чтить «святые храмы, иконы и мощи цёлебныя, «Натріарха и все Духовенство; не отни-«мать им'ьнія и доходовъ у церквей и мона-«стырей; въ Духовныя и Святительскій «дъла не вступаться.

- «4) Не быть въ Россіи ни Латинскимъ, ни «другихъ исповѣданій костеламъ и молебнымъ «храмамъ (59); не склонять никого въ Римскую, «ни въ другія Вѣры, и Жидамъ не въѣзжать «для торговли въ Московское Государство.
- «5) Не перемънять древнихъ обычаевъ. Болре «и всъ чиновники, воинскіе и земскіе, будутъ, «какъ и всегда, одни Россіяне; а Польскимъ и «Литовскимъ людямъ не имъть ни мъстъ, ни чи- «новъ; которые же изъ нихъ останутся при «Государъ, тъмъ можетъ онъ дать денежное «жалованье или помъстья, не стъсняя чести «Московскихъ, Боярскихъ и Княжескихъ ро- «довъ честію новыхъ выходцевъ иноземныхъ.
- «6) Жалованье, помъстья и вотчины Рос-«сіянъ неприкосновенны. Если же нъкоторые «надълены сверхъ достоинства, а другіе оби-«жены, то совътоваться Государю съ Боярами, «и сдълать, что уложатъ вмъстъ.
- «7) Основаніємъ гражданскаго правосудія «быть Судебнику, когго нужное исправленіе и «дополненіе зависить оть Государя, Думы Бояр-«ской и Земской (892).
- «8) Уличенныхъ государственныхъ и граж-«данскихъ преступниковъ казнить единственно «по осужденію Царя съ Болрами и людьми «Думными; имѣніе же казненныхъ наслѣдуютъ «ихъ невинныя жены, дѣти и родственники. «Безъ сего торжественнаго суда Болрскаго никто «не лишается ни жизни, ни свободы, ни чести.
  - «9) Кто умреть бездътень, того имъніе отда-

«вать ближнимъ его или кому онъ прика-«жетъ (воз); а въ случав недоумвнія рвшить «такія двла Государю съ Боярами.

«10) Доходы государственные остаются преж-«ніе; а новых палогов не вводить Государю «безт согласія Болр» (594), и съ ихъ же согласія «дать льготу областямъ, помѣстьямъ и вотчи-«намъ разореннымъ въ сіи времена смутныя.

«11) Земледъльцамъ не переходить ни въ «Литву, ни въ Россіи от господина къ господину, «п всъмъ кръпостнымъ людямъ быть навсегда «такими.

«12) Великому Государю Сигизмунду, Польш'ь «и Литв'ь утвердить съ Великимъ Государемъ «Владиславомъ и съ Россією миръ и любовь «на въки и стоять другъ за друга противъ всъхъ «непріятелей.

«13) Ни изъ Россіи въ Литву и Польшу, ни «изъ Литвы и Польши въ Россію не переводить «жителей.

- «14) Торгова между обовми Государствами «быть свободною.
- «15) Королю уже не приступать къ Смоленску «и немедленно вывести войско изъ всъхъ горо«довъ Россійскихъ; а платежъ изъ Московской «казны за убытки и на жалованье рати Литов«ской и Польской будетъ уставленъ въ договоръ «особенномъ.
- «16) Всъхъ илънныхъ освободить безъ выкупа, «всъ обиды и насилія предать въчному «забвенію.

- «17) Гетману отвести Сапъгу и другихъ Ля-«ховъ отъ Лжедимитрія, вмъстъ съ Боярами «взять мъры для его истребленія, итти къ Мо-«жайску, какъ скоро уже не будетъ сего злодъя, «и тамъ ждать указа Королевскаго.
- «18) Между тъмъ стоять ему съ войскомъ «у Дъвичьяго монастыря (595) и не пускать ни-«кого изъ своихъ людей въ Москву, для нуж-«ныхъ покупокъ, безъ дозволенія Бояръ и безъ «писменнаго вида.
- «19) Дочери Воеводы Сендомирскаго, Маринъ, «ъхать въ Польшу и не именоваться Государы-«нею Московскою.
- «20) Отправиться Великимъ Посламъ Россій-«скимъ къ Государю Сигизмунду и бить челомъ, «да крестится Государь Владиславъ въ Въру «Греческую, и да будутъ приняты вев иныя «условія, оставленныя Гетманомъ на разръшеніе «Его Королевскаго Величества» (896).

И такъ Россіяне, бывъ недовольны собственнымъ желаніемъ Царя Василія умѣрить Самодержавіе (897), въ четыре года перемѣнили мысли и хотѣли еще болѣе ограничить верховную власть, удѣляя часть ел не только Боярамъ, въ правосуліи и въ налогахъ, но и Земекой Думѣ въ гражданскомъ законодательствъ (898)? Они боялись не Самодержавія вообще (какъ увидимъ въ Исторіи 1613 года), но Самодержавія въ рукахъ иноплеменнаго, еще иновърнаго Монарха, избираемаго въ крайности, невольно и безъ любви, — и для того предпи-

сали ему условія согласныя съ выгодами Боярскаго властолюбія и съ видами хитраго Жолкъвскаго, который, любя вольность, не хотълъ пріучить наслъдника Сигизмундова, будущаго Монарха Польскаго, къ безпредъльной власти въ Россіи.

Утвердивъ договорную грамоту подпи-присд. сями и печатями — съ одной стороны Жол- дисавкъвскій и всъ его чиновники, а съ другой чу-Бояре — звали народъ къ присягъ. Среди Авичьяго поля, въсвии двухъ шатровъ великол виныхъ, стояли два олгаря, богато украшенные; вокругъ олгарей Духовенство, Патріархъ, Святители, съ иконами и крестами, за Духовенствомъ Бояре и сановники, въ одеждахъ блестящихъ серебромъ и золотомъ; далве безчисленпое множество людей, ряды конницы и ифхоты, съ распущенными знаменами, Ляхи и Россіяне. Все было тихо и чинно. Гетманъ, съ своими Воеводами, вступилъ въ шатеръ, приближился къ олтарю, положиль на него руку и даль клятву въ върномъ соблюдении условий, за Короля и Короленича, Республику Польскую и Великое Кнажество Литовское, за себя и войско. Тутъ два Архіерея, обратясь къ Боярамъ п чиновникамъ, сказали громогласно: «Во-«лею Святвінаго Патріарха, Ермогена, «призываемъ васъ къ исполнению торже-«ственнаго обряда: цълуйте кресть, вы,

«мужи Думные, всв Чины и народъ, въ вър-«ности къ Царю и Великому Князю Владиславу «Сигизмундовичу, нынъ благополучно избран-«ному, да будетъ Россія, со всѣми ея жителями «и достояніемъ, его насл'ядственною Держа-«вою!» Раздался звукъ литавръ и бубцовъ, громъ пушечный и кликъ народный : «Многія «льта Государю Владиславу! да царствуеть съ «побъдою, миромъ и счастіемъ!» Тогда пачалася присяга: Бояре и сановники, Дворянство и купечество, вопны и граждане, числомъ не менье трехъ соть тысячь, какъ увъряють (899), цъловали крестъ съ видомъ усердія и благоговънія. Тогда измънники прежніе, Иванъ Салковъ, Волуевъ и клевреты ихъ, ревностные участники и главные пособники договора (600), обнялися съ Москвитянами, уже какъ съ братьями въ общей измънъ Василію и въ общемъ подданствъ Владиславу! . . . Гонцы отъ Думы Боярской сившили во всв города, объявить имъ новаго Царя, конецъ смятеніямъ и бъдствіямъ; а Гетманъ великолъпнымъ пиромъ въ станъ угостиль знативиших в Россіянь, и каждаго изъ нихъ одарилъ щедро, раздавъ имъ всю добычу Клушинской битвы, коней Азіатскихъ, богатыя чаши, сабли, и не оставивъ ничего драгоцъннаго ни усебя, ни у своихъ чиновниковъ, въ надеждъ на сокровища Московскія. Первый Вельможа, Князь Мстиславскій, отплатиль ему такимъ же рескошнымъ пиромъ и такими же дарами богатыми.

Однимъ словомъ, умный Гетманъ достигь цели - и Владиславъ, хотя только Москвою избранный, безъ въдома другихъ городовъ, и сабдственно незаконно, подобно Шуйскому, остался бы, какъ въроятно, Царемъ Россіи и перемѣнилъ бы ея судьбу ослабленіемъ Самодержавія — перемѣниль бы темъ, можеть быть, и судьбу Европы на многіе вѣки, если бы отецъ его имват умъ Жолквискаго!

Но еще крестъ и Евангеліе лежали на олтаряхъ Дъвичьяго поля, когда вручили Гетману грамоту Сигизмундову, привезенную Осдоромъ Андроновымъ, Печатникомъ п Думнымъ дьякомъ (601), усерднымъ слугою Ляховъ, измънникомъ Государства и Православія: Сигизмундъ писаль къ Гет- намаману, чтобы онъ занялъ Москву именемъ Спгиз-Королевскимъ, а не Владиславовымъ; о томъ же писаль къ нему и съ другимъ, знативишимъ Посломъ, Госфискимъ. Гетманъ изумился. Торжественно заключить и безстыдно нарушить условія; вм'єсто юноши безпорочнаго и любезнаго представить Россіи въ Вънценосцы стараго, коварнаго врага ея, виновника или питателя нашихъ мятежей (602), извъстнаго ревнителя Латинской Въры и братства Іезунтскаго; дъйствовать одною силою съ войскомъ малочисленнымъ противъ цълаго народа, ожесточеннаго бъдствіями, озлобленнаго Ля-

хами, казалось Гетману болье, нежели дерзостію — казалось безуміємъ. Онъ ръшился исполнить договоръ, утанть волю Королевскую отъ Россіянъ и своихъ сподвижниковъ, слълать требуемое честію и благомъ Республики, вопреки Сигизмунду и въ надеждъ склонить его къ лучшей Политикъ.

Согласно съ договоромъ, надлежало прежде всего отвлечь Ляховъ отъ Самозванца. Сей алодъй думалъ ослъпить Жолкъвскаго разными льстивыми ув'вреніями: клялся Царскимъ словомъ выдать Королю 300,000 злотыхъ, и въ теченіе десяти лътъ ежегодно платить Республикъ столько же, а Королевичу 100,000 - завоевать Ливонію для Польши и Швецію для Сигизмунда — не стоять и за Съверскую землю, когда будетъ Царемъ (603); но Жолкъвскій, извъстивъ Сапъсу, что Россія есть уже Царство Владислава, убъждалъ его присоединиться къ войску Республики, а бролягу упасть къ ногамъ Королевскимъ, объщая ему за такое смиреніе Гродно или Самборъ въ уделъ. Послы Гетмановы нашли Лжедимитрія въ Обители Угръшской (604), гдъ жила Марина: выслушавъ ихъ предложение, онъ сказалъ: «хочу «лучше жить въ избъ крестьянской, нежели мило-«стію Сигизмундовою!» Тутъ Марина вбъжала въ горницу; пылая гифвомъ, злословила, поносила Короля, и съ насмъшкою примолвила: «теперь «слушайте мое предложение: пусть Сигизмундъ «уступить Царю Димитрію Краковъ и возметь «отъ него, въ знакъ милости, Варшаву» (608)! Ля-

хи также гордились и не слушали Гетмана, который, видя необходимость употребить силу, вижеть съ Княземъ Метиславскимъ и пятнадцатью тысячами Москвитянъ, выступилъ противъ своихъ мятежныхъ едипоземцевъ. Уже начиналось и кровопролитіе (606); но малочисленное и худое войско Ажедимитріево не могло об'вщать себів побъды: Сапъга вывхалъ изъ рядовъ, снялъ шанку предъ Жолкфвскимъ, далъ ему руку въ знакъ братства - и чрезъ нъсколько часовъ все усмирилось. Ляхи и Россіяне оставили Лжедимитрія: первые объявили себя до времени слугами Республики; по- . следніе целовали кресть Владиславу, и между ими Бояре Князья Туренинъ и Долгорукій, Воеводы Коломенскіе (607); а Са-Быство мозванецъ и Марина почью (26 Августа) винца ускакали верхомъ въ Калугу, съ Атама-чугу. номъ Заруцкимъ, съ шайкою Козаковъ, Татаръ и Россіянъ немногихъ.

Гетманъ дъйствовалъ усердно: Болре усердно и прямодушно. Началося безпре-кословно царствованіе Владислава въ Москив и въ другихъ городахъ: въ Коломив, Туль, Рязани, Твери, Владимиръ, Ярославль (608) и далъе. Молились въ храмахъ за Государя новаго; всъ Указы писались, всъ суды производились его именемъ; спъшли изобразить оное на медаляхъ и монетахъ (600). Многіе радовались искреино,

алкая тишины посл'в такихъ мятежей бурныхъ. Многіе — и въ ихъ числѣ Патріархъ — скрывали горесть, не ожидая пичего добраго отъ Ляховъ. Всего болбе торжествовали старые измънники Тушинскіе, первые имъвъ мысль о Владиславъ (вю): Михайло Салтыковъ, Князь Рубецъ-Мосальскій и Оедоръ Мещерскій, Дворяне Кологривовъ, Василій Юрьевъ, Молчановъ, бывъ дотолъ у Сигизмунда, явились въ столицъ съ видомъ лицемърнаго умиленія, какъ бы великодушные изгнанники и страдальцы за любовь къ отечеству, имъ возвращаемому, милостію Божією, ихъ невинностію и доброд'єтелію. Они цълою толною пришли въ храмъ Успенія и требовали благословенія оть Ермогена, который, велевь удалиться одному Молчанову, мнимому еретику и чародъю (611), сказалъ другимъ: «благословляю васъ, если вы дъйстви-«тельно хотите добра Государству; но если вы «Ляхи душею, лукавствуете и замышляете ги-«бель Православія, то кляну васъ именемъ Цер-«кви» (612). Обливаясь слезами, Михайло Салтыковъ увфряль, что Государство и Православіе спасены на въки — увъряль, можеть быть, непритворно, желая, чего желала столица вм'ьств съ знатною частію Россін: Владиславова царствованія на заключенныхъ условіяхъ. Самъ Гетманъ не имълъ иной мысли, ежедневными письмами убъждая Сигизмунда не разрушать дъла, счастливо совершеннаго добрымъ Геніемъ Республики, а Бояръ Московскихъ илъняя изображеніемъ златаго в'вка Россіи подъ державою Вънценосца юнаго, любезнаго, готоваго внимать ихъ мудрымъ наставленіямъ и быть спльнымъ единственно силою закона (613). Жолювескій не хотъль п явно властвовать надъ Думою, доволь-жолствуясь единственно внушеніями и совъ-го. тами. Такъ онъ доказывалъ ей необходимость изгладить въ сердцахъ память минувшаго общимъ примиреніемъ, забыть вину клевретовъ Самозванца, оставить имъ чины и дать всѣ выгоды Россіянъ безпорочныхъ. Бояре не согласились, отвътствуя: «возможно ли слугамъ обман-«щика равняться съ нами?»... и сдълали не благоразумно, какъ мыслилъ Жолкввскій: ноо многіе изъ сихъ людей, оскороленные преэръніемъ, снова ушли къ Самозванцу въ Калугу. Но Гетманъ умълъ выслать изъ Москвы двухъ человъкъ, опасаясь ихъ знаменитости и тайнаго неудовольствія: Князя Василія Голицына, одобреннаго Духовенствомъ искателя Державы, и Филарета, коего сыну желали вънца народъ и лучшіе граждане (614): оба, какъ устроилъ Гетманъ, должны были, въ качествъ Великихъ Пословъ, ъхать къ Сигизмунду, чтобы вручить ему хартію Владиславова избранія, а Владиславу утварь Царскую, - требовать ихъ согласія на статьи договора, первшенныя Гетманомъ,

и между темъ служить Королю аманатами: отвътствовать своею головою за върность посоль-Россіянъ (415)! Товарищами Филарета и королю.Голицына были Окольничій Князь Мезецкій, Аумный Аворянциъ Сукинъ, Дьяки Луговскій и Сыдавный-Васильевъ, Архимандрить Новоспасскій Евфимій, Келарь Лавры Аврамій, Угрънскій Игуменъ Іона и Вознесенскій Протоїерей Кирилль (616). Отпівь молебень съ колівнопреклоненісмъ въ Соборъ Успенскомъ, давъ Посламъ благословение на путь и грамоту къ юпому Владиславу о величів и православін Россін (617), Ермогенъ заклиналь ихъ не измънять Церкви, не павняться мірскою лестію — и ревностный Филареть съ жаромъ произнесъ обътъ умереть върнымъ. Сіе важное, великолівное Посольство, сопровождаемое множествомъ людей чиновныхъ и пятью стами войнскихъ, выбхало 11 Сентября изъ Москвы . . . а чрезъ десять дней Ляхи были уже въ ствиахъ Кремлевскихъ!

> Такимъ образомъ случилось первое нарушеніе договора, по коему надлежало Гетману отступить къ Можайску (618). Употребили лукавство. Опасансь непостоянства Россіянъ, и желая скорѣе имъть все въ рукахъ своихъ, Гетманъ склопилъ не только Михайла Салтыкова съ Тушинскими измънциками, но и Мстиславскаго, и дру

гихъ Бояръ легкоумныхъ, хотя и честныхъ, требовать вступленія Ляховъ въ Москву для усмиренія мятежной черии, будто бы готовой призвать Ажедимитрія (вів). Не слушали ин Патріарха, ин Вельможъ благоразумиъйцикъ, еще ревностныхъ къ государственной независимости. Внустили ветушиноземцевъ ночью; вельли имъ свернуть нельзнамена, итти безмолвно въ тишинъ пу- мостыхъ улицъ, (620) — и жители на раз- $^{\text{скиу}}$ . свътъ увидъли себя какъ бы плънниками между вопнами Королевскими; изумились, негодовали, однакожь успокоплись, въря торжественному объявленію Думы, что Ляхи будутъ у нихъ не господствовать, а служить: хранить жизнь и достояние Влалиславовыхъ подланныхъ. Сін мнимые хранители заняли всв укрвиленія, башни, ворота въ Кремлъ, Китаъ и Бъломъ городъ; овладъли пушками и снарядами, расположились въ налатахъ Царскихъ и въ лучшихъ домахъ цёлыми дружинами для безопасности. По крайней мъръ не дерзали своевольствовать, ни грабить, ни оскорблять жителей; избрали чиновниковъ, для доставленія запасовъ войску, и судей для разбора всякихъ жалобъ. Гетманъ властвоваль, но только указами Думы; изъявлялъ синсходительность къ народу, честиль Бовръ и Духовенство. Дворецъ Кремлевскій, гав пили и веселились сонмы ппоплеменныхъ ратниковъ, уподоблялся шумной гостинниць; Кремлевскій домъ Борисовъ, запятый Жолкъвскимъ, представлялъ благолъние истиннаго дворца, ежечасно наполняясь, какъ въ Осодорово время (621), знати вішими Россіянами, которые искали тамъ совъта въ дълахъ отечества и милостей личныхъ: такъ Гетманъ именемъ Царя Владислава далъ первому Боярину, Князю Мстиславскому, не хотввшему быть Вънценосцемъ, санъ Конюшаго и Слуги (622). Утративъ честь, хвалились тишиною, даромъ умнаго Жолквескаго! Довольные твмъ, что онъ не внустиль Санвги съ шайками разбойниковъ въ столицу, выдавъ ему изъ Царской казны 10,000 злотыхъ и склонивъ его итти на зиму въ Съверскую землю (623), Россіяне спокойно видели несчастваго Василія въ рукахъ Ляховъ: вопреки намъренію Бояръ удалить сего невольнаго Инока въ Соловки, Гетманъ послалъ его съ Литовскими Приставами въ Госифовскую Обитель, чтобы имъть въ немъ залогъ на всякій случай. Россіяне спесли также избраніе Ляха Госъвскаго въ Предводители осьмнадцати тысячь Московскихъ Стръльцевъ, которые со временъ Разстриги, едва не спасеннаго ими (694). уже чувствовали свою силу и могли быть опасны для иноплеменниковъ: Госфвскій спискаль ихъ любовь ласкою, щедростію и пирами: «Упор-«ствоваль въ зложелательствъ къ намъ» — ппшуть Ляхи (625) — «только осьмидесятилфтий «Патріархъ, боясь Государя иновърнаго; по и «его, уже хладное, загрубълое сердце смягча«лось привътливостію и любезнымъ обхожде«ніемъ Гетмана, въ частыхъ съ нимъ бесъдахъ
«всегда хвалившаго Греческую Въру, такъ, что
«и Патріархъ казался наконецъ искреннимъ ему
«другомъ.» Ермогенъ былъ другомъ единственно
отечества, и въ глубокой старости еще пылалъ
духомъ, какъ увидимъ скоро!

Утвердивъ спокойствіе въ Москвѣ, и занявъ отрядами всѣ города Смоленской дороги для безопаснаго сношенія съ Королемъ, Гетманъ ждалъ нетерпѣливо вѣстей изъ его стана; ждалъ согласія души слабой на дѣло смѣлое, великое — и рѣшительно увърялъ Бояръ въ немедленномъ прибытіи къ нимъ Владислава.... Но судьба, благословенная для Россіи, влекла ее къ другому назначенію, готовя ей новыя искушенія и новыя имена для безсмертія!

Какъ несчастный Царь Василій съ своими братьями завидовалъ Князю Михаилу Шуйскому, такъ Сигизмундъ съ своими Панами завидовалъ Гетману, хотя слава обоихъ великихъ мужей была славою ихъ отечества и Государя: ослъпленіе страстей, удивительное для разума, и тъмъ не менъе обыкновенное въ дъйствіяхъ человъческихъ! Недоброжелатели Гетмановы, Потоцкіе и друзья ихъ, говорили Королю: «Не «успъхи случайные, но правила твердыя, внужнаемыя зрълою мудростію, должны быть намъ «руководствомъ въ дълъ столь важномъ. Извлежая мечь, ты, Государь, объявилъ, что ду-

«маешь единственно о блага Республики: те-«перь, имън случай распространить ел владъція, «можень ли упустить его только для чести ви-«дъть сына на престоль Московскомъ? Отдашь «ли пятнадцати-летняго юношу, безъ советни-«ковъ и блюстителей, въ руки людей упоецпыхъ «духомъ мятежа и крамолы? Что отвътствуетъ «за ихъ върность и безопасность сего престола, «обліяннаго кровію? Не скажеть ли народъ твой, «ревнитель свободы, что ты ильняешься властію «Самодержавною? Если же Царство Россійское «столь завидно, то, взявъ Смоленскъ, иди въ «Москву, и собственною рукою, какъ побъди-«тель , возьми ся державу» (626)! Хотя разсудительные Вельможи, Левъ Сапъга и другіе, умоляли Королл немедленно принять договоръ Гетмановъ, немедленно отпустить Владислава въ Москву, дать ему Жолкъвскаго въ наставники п легіонъ Поляковъ въ блюстители, обогатить казну Республики казною Царскою, удовлетворить ею всемъ требованіямъ войска, - наконецъ утвердить въчный союзъ Литвы съ Россією; но Король следоваль мивнію первыхъ совътниковъ: хотвлъ самъ быть Царемъ или завоевателемъ Россіи — и въ семъ расположенін ждаль Пословъ Московскихъ, Филарета и Голицына, коихъ личное избраніе - то есть, удаленіе — должно было содъйствовать видамъ хитраго Гетмана (627), но обратилось единственно во славу ихъ великодушной твердости, безъ пользы для Литвы, безъ пользы и для Россіи.

кром' чести им'ть такихъ мужей государственныхъ!

Менже другихъ върн Гетману, или Сигизмунду, они еще съ дороги извъстили Думу, что вопреки условіямъ Ляхи грабять въ Увздахъ Осташкова, Ржева и Зубцова; что Сигизмундъ велитъ Дворянамъ Россійскимъ присагать ему в Владиславу вивств (628), объщая имъ за то жалованье и земли. 7 Октября Послы увидели Смоленскъ и станъ Королевскій, куда ихъ пе внустили: указали имъ м'всто на пустомъ берегу Дивира, гдв они расположились въ шатрахъ, терпъть ненастье, холодъ и голодъ... Тв, которые предлагали Царство Владиславу, требовали вищи отъ Сигизмунда, жалуясь на бъдность, следствіе долговременныхъ опустошеній и мятежей въ Россін; а Вельможи Литовскіе отвічали: «Король заксь на войнь, и самъ терпитъ «нужду» (629)! Представленные Сигизмунду (12 Октября), Голицыять, Мезецкій и Дыяки, - одинъ за другимъ, какъ обыкновенно - торжественными р'вчами изъяснили д в явину своего Посольства, и сказавъ, что и Шуйскій добровольно оставиль Царство, моименемъ Россіи били челомъ о Владиславъ, скол-Вивсто Короля, гордо ответствоваль Канцлеръ Сапвта: «Всеввиный Бого богово на-«значилъ степени для Монарховъ и под-«данныхъ. Кто дерзаетъ возноситься выше

«своего званія, того Онъ казнить и низвер-«гаеть: казниль Годунова и низвергнуль Шуй-«скаго, Вънценосцевь рожденныхъ слугами!... «Вы узнаете волю Королевскую.» И чрезъ нъсколько дней объявили имъ сію волю!

Какъ ни важны были статьи договора, устраненныя Жолкъвскимъ; хотя Патріархъ и Болре въ наказъ, данномъ Посламъ, вельли имъ неотступно «требовать и молить слезно, чтобы Ко-«ролевичь» — находившійся тогда въ Литв'в — «принялъ Греческую Въру отъ Филарета и Смо-«ленскаго Епископа, фхалъ въ Москву уже пра-«вославный, и тъмъ отвратилъ соблазнъ, нетер-«пимый и въ Польшъ, гдъ Государи должны «быть всегда одной Въры съ народомъ» (630): но царствованіе Владислава зависьло единственно отъ согласія Королевскаго на статьи утвержденныя Гетманомъ: ибо Россіяне цъловали крестъ первому безъ всякой оговорки, довольствуясь надеждою склонить его къ своему Закону уже въ Царскомъ санъ. Главнымъ дъломъ для Пословъ было возвратиться въ Москву съ Владиславомъ, дать отца сиротамъ (631), жизнь, душу составу государственному, полумертвому безъ Государя... И что же? Вельможи Королевскіе объявили имъ въ самомъ началъ переговоровъ, что Владиславъ малолътный не можетъ устроить Царства смятеннаго; что Сигизмундъ долженъ прежде утишить оное и занять Смоленскъ, будго бы преклонный къ Лжедимитрію (632). Послы отвъчали: «Королевичь молодъ, но Богъ устроитъ

«Державу разумомъ его и счастіемъ, нашимъ «радъніемъ и вашими совътами, Вельможи Дум-«ные. Смоленскъ не имъетъ нужды въ вопнахъ «иноземных»: оказавъ столько върности во вре-«мена самыя бъдственныя, столько доблести въ «защить противъ васъ, измънить ли чести ны-«нь, чтобы служить бродягь? Ручаемся вамъ «душами за Боярина Шенна и гражданъ: они «искренно, вмъстъ съ Россіею, присягнутъ Вла-«диславу» (633). Для чего же и не Сигизмүндү? возразили Паны: Государи суть земные Боги, и воля ихъ священна. Вы оскорбляете Короля своимъ недовиріемъ, дерзая раздилять отца съ сыномъ: Смоленскъ долженъ присленуть имъ обоимъ. Филаретъ и Голицынъ изумились. «Мы «избрали Владислава, а не Сигизмунда,» сказали они: «и вы, избравъ Шведскаго Принца въ Ко-«роли, не цъловали креста родителю его, Iоан-«ну.» Сравнение чельное! воскликнули Паны: Іваннъ не спасаль нашей Республики, какъ Сигизмундъ спасаетъ Россію: ибо, взявъ Смоленскъ, древнюю собственность Литвы, пойдеть съ войскомь къ Калугь, чтобы истребить Лжедимитріп и тъмъ успокоить Москву, гдт еще не вст экители усердствують Королевичу, - гдт много людей эломысленных и мятежных в. «Нътъ на-«добности Сигизмунду» — говорили Послы — «и для великаго Монарха упизительно итти са-«мому противъ злодъя Калужскаго: пусть ве-«литъ только Жолкъвскому соединиться съ Рос-«сіянами, чтобы общими силами истребить его,

«какъ уставлено въ договорѣ! Походъ Королеваскій внутрь Государства разореннаго еще умно-«жиль бы зло. Ты, Левъ Сапвга, бываль въ "Россін : зналъ ея богатство , многолюдство, «цвътущіе города и селенія: ньшъ осталась «единственио тынь ихъ, пепелища, обгорълыя «ствны; жители изгибли, отведены илвиниками явъ Литву, разбъжались въ иныя земли.... А «кто виною? ваши грабители еще болье, нежели «Самозванцы: да удалятся же на въки, и Россія «будеть, что была, - по крайней мфрф въ тече-«ніе времени. Гнусный Ажедимитрій и безъ ва-«шего содъйствія исчезнеть. Упоривіншіе изъ «клевретовъ Тушинскихъ и целые города, оболь-«щенные именемъ Димитрія, возвратились подъ «сънь отечества, какъ скоро услышали о новомъ «Царъ законномъ. Вы говорите о Московскихъ «мятежникахъ: ихъ не знасмъ, видевъ соб-«ственными глазами, что всь, от мала до ве-«лика, и тамъ и въ другихъ городахъ целовали «крестъ Владиславу съ живъйшею радостію. «Ивть, Синклить и народъ немедленно казнили «бы перваго, кто дерзнулъ бы измънить святому «объту върпости. Однимъ словомъ, исполните «только договоръ, утвержденный клятвою Гет-«мана отъ имени Короля и Республики. Дело «было кончено, къ обоюдному удовольствію: «не вымышляйте новаго, чтобы нашедши не по-«терять и не каяться (634). Въ случав въролом-«ства, какія откроются б'вдствія! Вы знаете, что «Государство Московское общирно: еще не все

«разрушено, не все пало; ссть Новгородъ Ве-«ликій, многолюдная земля Поморская и Низо-«вая (<sup>635</sup>); есть Царство Казанское, Астрахан-«ское и Спбирское! Не снесутъ обмана, и воз-«станутъ.... Господь да спасетъ и васъ и насъ «отъ слъдствій ужасныхъ!»

Послы вельли Дьяку читать Гетмановы условія: Паны не хотъли слушать (636); но вдругь какъ бы одумались, и ссылаясь на сей договоръ (637), требовали милліоновъ въ уплату жалованья Королевскому и даже Сапъгину войску . . . . «За то ли, спросиль Голицыи», что «Сапъга, клевретъ низкаго злодъя, обнажилъ «наши церкви, иконы, гробы Святыхъ, и пваъ «кровь Христіанъ? Да и войско Королевское что «савлало и дъластъ въ Россіи? губить людей и «достояніе: какое право на мзду и благодар-«ность? Но когда успоконтся Держава, тогда «Царь Владиславъ, Патріархъ, Бояре и Чины «Государственные условятся съ Сигизмундомъ о «вознагражденіи вашихъ убытковъ. Договоръ «номнимъ; хотвли напомнить его вамъ, и спра-«шиваемъ: даетъ ли Король сына на престолъ «Московскій?»... Жалуеть, сказали наконецъ Паны (Октября 23). Тутъ Филаретъ, Голицынъ, Мезецкій, встали и поклонились до земли, изъявляя радость, славя мудрость Сигизмундову и счастливое царствованіе Владислава; а Левъ Саправа, въ отвътъ на статьи, неръщенныя Гетманомъ, объявилъ Королевскимъ именемъ: 1) что въ крещении и женидьбъ Владислава волент Богт и Владиславо (638); 2) что онъ не будетъ сноситься о Въръ съ Папою; 3) что смертная казнь для отметниковъ Греческого исповъданія въ Россіи (639) утверждается; 4) что о числъ Ляховъ, конмъ быть при особъ Царя, Послы могутъ условиться съ нимъ самимъ; 5) что всѣ иныя желанія и требованія Россіянъ предложатся Сейму въ Варшавъ, гаъ, съ его согласія, Король дасть имъ сына въ Цари, но прежеде занявь Смоленскь, истребивь Лэксдимитрія и совершенно умириет Россію . . . . Тутъ исчезла радость Пословъ! Паны изъясняли имъ, что если бы Сигизмундъ, не сдълавъ ничего, выступилъ изъ Россія, то вольные Ляхи и Козаки, числомъ не менье осьмидесяти тысячь въ ен предълахъ (640), соединились бы съ Лжедимитріемъ; что Король хочетъ Смоленска не для себя, а для Владислава: ибо оставить ему все въ наследство, и Литву и Польшу; что Смоленскіе граждане должны присягнуть Королю единственно изъ чести! Но Филаретъ и Голицынъ, видя намъреніе Сигизмунда только манить Россію Владиславомъ и взять ее себъ въ добычу, или раздробить, выразили негодование столь сильно, что гиваные Паны уже не хотвли говорить съ ними, воскликнувъ: «конецъ терпънію и Смо-«ленску! На васъ будетъ его пенелъ и кровь «жителей!»

О семъ худомъ успъхъ Посольства свъдали въ Москвъ съ равною горестію и Бояре благонамъренные и Гетманъ честолюбивый, кото-

рый, все еще увъряя ихъ въ непремънномъ исполнении своего договора, ръшился употребить крайнее средство: оставить Москву, только имъ утишаемую, и лично объясниться съ Королемъ. Сами Россіяне удерживали, заклинали его не предавать столицы опасностямъ безначалія и мятежей. Пожавъ руку у Килэл Мстиславскаго, онъ сказалъ ему: «Бду довершить мое дъло «и спокойствіе Россіи;» а Ляхамъ: «я далъ «слово Болрамъ, что вы будете вести себя «примърно для вашей собственной безо-«пасности; поручаю вамъ Царство Влади-«слава, честь и славу Республики.» Преемникомъ его, то есть, истиннымъ градоначальникомъ Москвы, надлежало быть Ляху Госъвскому, съ усердною помощію Михайла Салтыкова и Дьяка Оедора Андронова, названнаго Государственнымъ Казначеемъ (641). Устроивъ все для храненія тишины, Жолкъвскій съль въ колесницу и о татихо вхаль Москвою, провождаемый Син- жолклитомъ и толпами жителей. Улицы и капскакровли домовъ были наполнены людьми. Везд'в раздавались громкіе клики: желали ему счастливаго пути и скораго возвращенія! Сіе торжество Гетманово озна-шув меновалось діломъ безславнівшимъ для пре-Болрской Думы : она выдала бывшаго поля Царя своего пноплеменняку! Жолк'вскій камъ. взяль съ собою двухъ братьевъ Василіевыхъ - и народъ Московскій любонытно смотръгь, какъ ихъ везли въ особенныхъ колесницахъ предъ Гегманомъ! Женв Киязя Дмитріа Шуйскаго дозволили ѣхать съ мужемъ (642); а несчастную Царицу удалили въ Суздальскую Аввичью Обитель. Гетманъ забхалъ въ Госифовъ монастырь, взяль тамъ самаго Василія и въ мірской, Литовской одежль, какъ узника, повезъ къ Сигизмунду! «О время стыда и без-«чувствія!» восклицаетъ современникъ: «Мы «забыли Бога! Какой отвътъ далимъ Ему и лю-«лямъ? Что скажемъ чужимъ Государствамъ «себъ въ оправданіе, самовольно отдавъ Цар-«ство и Цари въ пленъ иновернымъ? Не мно-«гіе элодфиствовали; по мы вильли и терпъли, «не имъвъ великодушія умереть за добродъ-«тель» (643). Такъ лучшіе Россіяне скорб'яли внутренно, и въ искреннемъ неголовании готовились, еще не зная и не думая, къ возстанию отчаянному: часъ приближался!

Гетмана встрътили пышно, Воеводы Королевскіе и Сенаторы; говорили ему рѣчи и славили его какъ Героя. Жолкѣвскій, вмъстъ съ
трофеями, представилъ Сигизмунду и своего
Державнаго плѣнника, въ богатой одеждѣ (ваз).
Всъ взоры устремились на Васплія, безмольнаго и неподвижнаго. Хотѣли, чтобы онъ поклонился Королю: Царь Московскій, отвътствовалъ Василій, не клаплется Королялъ. Судьбами Всевышняго и плыникъ, по взять не вашими руками: выданъ вамъ моими подданными

измљиниками (645). «Его твердость, величіе, «разумъ заслужили удивленіе Ляховъ,» говорить Автописець: «п Васплій, лишенный въп-«ца, сдълался честію Россіи.» Онъ еще имълъ нужду въ сей твердости, чтобы великодушно спосить неволю, и тъмъ заплатить послъдній долгъ отечеству, въ удостовърсніе, что оно могло безъ стыда именовать его четыре года своимъ Вънценосцемъ!... Изъявивъ Гетману благодарность за мнимую славу имъть такого плънника и за мнимое сзятие Москвы, Король не хотълъ однакожь утвердить его договора. Напрасно Жолкъвскій доказываль, грозиль: доказываль, что воцареніемъ Королевича Московская и Польская Держава будутъ навѣки единою къ ихъ обоюдному счастію, и что никогда первая не признаетъ Сигизмунда Царемъ; грозиль новою, жестокою, необозримою въ бъдствіяхъ войною. Считая Гетмана пристрастнымъ къ своему дълу и жаднымъ къ личной славъ, Сигизмундъ не върилъ ему; твердилъ, что занятіє Смоленска необходимо для блага Республики и для его Королевской чести; наконецъ вельлъ самому Жолкъвскому склонять Пословъ Московскихъ къ уступчивости миролюбивой, выполняющие высельный политический

Съ отчаниемъ въ сердцѣ Гетманъ долженъ былъ исполнить Королевскую волю; но, властвуя надъ собою, въ переговорахъ съ Филаретомъ и Голицынымъ казался убъжденнымъ въ ея справедливости, и требовалъ отъ нихъ Смо-

ленска единственно въ залогъ временный, для безопаснаго сообщенія войска Сигизмундова съ Литвою. «Вы боялись» — сказаль онъ — «впу-«стить насъ и въ Москву; а впустивъ, радовались! «Не упорствуйте, или договоръ, заключенный «мною съ вами, столь благонамфренный, столь «благословенный для объихъ Державъ, уничто-«жится неминуемо. Король думаеть, что не взять «Смоленска есть для него безчестіе; возметь си-«лою, и только изъ уваженія къ моему ходатай-«ству медлить: съкира лежить у корня!» Не хотъли дать времени Посламъ описаться съ Москвою, говоря: «не Москва указываетъ Королю, «а Король Москвъ» (646); требовали неукоснительнаго ръшенія. Въ сихъ обстоятельствахъ Филаретъ и Князь Голицынъ совътовались съ чиновниками и Дворянами Посольскими; желали знать мнъніе и Смоленских Дътей Боярскихъ, которые прівхали съ ними, усердно служивъ Шуйскому до его низверженія. Всв отвътствовали: «Не «вводить въ Смоленскъ ни единаго Ляха. Если «Король дерзнетъ лить кровь, то она будетъ на «немъ, въроломномъ; имъ, не вами священной «договоръ рушится.» Дъти Боярскіе примодвили: «Наши матери и жены въ Смоленскъ: пусть тамъ «гибнутъ; но города върнаго не отдавайте Ля-«хамъ. И знайте, что вы не можете отдать его: «защитники Смоленскіе не послушаются васъ, «какъ измънниковъ» (647). Съ твердостію отказавъ Панамъ, Филаретъ и Голицынъ еще слезно заклинали ихъ не испровергать дъла Гетманова

и быть навъки братьями Россіянъ; но тщетно! 21 Ноября Ляхи, новымъ подко- непомъ взорвавъ Грановитую башню и часть удаче городской стѣны, съ Нъмцами и Козаками ступы устремились къ Смоленской крѣпости; при- денску. ступали три раза и были славно отражены Шеннымъ, въ глазахъ Сигизмунда, Гетмана и нашихъ Пословъ! . . . Еще переговоры длились, хотя и безполезно. Послы Россійскіе жили въ тесномъ заключеніи: имъ не дозволяли писать въ Смоленскъ: мъщали сношеніямъ ихъ съ Москвою и съ другими городами, такъ, что они долгое время не имъли никакихъ въстей, никакихъ предписаній отъ Думы Боярской (648), слыша единственно отъ Пановъ, что Шведы воюютъ Россію, и Самозванецъ усиливается въ Калугъ, ожидая къ себъ Крымцевъ и Турковъ въ сподвижники; что Король Латскій готовится взять Архангельскъ: что всв возстають, всв идуть на Россію; что она гибнетъ, и можетъ быть спасена только великодушнымъ Сигизмундомъ.

\* Россія дъйствительно гибла, и могла быть снасена только Богомъ и собственною добродътелію! Столица, безъ осады, безъ приступа взятая иноплеменниками, казалась нечувствительною къ своему уничиженію и стыду. Бояре сидъли въ Думъ и писали указы, но слушаясь Госъвскаго, который, уже зная Сигизмундову волю

отвергнуть договоръ Гетмановъ, и предвидя следствія, употребляль всё нужныя меры для своей безопасности: высылаль Стръльцевъ изъ Москвы, чтобы уменьшить въ ней число людей ратныхъ; велълъ истребить всв рогатки на улицахъ (649); запретилъ жителямъ носить оружіе, толинться на площадяхъ, выходить ночью изъ домовъ, и вездъ усилилъ стражу (650). Выгнали Дворянъ и богатъйшихъ купцевъ изъ Китая и Бълаго города за валъ Деревяннаго, чтобы въ ихъ домахъ помъстить Нъмцевъ и Ляховъ. Однакожь благоразумныя предписанія Гетмановы исполнялись строго: не касались ни чести, ни собственности жителей, ни святыни церквей ; наглость унимали и наказывали безъ милосердія. Одинъ Ляхъ выстрълиль въ икону Богоматери, другой обезчестилъ дъвицу: ихъ судили, и перваго сожгли, а втораго высъкли кнутомъ (651). Еще тишина царствовала, и Москвитяне пировали съ Ляхами, скрывал взаимное опасеніе и непріязнь, называлсь братьями и нося камень за пазухою, какъ говоритъ Историкъ-очевидецъ (652). Ляхи не върили теривнію Россіянь, а Россіяне доброму намърению Ляховъ, видя ихъ беззаконное господство въ столицѣ, угодное только немногимъ знатнымъ крамольникамъ: Салтыкову, Рубцу-Мосальскому и другимъ Тушинскимъ злодъямъ, которые хотя и предлагали иноплеменнику условія благовидныя для нашей свободы, но вмісто Владислава готовы были отдать Россію и Сигизмунду безъ всякихъ условій, чтобы подъ его державою спастися отъ праведной казни. Спльные мечемъ Ляховъ, они законодательствовали въ робкой Думв, утверждая Книзя Метиславского и другихъ Бояръ слабыхъ въ надеждъ, что Сигизмундъ дастъ имъ сына въ Цари, не взирая на свою медленность и требованія песправедливыя. Прошло около двухъ м'всяцевъ. Дума знала, что наши Послы живуть у Короля въ неволь; знала о приступъ Ляховъ къ Смоленску, и все еще ждала Владислава (653)! Долго молчавъ, Король написаль къ ней, что онъ не предасть Россін въ жертву злодію Калужскому и гнуснымъ его сообщинкамъ (654): долженъ искоренить ихъ, смирить мятежный Смоленскъ - и тогда возвратится въ Литву, чтобы на Сеймъ, въ присутствія нашихъ Пословъ, утвердить договоръ Московскій. Между тімь Король от соб-самоетвеннаго имени даваль указы Думъ о воз- сигизнагражденін Бояръ и сановниковъ, къ нему усердныхъ: Салтыковыхъ, Мосальскаго, Хворостинина, Мещерскаго, Долгорукаго, Молчанова, Печатника Грамотина и другухъ, разоренныхъ Шуйскимъ (688); жаловалъ чины и мъста, земли и деньги: однимъ словомъ, уже действовалъ какъ Властелинъ Россіи, не им'єв ни т'єви права, - и Дума уважала его волю, какъ

будто бы нераздъльную съ волею Цара малольтнаго (656)! И люди знатные вздили изъ Москвы въ станъ Королевскій, просить милостей, равно беззаконныхъ и срамныхъ (657)! . . . Уже народъ, менъе Думы терпъловый, изъявляль досаду, не видя Владислава, и Бояре, опасаясь мятежа, заклинали Сигизмунда удовлетворить сему нетеривнію безъ отлагательства и безъ Сейма: о Владиславъ не было слуха, а Король заботился единственно о взитін Смоденска!

Въ такомъ положении могла ли столица

съ ея мнимымъ Правительствомъ быть главою и душею Государства? Все волновалось въ неустройствъ, безъ связи въ частяхъ цълаго, безъ единства въ движеніяхъ. Областные жители, присягнувъ Королевичу, съ неудовольствіемъ слышали о господствъ Ляховъ въ столяцъ, съ негодованіемъ видъли ихъ чиновниковъ, разосланныхъ Гетманомъ в Гоствекимъ для собранія дани на жалованье Королевскому нетер войску (688). Везд'в кричали: «Мы присямарода. «гали Владиславу, а не Гетману и не Го-«сѣвскому!» Жалобы еще удвоились отъ неистовства Ляховъ, которые вели себя благоразумно въ одной Москвъ: презирая договоръ, они не только не выходили изъ нашихъ городовъ, не только самовольствовали въ нихъ и грабили, но и жгли, му-

чили, убивали Россіянъ (659). Гдъ нътъ защиты отъ Правительства, тамъ нътъ къ нему и повиновенія. Новогородцы затворили ворота, и долго не хотъли впустить Боярина Ивана Салтыкова, извъстнаго друга Гетманова, присланнаго къ нимъ Думою съ дружинами Стръльцевъ, чтобы выгнать Шведовъ изъ съверной Россіи: ибо союзникъ Делагарди, послъ несчастной Клу- Пепріашинской битвы отступая къ Финляндскимъ свія границамъ, уже дъйствоваль какъ непрія- стрія тель; заняль Ладогу, осадиль Кексгольмъ, гаран. и съ горстію воиновъ мыслиль отнять Царство у Владислава, самъ собою, безъ въдома Карлова, торжественно предлагая одного изъ Шведскихъ Принцевъ намъ въ Государи (680). Давъ клятву Новогородцамъ не вводить къ нимъ ни одного Ляха, Салтыковъ убъдилъ ихъ, какъ подданныхъ Владиславовыхъ, содъйствовать ему въ пзгнанін Шведовъ и въ усмиреніи мятежниковъ : вытеснилъ первыхъ изъ Ладоги, но не могъ выгнать изъ Россіи, — ни смирить Искова, гдв еще царствовало имя Ажедимитрія, и гдв злодвиствоваль Лисовскій (661), торгуя добычею разбоевъ и Злоды. сватотатства, пируя съ жителями какъ съ сонскабратьими и грабя ихъ какъ непріятель (662). го. Великія Луки, занятыя его сподвижникомъ, измънникомъ Просоведкимъ, Яма, Иваньгородъ, Копорье, Оръшекъ также

упорствовали въ върности къ Самозванцу, отъ ненависти къ Ляхамъ. Сія ненависть произвела тогда еще новую, разительную Наижив измѣну. Знаменитая именемъ Царства, Ка-Казани, запь, въ счастливъйшіе дни Тушинскаго злодъя бывъ върною Москвъ (663), варугъ пристала къ нему, уже почти всеми отверженному и презрънному! Ел чернь и граждаже, свъдавъ о вступленіи Гетмана въ столицу, возмутились; объявили, что лучше хотять служить Калужскому Царику, нежели зловърной Литвъ, и цъловали крестъ Ажедимитрію, следуя внушенію лазутчиковъ и слугъ его, которые были имъ тогда посланы въ Астрахань и находились въ Казани (664). Воевода, славный любимецъ Іоанновъ, Бъльскій, уговаривалъ народъ не присягать ня Владиславу, ни Лжедимитрію, а будущему Вънценосцу Московскому, безъ имени; стыдиль, заклиналъ - и былъ жертвою яростной черни, подстрекаемой Дьякомъ Шульгинымъ: Бъльскаго схватили, кинули съ высокой башни и растерзали - того, кто служилъ шести Царямъ, не служа ни отечеству, ни добродътели; лукавствоваль, измъняль.... и погибъ въ лучшій часъ своей государственной жизни, какъ страдалецъ за достоинство народа Россійскаго (666)! Другой Воевода Казанскій, Болринъ Морозовъ, и люди чиновные не дерзнули противиться

REV. ROW T. RILL.

ослѣпленнымъ гражданамъ, и вмѣстѣ съ ними писали къ жителямъ сѣверныхъ областей, что Москва едълалась Литвою, а Калуга столицею отечества; что имя Димитрія должно соединить всѣхъ истинныхъ Россіянъ для возстановленія Госуларства и Церкви (656). Но Казанцы при-

слгиули уже твии!

Никъмъ не тревожимый въ Калугъ и до времени нужный Сигизмунду какъ пугалище для Москвы, Самозванецъ, имъя тысячь пять Козаковъ, Татаръ и Россіянъ, еще грозилъ и Москвв и Сигизмунду, мучиль Ляховъ, захватываемыхъ его шайками въ разъездахъ (667), и говориль: «Христіане мив измвнили: и такъ «обращусь къ Магометанамъ; съ ними завоюю «Россію, или не оставлю въ ней камня на кам-«нь: доколь я живъ, ей не знать покон.» Онъ думаль, какъ пишуть, удалиться въ Астрахань, призвать къ себъ всъхъ Донцевъ и Ногаевъ, основать тамъ новую Державу и заключить братскій союзъ съ Турками! Между тімь веселился, безумствоваль, и хваляся дружбою Магометань, то ласкаль, то казниль ихъ, на свою гибель. Судьба его ръшилась незапно. Ханъ или Царь Касимовскій, Уразъ-Магметъ, во время Лжедимитріева бъгства изъ Тушина не присталъ ни къ Ляхамъ, ни къ Россіянамъ, и съ новымъ усердіемъ явился къ нему въ Калугѣ; но сынъ Ханскій донесъ, что отецъ его мыслить тайно увхать въ Москву, - и Лжедимитрій, безъ всякаго изследованія, велель палачамъ своимъ,

Михайлу Бутурлину и Михневу, умертвить

песчастнаго Уразъ-Магмета (668) и кинуть въ Оку; а Киязи Ногайскаго, Петра Араслана Урусова, хотвинаго метить сынуклеветнику, посадилъ въ темницу. Чрезъ ивсколько дней освобожденный и снова ласкаемый Самозванцемъ, Арасланъ уже пылаль злобою пепримиримою, и выгахавъ Смерть съ нимъ на охоту (Декабря 11), въ мъстъ Само-- иулею, сказавъ : «я научу тебя топить Ха-«новъ и сажать Мурзъ въ темницу,» отсъкъ ему голову, и съ Ногаями ушелъ въ Тавриду, прославивъ себя злодъйскимъ истребленіемъ злодвя, который едва не овладель обширнейшимъ Царствомъ въ міръ, къ стыду Россіи не имъвъ ничего, кром'в подлой души и безумной дерзости.

Съ въстію о семъ убійствъ прискакаль въ Калугу шуть Лжедимитріевъ, Кошелевъ, бывъ свидътелемъ онаго. Сдълалось страшное смятеніе. Ударили въ набатъ. Марина отчаянная, полунагая, ночью съ зажженнымъ факеломъ бъгала изъ улицы въ улицу, требуя мести (669) — и къ утру не осталось ни единаго Татарина живаго въ Калугъ: ихъ всъхъ, хотя и невинныхъ въ Араслановомъ дълъ, безжалостно умертвили Козаки и граждане. Обезглавленный трупъ Лжедимитріевъ съ честію предали землъ въ Соборной церкви (670), и Марина,

въ отчаяніи не теряя ни ума, ни властолюбія, немедленно объявила себя беременною; немедленио и родила . . . сына , торжественно крещеннаго и названнаго Царе- Новий вичемъ Іоанномъ, къ живъйшему удовольствію народа. Готовился новый обманъ; но Россіяне чиновные, которые еще находились между посл'вдинии клевретами Самозванца: Князь Дмитрій Трубецкій, Черкасскій (671), Бутурлинъ, Микулинъ и другіе, уже не хотъли служить ни срамной вдовъ двухъ обманщиковъ, ни ел сыну, дъйствительному или мнимому; цъловали крестъ Государю законному, тому, кто волею Божіею и всенародною утвердится на Московскомъ престолъ (672); дали знать о семъ Думъ Боярской; овладъли Калугою и изяли Марину подъ стражу (673).

Россія, казалось, ждала только сего происшествія, чтобы единодушнымъ движеніемъ явить себя еще не мертвою для чувствъ благородныхъ: любви къ отечеству и къ независимости государственной. Что можетъ народъ, въ крайности увичиженія, безъ вождей смѣлыхъ и рѣшительныхъ? Два мужа, избранные Провидѣніемъ ночальначать великое дѣло... и быть жертвою возстанонаго, бодрствовали за Россію: одинъ ста-родмарецъ ветхій, но адамантъ Церкви и Госу-годарства — Патріархъ Ермогенъ; другой, крѣпкій мышцею и духомъ, стремитель-

ный на пути закона и беззаконія — Ляпуновъ Рязанскій. Первому падлежало ув'вичать свою добродатель: второму примириться съ добродьтелію. Ляпуновъ враждоваль, Ермогенъ усердствоваль несчастному Шуйскому: новыя бъдствія отечества согласили ихъ. Оба, уступивъ силъ, признали Владислава, но съ условіемъ и не безмолвствовали, когда, нарушая договоръ. Гетманъ овладвлъ столицею. Сигизмундъ давалъ указы отъ своего имени и громилъ Смоленскъ, а Ляхи злодействовали въ мнимомъ Владиславовомъ Царствъ (674). Ляпуновъ зналъ все, что делалось въ Королевскомъ стане, где находился его братъ, въ числъ Дворянъ, съ Филаретомъ и Голицынымъ. Сей человъкъ деракій и лукавый — изв'єстный Захарія, одинь изъ главныхъ виновниковъ Василісва низверженія, въ личинъ измънника пировалъ съ Вельможными Панами, грубо смівлася надъ Послами. винилъ ихъ въ упрямствъ (675), но обманывалъ Ляховъ: наблюдалъ, вывъдывалъ, и тайно спосился-съ братомъ, какъ ревноствый противникъ Владиславова царствованія (676). Такъ и нікоторые изъ Пословъ, свътскіе и духовные, лицемърно изъявляли доброжелательство къ Сигизмунду и были милостиво уволены имъ въ Москву, объщая содъйствовать въ ней его видамъ: Думный Дворянинъ Сукинъ, Дьякъ Васильевъ, Архимандрить Евфимій и Келарь Аврамій (677); по возвратились единственно для того, чтобы огласить въ столиць и въ Россіи въроломство Гетма-

ново или Сигизмундово. - Уже Ермогенъ въ искреннихъ беседахъ съ людьми надежными, Ляпуновъ въ перепискъ съ Духовенствомъ и чиновниками областей, убъждаль ихъ не териъть пасилія иноплеменниковъ. Убъжденія дійствовали, негодование возрастало - и какъ скоро услышали Москвитяне о смерти Ажедимитрія, страшилища для ихъ воображенія, то, радуясь и славя Бога (678), вдругъ заговорили см'вло о необходимости соединиться душами и головами для изгнанія Ляховъ. Тщетно Сигизмундъ уже знавъ, въроятно, о гибели Самозванца, п лишась предлога оставаться въ Россіи, будто бы для его истребленія — писаль (отъ 13 Декабря) къ Боярамъ, что «Владиславъ скоро будетъ въ «Москву, а войско Королевское идетъ противъ «Калужскаго злодъя» (678): Россія уже не хотъла Владислава! Дума, въ своемъ отвътъ, благодарила Сигизмунда за милость, требул однакожь скорости, и прибавлян, что Россіяне уже не могуть терпъть спротства, будучи стадомъ безъ пастыря или великимо звиремо безо главы (680); но Патріархъ, удостов вренный въ единомысліп добрыхъ гражданъ, объявилъ торжественно, что Владиславу не царствовать, если не крестится вы нашу выру и не вышлеть всехъ Ляховъ изъ Державы Московской (681). Ермогенъ сказаль: столица и Государство повторили. Уже не довольствовались ропотомъ. Москва, подъ саблею Ляховъ, еще не двигалась, ожидая часа; но въпредълахъ сосъдственныхъ блеснули мечи

и конья: начали вооружаться. Городъ спо-

, сился съ городомъ; писали и наказывали другъ къ другу словесно, что пришло врема стать за Въру и Государство. Особенное дъйствіе имъли двъ грамоты, всюду разосланныя изъ Москвы: одна къ ед жиграво- телямъ отъ Упадныхъ Смолянъ, другая отъ ти Смо- Москвитанъ ко всемъ Россіянамъ. Смомоскии ляне писали: «Обольщенные Королемъ, мы «ему не противились. Что же видимъ? ги-«бель душевную и твлесную. Святыя цер-«кви разорены; ближніе наши въ могилѣ «или въ узахъ. Хотите ли такой же доли? «Вы ждете Владислава, и служите Ляхамъ, «угождая извергамъ, Салтыкову и Андро-«нову; но Польша и Литва не уступить «своего будущаго Вънценосца вамъ, ослав-«леннымъ изм'внами (682). Нътъ, Король и «Сеймъ, долго думавъ, рѣшились взять «Россію безъ условій, вывести ся лучшихъ «гражданъ и господствовать въ ней надъ «развалинами. Возстаньте, докол'в вы еще «вмъстъ и не въ узахъ; поднимите и дру-«гія области, да спасутся души и Царство! «Знаете, что дълается въ Смоленскъ: тамъ «горсть вфрныхъ стоитъ неуклонно подъ «щитомъ Богоматери и разитъ сонмы ино-«племенниковъ!» Москвитяне писали къ братьямъ во всѣ города (683): «Не слухомъ «слышимъ , а глазами видимъ бѣдствіе «неизглаголанное. Заклинаемъ васъ име«немъ Судін живыхъ и мертвыхъ: воз-«станьте и къ намъ спѣшите! Здѣсь корень «Царства, здъсь знамя отечества, здъсь «Богоматерь изображенная Евангелистомъ «Лукою; здъсь свътильники и хранители «Церкви, Митронолиты Петръ, Алексій, «Іона! Извъстны виновники ужаса, преда-«тели студные: къ счастію, ихъ мало; не «многіе идуть во следъ Салтыкову и Ан-«дронову — а за насъ Богъ, и всв добрые «съ нами, хотя и не явно до времени: Свяатвишій Патріархъ Ермогенъ, прямый учи-«тель, прямый наставникъ, и всъ Христіане «истинные! Дадите ли насъ въ плънъ и въ «Латинство?» — Кром'в Рязани, Владиміръ, Суздаль, Нижній, Романовъ, Ярославль, Кострома, Вологда ополчились усердно, для избавленія Москвы отъ Ляховъ, по мысли Аяпунова и благословенію Ермогена (684).

Что же сдълало такъ называемое Прави- Слательство, Боярская Дума, свъдавъ о семъ модавижении, признакъ души и жизни въ Госков сударствъ истерзавномъ?... Донесло Си- Ауми гизмунду на Ляпунова, какъ на мятежника, требул казни его брата и единомышленника, Захаріи; вельло Посламъ, Филарету и Голицыну, уважать Сигизмундову волю и ъхать въ Литву къ Владиславу, если такъ будетъ угодно Королю; вельло Шенну виустить Ляховъ въ Смоленскъ; выслало даже

войско съ Княземъ Иваномъ Куракинымъ для усмиренія мнимаго бунта въ Владиміръ (688). Но Филаретъ и Голицынъ уже все знали и благопріятствовали великому начинанію Ляпунова; замътили, что грамота Боярская не скръплена Патріархомь, и не хотьли повиноваться (686); дали тайно знать и Смоленскому Воеводъ, чтобы онъ не исполнялъ указа Думы, - и доблій Шеннъ отвътствовалъ Королевскимъ Панамъ: «испол-«няте прежде договоръ Гетмановъ;» длилъ время въ сношеніяхъ съ ними, и ждаль избавленія, готовый и на славную гибель. Съ другой стороны войско союзныхъ городовъ близъ Владиміра встр'ятило и разбило Куракина (687). Симъ междоусобнымъ кровопролитіемъ рушилась государственная власть Думы, оттол'в признаваемая единственно невольною Москвою. Ляпуновъ, остановивъ всѣ доходы казенные и не велѣвъ пускать хліба въ столицу, всенародно объявиль Вельможъ Синклита богоотступниками, преданными славь міра и враждебному Западу, не пастырями, а губителями Христіанскаго стада (688). Таковы дъйствительно были Салтыковъ и клевреты его; не таковы Мстиславскій и другіе, единственно запутанные въ ихъ сътяхъ, единственно слабодушные, и съ любовію къ отечеству безъ умѣнія избрать для него лучшее въ обстоятельствахъ чрезвычайныхъ: страшась народныхъ мятежей болье, нежели государственнаго уничиженія, они думали спасти Россію Владиславомъ, вършли Гетману, вършли Сигизмунду — не върили только добродътели своего народа, и заслужили его презръніе, уступивъ добрую славу тремъ изъ мужей Думныхъ, Князьямъ Андрею Голицыну, Воротынскому и Засъкину, которые не таили своего единомыслія съ Ермогеномъ, обличали предательство или заблужденіе другихъ Бояръ, и были отданы подъ стражу въ видъ крамольниковъ (689).

Уже Москвитяне, слыша о ревностномъ возстаніи городовъ, перем'внились въ обхожденій съ Ляхами: бывъ долго смиренны, начали оказывать неуступчивость, строптивость, духъ враждебный и сварливый (690), какъ было предъ гибелію Разстриги. Кричали на улицахъ: «мы по глу-«пости выбрали Ляха въ Цари, однакожь «не съ тъмъ, чтобы итти въ неволю къ «Ляхамъ; время раздълаться съ ними» (691)! Въ грубыхъ насмъшкахъ давали имъ прозваніе Хохловъ, а купцы за все требовали съ нихъ вдвое. Уже начинались ссоры и Ссоры драки. Госфвскій требоваль отъ своихъ даками. благоразумія, терпінія и неусыпности. Они бодрствовали день и ночь, не снимая съ себя досивховъ, ни свделъ съ коней (692); ежелиевно, три и четыре раза, били тревогу; имъли вездъ лазутчиковъ; осматривали на заставахъ возы съ дровами, съпомъ, хаббомъ, и находили въ нихъ иногда скрытое оружіе (693). Высылали кон-

ныя дружины на дороги, перехватили тайное письмо изъ Москвы къ областнымъ жителямъ, и сведали, что они въ заговоре съ ними, и что Патріархъ есть Глава его; что Москвитяне надъются не оставить ни одного Ляха живаго, какъ скоро увидятъ войско избавителей подъ своими стънами (694). Не взирая на то, Госъвскій еще не см'яль употребить средствъ жестокихъ, ни обезоружить Стрвльцевъ и гражданъ, ни свергнуть Патріарха; довольствовался угрозами, сказавъ Ермогену, что святость сана не есть право быть возмутителемъ (698). Болъе наглости оказали злодъи Россійскіе. Михайло Салтыковъ требовалъ, чтобы Ермогенъ не вельлъ ополчаться Ляпунову. «Не велю» - отвътствовалъ Патріархъ — «если увижу крещеннаго Вла-«дислава въ Москвъ и Ляховъ выходящихъ изъ «Россін; велю, если не будеть того, и разр'вшаю «всъхъ отъ данной Королевичу присяги» (696). Салтыковъ въ бъщенствъ выхватилъ ножъ: Ермогенъ освиилъ его крестнымъ знаменіемъ п сказалъ громогласно: «Сіе знаменіе противъ «ножа твоего, да взыдетъ въчная клятва на «главу измѣнника» (697)! и взглянувъ на печальнаго Метиславскаго, примолвиль тихо: «Твое «начало: ты долженъ первый умереть за Въру «и Государство; а если плънишься кознями Са-«танинскими, то Богъ истребить корень твой на «землъ живыхъ - и самъ умрешь какою смер-«тію?» Предсказаніе исполнилось, говорить Автописецъ (698): ибо Мстиславскій никакъ не хотьль одобрить народнаго возстанія, и писаль отъ имени Синклита грамоту за грамотою къ Королю, что обстоятельства ужасны и время дорого; что одна столица еще не измъняетъ Владиславу, а Держава въ безначаліи готова раздълиться; что Иваньгородъ и Исковъ, обольщенные Генераломъ Делагарди, желаютъ имъть Царемъ Шведскаго Принца; что Астрахань и Казань, гдв господствуеть злочестие Магометово, умышляють предаться Шаху Аббасу; что области Низовыя, степныя, восточныя и съверныя до пустынь Сибирскихъ возмущены Ляпуновымъ; по что немедленное прибытие Королевича еще можеть все исправить, спасти Россію и честь Королевскую (600). Измънники же, Салтыковъ и Андроновъ, звали въ Москву не Владислава, а самого Короля съ войскомъ (700), отвътствуя ему за успъхъ, то есть, за порабощение России обманомъ и насиліемъ.

Но Сигизмундъ, вопреки настоянію Бояръ и даже многихъ Польскихъ Сенаторовъ (701), вопреки собственному объту, не думалъ отправить сына въ Москву; не думалъ и самъ итти къ ней еъ войскомъ, какъ предлагали ему наши измѣники; сильно, упорно хотѣлъ одного: взять Смоленскъ— и ничего не дѣлалъ; писалъ только указы Синклиту уже вмѣстѣ отъ себя и Владислава, именуя его однакожь не Царемъ, а просто Королевичемъ (702); увѣрялъ Бояръ и вею Россію, что желаетъ ея мира и счастія, умиленный нашими бѣдствіями, и будучи ревностнымъ за-

ступникомъ Греческаго Православія; желаетъ соелинить ее съ Республикою узами любви и блага общаго, подъ нераздъльнымъ Державствомъ своего рода (<sup>703</sup>); что виною всего зла есть упрамство Шенна и Князя Василія Голицына, не хотящихъ ни Владислава, ни тишины; что до усмиренія Смоленска не льзя предпріять ничего ръшительнаго для уснокоенія Государства. Между тъмъ, какъ бы уже спокойно властвуя надъ Россією, Сигизмундъ непрестапно извъщалъ Думу о своихъ милостяхъ: производваъ Дворянъ въ Стольники и Бояре, раздавалъ им'внія, вершилъ д'вла старыя, предписывалъ казит платить долги купцамъ иноземнымъ (704) еще за Іоанна, въ то время, когда указы ея были уже ничтожны для Россіи; когда города одинъ за другимъ возставали на Ляховъ; когда и жители Смоленской области стерегли, истребляли ихъ въ разъездахъ, тревожа нападеніями и въ станъ, откуда многіе Россіяне, дотоль служивъ Королю, уходили служить отечеству: такъ Иванъ Никитичь Салтыковъ, пожалованный въ Бояре Сигизмундомъ, мнимый доброхотъ его. мнимый противникъ Ермогена, Филарета и Голицына, съ целою дружиною ушелъ въ Ляпунову (705). Напрасно Госъвскій ждаль вспоможенія отъ Короля: видя необходимость дійствовать только собственными силами, онъ выслалъ шайки Дивировскихъ Козаковъ и Московскаго изм'виника, Исая Сунбулова, ноевать м'вста Ризанскія. Ляпуновъ, им'вя еще мало рати, вы-

HE T AND AND

гналъ толны непріятельскія изъ Происка, но чрезъ нъсколько дней былъ осажденъ ими въ семъ городъ, и спасенъ Кияземъ **Дмитріемъ** Пожарскимъ, уже ревностнымъ его сподвижникомъ: обративъ ихъ въ бътство, и скоро разбивъ на-голову у Зарайска, доблій Князь Дмитрій избавиль вмѣсть и Липунова отъ плъна и землю Разанскую отъ грабежа; блеснулъ новымъ лучемъ славы, и съ чистою душею приставъ къ великому дълу, далъ ему новую силу... Козаки бѣжали въ Украйну, предвидя несгоду злодъйства, а Сунбуловъ въ Москву съ худою въстію для измънниковъ и Ляховъ, устрашаемыхъ и возстаніемъ областей и ножами Москвитянъ. Но Госвискій хвалился презръніемъ къ Россіянамъ: надъялся управиться съ боязливою Москвою, вопреки неблагоразумію Короля соблюсти ее какъ важное завоеваніе для Республики и съ малымъ числомъ удалыхъ воиновъ побъдить многолюдную сволочь.

Рать Ляпунова и другихъ областныхъ Составъ начальниковъ была дъйствительно стран-вім за ною смъсію людей воинскихъ и мирныхъ гражданъ съ бродягами и хищниками, коими въ сіи бъдственныя времена купила Россія, и которые искали единственно добычи подъ знаменами силы, законной или беззаконной: грабивъ прежде съ Ляхами, они шли тогда на Ляховъ, чтобы также

грабить, и болже мъшать, нежели способствовать добру. Такъ Атаманъ Просовецкій, бывъ клевретомъ и ставъ непріятелемъ Лисовскаго, имѣвъ даже, близъ Искова, кровопролитиую съ нимъ битву, какъ разбойникъ съ разбойникомъ (706), вдругъ явился въ Суздалъ какъ честный слуга Россіи, привель къ Ляпунову тысячь шесть Козаковъ и сдълался однимъ изъ главныхъ Воеводъ народнаго ополченія! Всехъ звали въ союзъ, чтобы только умножить число людей. Приняли Князя Дмитрія Трубецкаго, Атамана Заруцкаго и всю остальную дружину Тушинскую (707): ибо сін, долго упорные мятежники вдругъ воспламенились усердіемъ къ государственной чести, отвергнули указъ Московскихъ Бояръ, не давъ клятвы въ върности къ Владиславу, и выгнали изъ Калуги Посла ихъ, Князя Никиту Трубецкаго (708). Звали и безстыднаго Сапъту, который, не хотъвъ удалиться въ Съверскую землю (700), писалъ изъ Перемышля къ Калужанамъ, что онъ служить не Королю. не Королевичу, а вольности, - не слушаеть Болръ, убъждающихъ его итти на Ляпунова, и готовъ стоять за независимость Россіи (710). Чего надлежало ждать и въ святомъ предпріятіп отъ такого несчастного состава? не единства, а раздора и безпорядка. Но кто в врилъ таинственной силь добра, могь чаять успъха благословеннаго, видя, сколь многіе, и сколь ревностно шли умирать за отечество спрое (711), кинувъ домы и семейства. Раздоръ и безпорядокъ додженствовали уступить великодушію!

Около трехъ мъсяцевъ готовились - и наконецъ (въ Мартъ) выступили къ Москвъ : Ляпуновъ изъ Рязани, Киязь Дмитрій Трубецкій изъ Калуги, Заруцкій изъ Тулы, Князь Литвиновъ-Мосальскій и Артемій Измайловъ изъ Владиміра, Просовецкій изъ Суздаля, Князь Оедоръ Волконскій изъ Костромы, Иванъ Волынскій изъ Ярославля, Киязь Козловскій изъ Романова, съ Дворянами, Дътьми Боярскими, Стръльцами, гражданами, земледъльцами, Татарами и Козаками (712); были на пути встръчаемы жителями съ хлъбомъ и солью, пконами и крестами, съ усердными кликами и пальбою; шли бодро, но тихо — и сія, въроятно невольная, неминуемая по обстоятельствамъ медленность имъла для Москвы ужасное слъдствіе.

Въ то время, когда ел граждане съ нетерпѣніемъ ждали избавителей, Бояре, исполняя волю Госъвскаго, въ послъдній разъ заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россію отъ междоусобія и Москву отъ крайняго бъдствія: писать къ Лянунову и сподвижникамъ его, чтобы они шли назадъ и распустили войско. Ты даля имя оружіе вз руки, говорилъ Салтыковъ: ты можешь и смирить ижъ. «Все смирится» — отвътствовалъ Патріархъ — «когда ты, измънникъ, «съ своею Литвою исчезнешь; но въ царствен-«номъ градъ виля ваше злое господство, въ свя-«тыхъ храмахъ Кремлевскихъ оглашаясь Ла-

«тинскимъ півніємъ,» (ибо Лихи въ домів Году-«нова устроили себъ божницу) «благословляю «достойныхъ Вождей Христіанскихъ утолить «нечаль отечества и Церкви.» Дерэнули наконецъ приставить воинскую стражу къ непреклонному Іерарху; не пускали къ пему ни міринъ, ни Духовенства; обходились съ нимъ то жестоко и безчинио, то съ уваженіемъ, опасалсь парода (713). Въ Недълю Ваій велъли или дозволили Ермогену священнодъйствовать и взяли м'вры для обузданія жителей, которые въ сей день обыкновенно стекались изъ всъхъ частей города и ближнихъ селеній въ Китай и Кремль, быть зрителями великольнаго обряда церковнаго (714). Ляхи и Нъмцы, пъхота и всадники, заняли Красную площадь съ обнаженными саблями, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пусты! Патріархъ вхаль между уедивенными рядами вновърныхъ воиновъ; узду его осляти держаль, вмъсто Царя, Князь Гундуровъ (715), за коимъ шло иъсколько Болръ и сановниковъ, унылыхъ, мрачныхъ видомъ. Граждане не выходили изъ домовъ, воображая, что Ляхи умышляють незапное кровопролитие и будутъ стрълить въ толпы народа безоружнаго (716). Лень прошелъ мирно; также в следующій. Госъвскій имъя только 7000 воиновъ (717) противъ двухъ или трехъ сотъ тысячь жителей, не хотълъ кровопролитія (718): ни Москвитяне. Первый, слыша, что Ляпуновъ и Заруцкій уже не далеко, мыслиль итти къ нимъ на встръчу и

разбить ихъ отдъльно (719); а Москвитяне, готовые къ возстанію, откладывали его до появленія избавителей (720). Но взаимная злоба вспыхнула, не давъ ни Гоствекому выступить изъ Москвы, ни Воеводамъ Россійскимъ спасти ее. Кто началъ? неизвъстно (721); но въролтиве, Ляхи, съ досадою теривы насмышки, грубости жителей, и думая, что лучше управиться съ ними заблаговременно, нежели поставить себя между ихъ тайно-остримыми ножами и войскомъ городовъ союзныхъ (722), — наконецъ удовлетворяя своему алчному корыстолюбію разграбленіемъ богатой столицы. Такъ началось и свершилось ся бъдствіе ужасное:

19 Марта, во Вторникъ Страстной не- кроводели, въ часъ Обедни, услышали въ Ки-те въ тав-городь тревогу, воиль и стукъ оружія. Стольскій прискакаль изъ Кремля: увидель кровопролитіе между Ляхами и Россійнами, котель остановить, не могъ, и даль волю первымъ, которые дъйствовали наступательно, ръзали купцевъ и грабили давки (723); вломились въ домъ къ Бойриву върному, Князю Лидрею Голицыну, и безчеловъчно умертвили его. Жители Китай искали спасенія въ Бъломъ городъ и за Москвою-ръкою: конные Ляхи гнали, топтали, рубили ихъ; но въ Тверскихъ воротахъ были удержаны Стръльцами. Еще

сильнъйшал битва закинъла на Срътенкъ: тамъ явился витязь знаменитый, отряженный до впередъ Ляпуновымъ, или собственною ревностію приведенный одушевить Москву: Киязь Дмитрій Пожарскій. Онъ кликнуль доблихъ, устроилъ дружины, снялъ пушки съ башенъ, и встрътилъ Ляховъ ядрами и пулями, отбилъ и втопталъ въ Китай. Иванъ Бутураннъ въ Яузскихъ воротахъ и Колтовскій за Москвою-ръкою также стали противъ нихъ съ воинами и народомъ. Бились еще въ улицахъ Тверской, Никитской и Чертольской, на Арбатт и Знаменкъ (724). Госъвскій подкръпляль своихъ; но число Россіянъ несравненно болъе умножалось: при звукъ набата старые и малые, вооруженные дрекольемъ и топорами, бъжали въ пылъ съчи; изъ оконъ и съ кровель разили непріятеля камнями и чурбанами (725); преграждали улицы столами, лавками, дровами : стръдяли изъ-за нихъ и двигали сіе укрѣпленіе впередъ, гдѣ Ляхи отступали. Уже Москвитяне вездѣ имѣли верхъ, когда приспълъ изъ Кремля съ Нъмцами Капитанъ Маржереть (726), върный слуга Годунова и Разстриги, изгнанный Шуйскимъ и прицятый Гетманомъ въ Королевскую службу: торгуя върностію и жизнію, сей честный наемникъ ободрилъ Ляховъ неустрашимостію, и ніжогда ливъ кровь свою за Россіянъ, жадно облился ихъ кровію. Битва снова сдълалась упорною; многолюдство однакожь преодолъвало, и Москвитине тъснили непріятеля къ Кремлю, его последней ограде и

надеждъ. Тутъ, въ часъ ръшительный, услышали голосъ: «огня! огня!» п первый вспыхнуль въ Бъломъ городъ домъ Михайла Салтыкова, зажженный собственною рукою хозяина (797): гнусный измънникъ уже не могъ имъть жилища въ столицъ отечества, имъ преданнаго пноплеменнику! Зажгли и въ другихъ мъстахъ: сильный вътеръ раздувалъ пламя, въ лице Москвитянамъ, съ густымъ дымомъ, несноснымъ жаромъ, въ улицахъ тесныхъ. Многіе кинулись тушить, спасать домы; битва ослабъла, и ночь прекратила ее, къ счастио изнуреннаго непріятеля, который удержался въ Китав-городв, опираясь на Кремль. Тамъ все затихло; но другія части Москвы представляли шумное смятеніе. Бълый-го- пожарь родъ пылаль; набать гремъль безъ умолку; свы. жители съ воплемъ гасили огонь, или бъгали, искали, кликали женъ и дътей, забытыхъ въ часы жаркаго боя. Послъ такого дня, и предвидя такой же, никто не думалъ успокоиться.

Ляхи въ пустыхъ домахъ Китая-города, среди труповъ, отдыхали; а въ Кремлъ, при свътъ зарева, бодрствовали и разсуждали Вожди ихъ, что дълать? Тамъ еще находилось мнимое Правительство Россійское съ знатнъйшими сановниками, воинскими и гражданскими; ужасаясь мысли желать побъды иноплеменникамъ, дымя-

щимся кровію Москвитянь, но малодушно боясь и мести своего народа, или не візря

успъху возстанія, Метиславскій и другіе легкоумные Вельможи, упорные въ върности къ Владиславу, были въ изумленіи и безавиствін : темъ ревностиве авиствовали измънники ожесточенные: прервавъ навъки связь съ отечествомъ, заслуживъ его ненависть и клятву церковную, пылая адскою злобою и жаждою губительства, они сидъли въ сей ночной Думъ Ляховъ (728) и совътовали имъ разрушить Москву для ихъ спасенія. Госфескій приняль советь и въ следующее утро 2000 Немцевъ съ отрядомъ коннымъ вышли изъ Кремля и Китая въ Бълый городъ и къ Москвъ-ръкъ, зажгли въ разныхъ мъстахъ домы, церкви, монастыри, и гнали народъ изъ улицы въ улицу не столько оружіемъ, сколько пламенемъ. Въ сей самый часъ прискакали къ ствнамъ уже пылающаго Деревяннаго города, отъ Ляпунова Воевода Иванъ Плеприбы щеевъ, изъ Можайска Королевскій Полті с струсь, конникъ Струсь, каждый для вспоможенія своимъ, оба съ легкими дружинами, равными въ силахъ, не въ мужествъ. Ляхи напали: Россіяне обратили тыль — и Вождь первыхъ, кликнувъ: «за мною, храбрые!» сквозь пылъ и трескъ деревянныхъ падающихъ стънъ вринулся въ городъ, где жители, осыпаемые искрами и головиями,

задыхаясь отъ жара и дыма, уже не хотъли сражаться за пепелище: бъжали во всъ стороны, на коняхъ и пъще (729), не съ богатствомъ, а только съ семействами. Нъсколько сотъ тысячь людей вдругъ разсыпалось по дорогамъ къ Лавръ, Владиміру, Коломив, Туль; шли и безъ дорогъ, вязли въ сифгу, еще глубокомъ; цъпенъли отъ сильнаго, холоднаго в'втра (730); смотр'вли на горящую Москву и вопили, думая, что съ нею исчезаетъ и Россія! Нъкоторые засъли въ крънкой Симоновской Обители, ждать избавителей. Но оставленная народомъ и войскомъ въ жертву огню и Ляхамъ, Москва еще имъла ратоборца: Килзь Дмитрій Пожарскій еще стояль твер- подвидо въ облакахъ дыма, между Срътенкою и Мясницкою, въ укрѣпленіи, имъ сдълан- скаго. номъ; бился съ Ляхами, и долго не давалъ имъ жечь за каменною городскою ствною; не берегъ себя отъ пуль и мечей, изнемогъ отъ ранъ и палъ на землю (731). Върные ему до конца не многіе сподвижники взяли и спасли будущаго спасителя Россіи: отвезли въ Лавру. . . . До самой ночи уже безпрепятственно губивъ огнемъ столицу, Ляхи съ гордостію поб'єдителей возвратились въ Китай и Кремль, любоваться арълищемъ, ими произведеннымъ: бурнымъ пламеннымъ моремъ, которое, разливаясь вокругъ ихъ, объщало имъ безопасность,

МЕЖДОЦАРСТВІЕ

Г. 1611-1612.

Следствія сожженія Москвы. Поляки осаждены. Тверлость Ермогена. Избраніе главныхъ Военачальниковъ. Дъйствія Сапъги. Приступъ къ Китаю-городу. Послы Московскіе отправлены въ Литиу- Взятіе Смоленска, Шуйскіе въ Варшавъ. Умыселъ Заруцкаго и Марины. Уставная грамота. Виды Липунова. Дела съ Шведами. Новгородъ взять Генераломъ Делагарди. Договоръ Піведовь съ Новымгородомь. Мятежь въ войскі: Генерала Делагарди. Убіевіе Ляпунова. Последствія. Состоянія Россів

Въсть о бъдствіи Москвы, распространивъ ужасъ, дала новую силу народному сожие- движенію. Ревностные Иноки Лавры, едва услышавъ, что дълается въ столицъ (736), послали къ ней всъхъ ратныхъ людей монастырскихъ, написали умилительныя грамоты къ областнымъ Воеводамъ и заклинали ихъ угасить ея дымящійся пепелъ кровію изм'виниковъ и Ляховъ (737). Воеводы уже не медлили и шли впередъ, на каждомъ шагу встръчая толны бъгущихъ

Москвитянъ, которые, съ воплемъ о мести, примыкали къ войску, поручая женъ и дътей своихъ великодушно народа. 25 Марта Ляхи увидели, на Владимірской дороге, легкій отрядъ Россіянь, Козаковъ Атамана Просовецкаго; напали — и возвратились, хвалясь побъдою (738). Въ слъдующій день пришелъ Ляпуновъ отъ Коломиы, Заруцкій отъ Тулы; соединились съ другими Воеводами близъ Обители Угранской, и 28 Марта двинулись къ пепелищу Московскому. Непріятель, встретивъ ихъ за Яузскими воротами, скоро отступиль къ Китаю и Кремлю, гдв Россіяне, числомъ не менве ста тысячь (739), но безъ устройства и взаимной дов вренности, осадили шесть поляки или семь тысячь храбрецовъ иноземныхъ, дени. исполненныхъ къ нимъ презрънія. Ляпуновъ сталъ на берегахъ Яузы, Килзь Дмитрій Трубецкій съ Атаманомъ Заруцкимъ противъ Воронцовскаго поля, Ярославское и Костромское ополчение у воротъ Покровскихъ, Измайловъ у Срвтенскихъ, Князь Литвиновъ-Мосальскій у Тверскихъ, внутри обожженныхъ ствиъ Белаго города. Тутъ прибыль къ войску Келарь Аврамій съ святою водою отъ Лавры, оживить сердца ревностію, укрѣпить мужествомъ (740). Туть, на завоеванныхъ кучахъ пенла водрузивъ знамена, воины и Воеводы съ торжественными обрядами дали клятву не

чтить ни Владислава Царемъ, ни Бояръ Московскихъ Правителями, служить Церкви и Государству до избранія Государя новаго, не крамольствовать ни діломъ, ни словомъ, — блюсти законъ, тишину и братство, ненавидіть единственно враговъ отечества, злодівевъ, измінциковъ, и сражаться съ пими усердно (741).

Битвы пачалися. Дълая вылазки, осажденные дивились несмътности Россіянъ и еще болье умнымъ распоряженіямъ ихъ Вождей (742) — то есть, Ляпунова, который въ битвъ 6 Апръля стяжалъ имя львообразнаго Стратига (743): его звучнымъ голосомъ и примъромъ одушевляемые, Россіяне кидались півшіе на всадниковъ, ръзались человъкъ съ человъкомъ, п втъснивъ непріятеля въ кръпость, ночью заняли берегъ Москвы-ръки и Неглинной. Ляхи тщетно хотъли выгнать ихъ оттуда; нападали конные и пътіс, имъли выгоды и невыгоды въ ежедневныхъ схваткахъ, но видъли уменьшение только своихъ: во многолюдствъ осаждающихъ уронъ былъ незамътенъ. Россіяне надъялись на время: Ляхи страшились времени, скудные людьми и хлъбомъ. Госъвскій желаль прекратить безполезныя вымазки, но сражался иногда невольно. для спасенія кормовщиковъ, высылаемыхъ имъ тайно, ночью, въ окрестныя деревни (744); сражался и для того, чтобы имъть плънниковъ для разм'вна. Изв'встивъ Короля о сожжении Москвы и приступъ Россіянъ къ ея пенелищу, онъ требоваль скораго вспоможенія, ободряль товарищей, совътовался съ гнуснымъ Салтыковымъ — и еще испыталь силу души Ер- Тоормогеновой. Къ старцу ветхому, изнурен- Ермоному добровольнымъ постомъ и теснымъ заключеніемъ, приходили наши измѣнники и самь Гоствекій съ увъщаніями и съ угрозами: хотвли, чтобы онъ велвлъ Ляпунову и сподвижникамъ его удалиться. Отвътъ Ермогеновъ былъ тотъ же: «пусть удалятся «Ляхи!» Грозили ему элою смертію: старецъ указывалъ имъ на небо, говоря: «боюся Единаго, тамъ живущаго» (745)! Невидимый для добрыхъ Россіянъ, великій Іерархъ сообщался съ ними молитвою; слышаль звукъ битвъ за свободу отечества, и тайно, изъ глубины сердца, пылающаго неугасимымъ огнемъ доброавтели, слаль благословение върнымъ подвижникамъ!

Къ несчастію, между сими подвижниками господствовало несогласіс: Воеводы не слушались другъ друга, и ратныя дѣйствія безъ общей цѣли, единства и связи, не могли имѣть и важнаго усиѣха (746). Рѣшились торжественно избрать Началь- набраника; но, вм'всто одного, выбрали трехъ: га и в вѣрные Ляпунова, чиновиые матежники воема-Тушинскіе Князя Дмитрія Трубецкаго, грачальнибители-Козаки Атамана Заруцкаго, чтобы такимъ зловѣщимъ выборомъ утвердить мнимый союзъ Россіянъ добрыхъ съ измъпниками и разбойниками, конхъ находилось множество въ войскъ. Трубецкій сверхъ знатности, имълъ по крайт мъръ умъ Стратига (747) и и вкоторыя, еще благородныя свойства, усердствуя оказать себя достойнымъ высокаго сана: Зарудкій же, вмъсть съ нимъ выслуживъ Боярство въ Тушинъ (748), им ва в одну смълую предпріничивость для удовлетворенія спонить гнуснымъ страстямъ, не зная ничего святаго, ни Бога, ни отечества. Сіп ратные Тріумвиры сдівлались и государственными: ибо войско представляло Россію. Они писали указы въ города, требуя запасовъ и денегь еще болье, нежели людей: города повяновались, многольтствовали вт церкважь благовърнымъ Киязьямъ и Боярамъ (749), а въ своихъ донесеніяхъ били челомъ Синклиту Великаго Россійскаго Государетва, и давали, что могли. Казань, стыдясь своего заблужденія (780), снова присоединилась къ отечеству, ціловала крестъ быть въ любви, въ единодушіи со всею землею и выслала дружины къ Москв'й: области Низовыя и Поморскія также (751). Принып и Смоленскіе У вздные Дворяне и Дъти Боярскіе, бѣжавъ отъ Сигизмунда (782). Ляхи гнались за ними, и многихъ изъ нихъ умертвили, какъ измънниковъ : остальные тьмъ ревностиве желали участвовать въ народномъ подвигв Россіянъ (753). Пришелъ и Сапъта съ своими шайками и занялъ дъй-Поклонную гору, объявляя себя другомъ Сана-Россіи. Ему не върили; предложенія его ти. выслушали, но отвергнули (784). Атаманъ разбойниковъ, осыпапный цепломъ нашихъ городовъ, утучненный нашею кровію, хотьяь, какъ пишуть, въпла Мономахова: въроятиве, что онъ хотелъ милліоновъ, предлагая свои услуги. Не обольстивъ Россіянъ, Сапъга ударилъ на часть ихъ стана. противъ Лужниковъ; отбитый, напаль съ другой стороны, близъ Тверскихъ воротъ: не могъ одольть многолюдства, и, по совъту Госъвскаго, взявъ отъ него 1500 Ляховъ въ сподвижники и Князя Григорія Ромодановского въ путеводители, удалился къ Переславлю, чтобы грабить внутри Россін и тревожить осаждающихъ. Въ следъ за нимъ Ляпуновъ отрядилъ нъсколько легкихъ дружинъ: Сапъга разбилъ ихъ въ Александровской слободъ, осадиль Переславль, жегь, злодъйствоваль, гав хотвль - и Россіяне Московскаго стана, види за собою дымъ пылающихъ селеній, вдругъ услышали, въ Китав и Кремлв, необыкновенный шумъ, громкія восклицанія, звонъ колоколовъ, етръльбу изъ пушекъ и ружей (755) : ждали выдазки, но узнали, что Ляхи только веселились и праздновали счастливую въсть о скоромъ прибытій къ нимъ Гетмана съ

сильнымъ войскомъ - въсть еще песираведливую, которая однакожь решила Ляпунова и товарищей его не медлить. Они изготовились въ тишинъ, и за часъ до разпр в свъта (22 Маія) приступивъ къ Китаю-гоступъ ке роду (786), взяли одну башню, гдв находироду. лось 400 Ляховъ. Мъсто было важно: Россілне могли оттуда громить пушками внутревность Китая. Госьвскій избралъ смізлыхъ, и велълъ имъ, чего бы то пи стоило, вырвать сію башню изъ рукъ непріятеля: съ обнаженными саблями, подъ картечею. Ляхи шли къ ней узкою ствною, человъкъ за человъкомъ; кинулись на пушки, рубили, выгнали Россіянъ, и мужественно отбили всв ихъ новые приступы (787). Въ другихъ мъстахъ Лянуновъ, вездъ первый, и Трубецкій имѣли болье успъха: очистили весь Бълый-городъ, взяли укръпленія на Козьемъ болоть, башни Никитскую, Алексъевскую, ворота Тресвятскія, Чертольскія, Арбатскія (758), вездів послів жаркаго кровопролитія. Чрезъ пять дней сдался имъ и Дъвичій монастырь съ двумя ротами Ляховъ и пятью стами Нъмцевъ (789). Въ то же время Россіяне сделали укрепленія за Москвою-рѣкою, стрѣляли изъ нихъ въ Кремль и препятствовали сношенію осажденныхъ съ Сигизмундомъ, отъ коего Госвискій, ствененный, изпуряемый, съ малымъ числомъ людей и безъ хлъба, ждалъ избавленія.

Но Король все еще думаль только о Смоленскъ. Донесение Госъвскаго о сожжения Москвы и наступательномъ дъйствін многочисленнаго Россійскаго войска, полученное Сигизмундомъ (760) вмѣстѣ съ трофелми (или съ частію разграбленной Ляхами утвари и казны Царской), не перемънило его мыслей. Паны въ новой бесълъ съ Филаретомъ и Голицынымъ (8 Апръля), жалья о несчастін столицы, сльдствін ел мятежнаго духа (761), спрашивали ихъ мивнія о лучшемъ способь изгладить зло. Съ слезами отвътствовалъ Митрополитъ: «Уже не знаемъ! Вы легко могли преду-«предить сіе зло; исправить едва ли мо-«жете.» Послы соглашались однакожь писать къ Ермогену, Боярамъ и войску объ унятін кровопролитія, если Сигизмундъ обяжется немедленно выступить изъ Россін : чего онъ никакъ не хотвль, упорно требуя Смоленска (762), и въ гивъв велълъ имъ наконецъ готовиться къ ссылкъ въ Литву. «Ни ссылки, ни Литвы не боимся,» сказаль умный Дьякъ Луговскій: «но д'в-«лами насилія достигнете ли желаемаго?» посли Угроза совершилась: вопреки всему свя- ском-1 щенному для Государей и народовъ, взяли скіс от-прави-Пословъ . . . еще мало : ограбили ихъ какъ пи по Датау. въ темномъ лъсу или въ вертенъ разбой-

никовъ; отдали воинамъ, новезли въ ладіяхъ къ Кіеву; безчестили, срамили мужей винимыхъ только въ добродътели, въ ревности ко благу отечества и къ исполнению государственныхъ условій (763)! . . . Одинъ изъ Ляховъ еще стыдился за Короля, Республику и самого себя: Жолкъвскій. Сигизмундъ предлагалъ ему главное начальство въ Москвъ и въ Россіи. «Поз-«дно!» отвътствовалъ Гетманъ, и съ негодованіемъ удалился въ свои маетности (764), мимо конхъ везли Филарета и Голицына: опъ прислалъ къ нимъ, въ знакъ уваженія и ласки, спросить о здоровь в. Знаменитые страдальцы написали къ Жолкъвскому: «Вспомни крестное «цълованіе; вспомпи душу! Въ чемъ клилси ты «Московскому Государству? и что дълается? «Есть Богъ и въчное правосудіе» (768)!

Не стращась сего правосудія, Король въ письмахъ къ Боярамъ Московскимъ хвалился своею милостію къ Россіи, благодариль за ихъ върность и непричастіе къ бунту Ермогена и Ляпунова (768), объщаль скорое усмпреніе всъхъ мятежей, а Госъвскому скорое избавленіе, дозволяя ему употреблять на жалованье войску не только сокровища Царскія (767), но и все имъніе богатыхъ Москвитинъ — и возобновиль приступы къ Смоленску (768), снова неудачные. Шеинъ, воины его и граждане оказывали болье, нежели храбрость: истинное геройство, безбоязненность неизмънную, хладнокровиую, нечувствительность къ ужасу и страдацію, ръ-

шительность терпъть до конца, умереть, а не сдаться. Уже двадцать мъсяцевъ продолжалась осада: запасы, силы, все истощилось, кромъ великодушія; все сносили, безмольно, не жалуясь, въ тишинъ и въ повиновеній, львы для враговъ, агицы для начальниковъ. Осталась едва пятая доля защитниковъ, не столько отъ ядеръ, пуль и сабель непріятельскихъ, сколько отътрудовъ и болъзней; смертоносная цынга, произведенная недостаткомъ въ соли и въ уксусь (769), довершила бъдствіе — но еще сражались! Еще Ляхи имъли нужду въ злодейской измене, чтобы овладеть городомъ: бъглецъ Смоленскій, Андрей Дедишинъ (770), указалъ имъ слабое мъсто кръпости: повую стфну, дфланную въ осень на-скоро и не прочно. Сію ствну безпре- Валтів станною пальбою обрушили — и въ пол- лепска. ночь (3 Іюня) Ляхи вломились въ кръпость, туть и въ другихъ мъстахъ, оставленныхъ малочисленными Россіянами для защиты пролома. Бились долго въ развалинахъ, на ствиахъ, въ улицахъ, при звукв всехъ колоколовъ и святомъ пеніи въ церквахъ, гдъ жены и старцы молились. Ляхи, вездъ одолъвая, стремились къ главному храму Богоматери, гдв заперлися многіе изъ гражданъ и купцевъ съ ихъ семействами, богатствомъ и пороховою казною. Уже не было спасенія: Россіяне

зажгли порохъ и взлетъли на воздухъ, съ дътьми, имъніемъ—и славою! Отъ страпнаго взрыва, грома и треска непріятель оцъпенълъ, забывъ на время свою побъду, и съ равнымъ ужасомъ видя весь городъ въ огиъ, въ который жители бросали все, что имъли драгоцъннаго, и сами съ женами бросались, чтобы оставить непріятелю только пенелъ, а любезвому отечеству примъръ добродътели. На улицахъ и площадяхъ лежали груды тълъ сожженныхъ. Смоленскъ явился новымъ Сагунтомъ (271), и пе Польша, но Россія могла торжествовать сей день, великій въ ея лътописяхъ (772).

Еще одинъ воинъ стоялъ на высокой башић съ мечемъ окровавленнымъ и противился Ляхамъ: доблій Шевнъ. Онъ хоткль смерти; но предъ нимъ плакали жена, юная дочь, сынъ малольтный (773): тронутый ихъ слезами, Шеннъ объявилъ, что сдается Вождю Ляховъ - и сдался Потоцкому. Вфрить ли Афтописцу, что сего Героя оковали ценями въ стане Королевскомъ и пытали, дов'ядываясь о казн'в Смоленской, будто бы имъ сокрытой (774)? Король взяль къ себь его сына; жену и дочь отдаль Льву Сапъгъ : самого Шенна послалъ въ Литву узинкомъ. - Плънниками были еще Архіенископъ Сергій, Воевода Князь Горчаковъ и 300 или 400 Дътей Боярскихъ (775). Во время осады изгибло въ городъ, какъ увъряють, не менъе семидесяти тысячь людей; она дорого стоила и Ляхамъ: едва третья доля Королевской рати

осталась въ живыхъ, огнемъ лишенная добычи, а съ нею и ревности къ дальнъйшимъ подвигамъ, такъ, что слушая торжественное благодареніе Сигизмундово, за ея великое д'вло, и новые щедрые объты его, воины смъялись, столько разъ манимые наградами и столько разъ обманутые. Но Сигизмундъ восхищался своимъ блестящимъ успъхомъ (776); далъ Потоцкому грамоту на Староство Каменецкое, три дни угощалъ сподвижниковъ, вельлъ изобразить на медаляхъ завоеваніе Смоленска, и съ гордостію извъстилъ о томъ Бояръ Московскихъ, которые отвътствовали, что сътуя о гибели единокровныхъ братьевъ, радуются его побъдъ надъ непослушными и славять Бога (777)! . . . Торжество еще разительнъйшее ожидало Сигизмунда, но уже не въ Россіи.

Историки Польскіе, строго осуждая его неблагоразуміе въ семъ случав, нишуть, что если бы онъ, взявъ Смоленскъ, немедленно устремился къ Москвв, то войско осаждающихъ, видя съ одной стороны наступленіе Короля, съ другой смвлаго витязя Санвгу, а предъ собою неодолямаго Госввскаго, разсвялось бы въ ужасв какъ стадо овецъ; что Король вошелъ бы побвдителемъ въ Москву, съ Думою Боярскою умврилъ бы Государство, или давъ ему Владислава, или присоединивъ оное къ Республикв, и возвратился бы въ Варшаву завоевателемъ не одного Смоленска, но цвлой Державы Россійской (778). Заключеніе едва ли справедливое

ибо тысячь пять усталыхъ воиновъ, съ Королемъ мало уважаемымъ Ляхами и ненавидимымъ Россіянами, не савлали бы, въроятно, болъе того, что сдълалъ послъ новый его Военачальникъ, какъ увидимъ: не прем'внило бы судьбы, назначенной Провидъніемъ для Россіи! Сей Военачальникъ, Гетманъ Литовскій,

Ходкъвичь, знаменитый опытностію и мужествомъ, дотоль дъйствовавъ съ успъхомъ противъ Шведовъ, быль вызванъ изъ Ливоніи, чтобы втти съ войскомъ къ Москвъ, вмъсто Сигизмунда, который нетеривливо желаль успоконться на лаврахъ, и немедленно убхалъ въ Варшаву, где Сенатъ и народъ съ веселіемъ привътствовали въ немъ Героя. Но блестящее торжество для него и Республики совершилось шуй- въ день достопамятный, когда Жолкъвскій екі мъ в-рша- явился въ столицъ съ своимъ Державнымъ въ. пленинкомъ, несчастнымъ Шуйскимъ. Сіе эръльще, данное тщеславіемъ тщеславію, надмевало Ляховъ отъ Монарха до послъдняго шляхтича, и было, какъ они думали, несомнительнымъ знакомъ ихъ уже ръ-- шеннаго первенства надъ нами, концемъ долговременнаго боренія между двумя великими народами Славянскими. Утромъ (19 Октября), при несмътномъ стеченіи любопытныхъ, Гетманъ вхалъ Краковскимъ -оп предивстіемъ ко дворцу, съ дружиною

благородныхъ всадниковъ, съ Вельможами Коронными и Лиговскими, въ шестидесяти каретахъ (779); за ними, въ открытой богатой колесинцъ, на шести бълыхъ аргамакахъ, Василій, въ парчевой одеждъ и въ черной лисьей шапкъ, съ друмя братьями, Князьями Шуйскими, и съ Капитаномъ Гвардін; далье Шеннъ, Архіспископъ Сергій и другіе Смоленскіе плънники въ особенных в каретахъ (780). Король ждалъ ихъ во дворцъ, сидя на тронъ, окруженный Сенаторами и чиновниками, въ глубокой тишинъ. Гетманъ ввелъ Царя-невольника и представилъ Сигизмунау. Лице Василія изображало печаль, безъ стыда и робости: онъ держалъ шанку въ рукъ, и легкимъ наклоненіемъ головы привътствовалъ Сигизмунда. Всв взоры были устремлены на сверженнаго Монарха, съ живъйшимъ любопытствомъ и наслаждениемъ: мысль о превратнестяхъ рока и жалость къ злосчастію не мѣшала восторгу Ляховъ. Продолжалось молчавіе: Василій также внимательно смотръль на ляца Вельможъ Польскихъ, какъ бы искалъ знакочыхъ между ими, и нашелъ: отца Маринина, имъ спасенного отъ ужасной смерти, и въ сію минуту счастливаго его бъдствіемъ (781)! . . . Наконецъ Гетманъ прервалъ безмолвіе высокопарною ръчью, не весьма искреннею и скромною: «дивился въ ней разительнымъ перемънамъ въ «сульбъ Государствъ и счастію Сигизмунда; хва-«лиль его мужество и твердость въ обстоятель-«ствахъ трудныхъ: славилъ завоеваніе Смолек-

«ска и Москвы; указывалъ на Царя, преемника «великихъ Самодержцевъ, еще недавно ужас-«ныхъ для Республики и всъхъ Государей со-«съдственныхъ, даже Султана и почти цълаго «міра; указываль и на Дмитрія Шуйскаго, Пред-«водителя ста - осьмидесяти тысячь воиновъ «храбрых»; исчисляль Парства, Княженія, об-«ласти, народы и богатство, коими владъли сіи «плѣнинки, всего лишенные умомъ Сигизмун-«довымъ, взятые, повергаемые къ ногамъ Ко-«ролевскимъ . . . Тутъ (пишутъ Ляхи) Василій, «кланяясь Сигизмунду, опустиль правую руку «до земли и приложилъ себъ къ устамъ: Дми-«трій Шуйскій удариль челомь въ землю, а «Князь Иванъ три раза, и заливаясь слезами. «Гетманъ поручалъ ихъ Сигизмундову велико-«душію; доказывалъ Исторією, что и самые зна-«менитъйшіе Вънценосцы не могуть назваться «счастливыми до конца своей жизни, и ходатай-«ствовалъ за несчастныхъ.»

Великолушіе Сигизмунда состояло въ обузданіи мстительныхъ друзей Воеводы Сендомирскаго, которые пылали нетерпъніемъ сказать торжественно Василію, что «онъ не Цэрь, а зло-«льй, и недостоинъ милосердія, измънивъ Дв-«митрію, упоивъ стогны Московскія кровію «благородныхъ Ляховъ, обезчестивъ Пословъ «Королевскихъ, вънчанную Марину, ея Вель-«можнаго отца, и въ бъдствіи, въ неволь дерзая «быть гордымъ, упрямымъ (782), какъ бы въ помемьяніе надъ судьбою: » упрекъ достохвальный

для Царя злополучнаго и несогласный съ извъстіемъ о минмомъ уничиженій его предъ Королемъ (783)! - Насытивъ глаза и сердце эрълищемъ лестнымъ для народнаго самолюбія, послали Василія въ Гостинскій замокъ, близъ Варшавы, гдв онъ чрезъ ивсколько месяцевъ (12 Сентября 1612) кончилъ жизнь бъдственную, но не безславную; гдв умерли и его братья, менве твердые въ уничижении и въ неволь (784). Чтобы увъковъчить свое торжество, Сигизмундъ воздвигнулъ мраморный памятникъ надъ могилою Василія и Князя Дмитрія въ Варшавъ, въ предмъстін Краковскомъ, въ новой часовив у церкви Креста Господня, съ слъдующею надписью: «Во славу Царя Царей, «одержавъ побъду въ Клушинъ, запавъ Москву, «возвративъ Смоленскъ Республикъ, плънивъ «Великаго Князя Московскаго, Василія, съ бра-«томъ его, Княземъ Дмитріемъ, Главнымъ Вое-«водою Россійскимъ, Король Сигизмундъ, по «ихъ смерти, вельль здысь честно схоронить «твла ихъ, не забывая общей судьбы человъ-«ческой, и въ доказательство, что во дни его «царствованія не лишались погребенія и враги, «Вънценосцы беззаконные» (785)! — Во времена лучшія для Россія, въ государствованіе Миханда, Польша должна была отдать ей кости Шуйскихъ; во времена еще славнъйшія, въ государствованіе Петра Великаго, отдала сему ревностному заступнику Августа II и другой памятникъ нашей незгоды: картину взятія Смо-

ленска в Василіева позора въ неволъ, писанную искуснымъ художникомъ Долабеллою (786). Рукою мугущества стерты знаменія слабости!

Еще пива ивкоторый стыдь, Король не явилъ Филарета, Голицына и Мезецкаго въ видь плънниковъ въ Варшавъ: ихъ, вибств съ Шеннымъ, томили въ неволъ девять леть, славныхъ особенно для Филаретовой добродътели: ибо не только Литовскіе единов'єрцы наши, по и Вельможи Польскіе, дивясь его твердости, разуму, великодушие, оказывали искреннее къ нему уваженіе. Опъ дожиль, къ счастію, до свободы; дожилъ и знаменитый Шеинъ. къ несчастію своему и къ горести Россіи (787)! . . .

Между тъмъ, не взирал на паденіе Смоленска, на торжество Сигизмундово и важныя приготовленія Гетмана Ходкъвича, Воеводы Московскаго стана имъли бы время и способъ одольть упорную защиту Госъвскаго, если бы они дъйствовали съ единодушною ревностію; но съ Ляпуновымъ и Трубецкимъ сидъль въ совътъ. начальствоваль въ битвахъ, лелилъ власть У и и- государственную и вопискую . . . злодъй. емь за-ручаго коего умыселъ гнусный уже не былъ тай-в маря-ны. Атаманъ Заруцкій, спльный числомъ и дерзостію своихъ Козаковъ-разбойниковъ, алчный, ненасытный въ любостяжа-

нін, пользуясь смутными обстоятельствами, не только хваталь все, что могь, цълые города и волости себъ въ добычу (788) — не только давалъ Козакамъ опустошать селенія, жить грабежемъ, какъ бы въ землъ непріятельской, и плавалъ съ вими въ изобилін, когда другіе вонны едва не умирали съ голоду въ станъ; но мыслилъ схватить и Царство! Марина была въ рукахъ его: тщетно писавъ изъ Калуги жалобныя грамоты къ Сапътъ (789), чтобы онъ спасъ ел честь и жизнь отъ свиръпыхъ Россіянъ, сія безстыдная кинулась въ объятія Козака, съ условіемъ, чтобы Заруцкій возвель на престоль Ажедимитріева сына-младенца и, въ качествъ Правителя, властвовалъ съ нею! Что нелъпое и безумное могло казаться тогда несбыточнымъ въ Россіи? Лицемърно приставъ къ Трубецкому и Ляпунову взявъ подъ надзоръ Марину, переведенную въ Коломну — имъя дружелюбныя сношенія и съ Госъвскимъ (790), обманывая Россіянъ и Ляховъ, Заруцкій умножалъ свои шайки прелестію добычи, искалъ единомышленивковъ, въ пользу Лжецаревича Іоанна, между людьми чиновными, и находилъ (791), но еще не довольно для успъха въроятного. Ковъ огласился - и Ляпуновъ предпрівать, одинъ, безъ слабаго Трубецкаго, если не вдругъ обличить злодъя въ Атаманъ многолюдныхъ шаекъ, то обуздать его беззаконія, которыя давали ему силу.

Ляпуновъ савлаль, что всв Дворяне, Дети Боярскіе, люди служивые написали челобитную

къ Тріумвирамъ о собраніи Думы Земской, требуя уставовъ для благоустройства и казни для преступниковъ (792). Къ досадъ Заруцкаго и даже Трубецкаго, сіл Лума составилась изъ Выборныхъ войска, чтобы абиствовать именемъ отечества и Чиновъ Государственныхъ, хотя и безъ знатнаго Духовенства, безъ мужей Синклита. Она утвердила власть Тріумвировъ (793), по Устав- предписала имъ правила; уставила: «1) Взять вая гра-«владъли ими въ мятежныя времена безъ «земскаго приговора, раздать скуднымъ «Дътямъ Боярскимъ или употребить до-«ходы оныхъ на содержание войска; взять «также все данное именемъ Владислава или «Сигизмунда, сверхъ старыхъ окладовъ, «Боярамъ и Дворянамъ, оставшимся въ «Москвъ съ Литвою; взять помъстья у «всъхъ худыхъ Россіянъ, нехотящихъ въ «годину чрезвычайныхъ опасностей ѣхать «на службу отечества или самовольно увз-«жающихъ изъ Московскаго стана; взять «въ казну всѣ доходы питейные и тамо-«женные, беззаконно присвоенные себъ «нъкоторыми Воеводами» (въроятно Заруцкимъ). «2) Снова учредить Въдомство По-«мъстное, Казенное и Дворцовое для сбо-«ровъ хаббныхъ и денежныхъ. 3) Урав-«нять, землями и жалованьемъ, всъхъ са-«новинковъ безъ разбора, гди кто слу-

«эксиль: въ Москвъ ли, въ Тушинъ или въ Калу-«гь, смотря по ихъ достоинству и чину. 4) Не «касаться имфиія добрыхъ Россіянъ, убитыхъ «или плъненныхъ Литвою, но отдать его ихъ «семействамъ или соблюсти до возвращенія «илънниковъ; не касаться также имънія цер-«квей, монастырей и Патріаршаго; не касаться «ничего, даннаго Царемъ Василіемъ въ награду «сподвижникамъ Князя Михаила Скопина-Шуй-«скаео и другимъ воинамъ за вфрную службу. «5) Назначить жалованье и доходы сановникамъ «и Дътямъ Боярскимъ, коихъ помъстья заняты «или опустошены Литвою, и которые стоятъ «нынъ со всею землею противъ измънниковъ и «враговъ. 6) Для посылокъ въ города употреб-«лять единственно Дворянъ раненныхъ и неспо-«собныхъ къ бою, а всъмъ здоровымъ возвра-«титься къ знаменамъ. 7) Кто нынъ умретъ за «отечество, или будеть изувъченъ въ битвахъ, «тъхъ имена да внесутся въ Розрядныя Книги, «витесть съ неложнымъ описаніемъ встхъ делъ «знаменитыхъ; на память въкамъ. 8) Атама-«намъ и Козакамъ строго запретить всякіе разъ-«Бэды и насилія; а для кормово посылать только «Дворянь добрых» съ Дътьми Боярскими. Кто же «изъ людей воинскихъ дерзнетъ грабить въ се-«леніяхъ и на дорогахъ, тъхъ казнить безъ «милосердія: для чего возстановится старый «Московскій Приказъ Разбойный или Земскій. «9) Управлять войскомъ и землею тремъ из-«браннымъ Властителямъ, но не казнить никого

«смертію и не ссылать безъ торжествен-«наго земскаго приговора, безъ суда и вины «законной; кто же убъетъ человъка само-«вольно, того лишить жизни, какъ злодвя. «10) А если избранные Властители не бу-«дуть радъть вседушно о благъ земли и «следовать уставленнымъ здёсь правидамъ, «или Воеводы не будуть слушаться ихъ «безпрекословно: то мы вольны всею зем-«лею перемънить Властителей и Воеводъ, «и выбрать иныхъ, способныхъ къ бою и «дѣлу земскому.»

Сію важную, уставную грамоту, ознаменованную духомъ умфренности, любви къ общему государственному благу и снисхожденія къ несчастнымъ обстоятельствамъ времени, подписали Тріумвиры (Ляпуновъ вмъсто Заруцкаго, въроятно безграмотнаго), три Дьяка, Окольничій Артемій Измайловъ, Князь Иванъ Голицынъ, Вельяминовъ, Иванъ Шереметевъ и множество людей безчиновныхъ отъ имени двадцати-пяти гороловъ и войска (794). Дали и старались исполнить законъ; возстановили хотя тёнь Правительства, бездушнаго въ Самодержавін безъ Самодержца. Но Ляпуновъ уже занимался и главнымъ деломъ: вопросомъ, где искать лучвили шиго Царя для одушевленія Россіп? Уже, перемънивъ мысли (795), онъ думалъ, подобно Мстиславскому и другимъ, что сей

лучшій Царь долженъ быть иноземецъ Державнаго племени, безъ связей наслёдственныхъ и личныхъ, родственниковъ и клевретовъ, враговъ и завистниковъ между подданными. Недоставало времени обооръть всъ Державы Христіанскія, искать далеко, сноситься долго: ближайшее казалось и выгодивйшимъ, объщая намъ, вмъсто вражды, миръ и союзъ. Ляхи насъ обманули: мы еще могли испытать Шведовъ, менъе противныхъ Россійскому народу. Ненависть къ Ляхамъ кипъла во всъхъ сердцахъ: ненависть къ Шведамъ была только историческимъ воспоминаніемъ Новогородскимъ — и даже Новгородъ, какъ увъряютъ, мыслилъ въ случав крайности подлаться скорве Шведамъ, нежели Сигизмунду (796). Что предлагалъ Делагарди самъ собою, того уже ревностно хотвать Карать ІХ: дать намъ сына въ Цари; уполномочилъ Вождя своего для всехъ важныхъ договоровъ съ Россією, и писаль къ ен Чинамъ Государственнымъ, что Сигизмундъ, будучи орудіемъ Іезунтовъ или Папы, желаетъ властвовать надъ нею единственно для искорененія Греческой Въры; что Король Испанскій въ заговоръ съ ними и намъренъ занять Архангельскъ или гавань Св. Николая: но что Россія въ тесномъ союзе съ Швецією можеть презирать и Ляховъ и Папу и Короля Испанскаго (797). Россія виділа Шведовъ въ Клушинъ! Могла однакожь извинять ихъ невърность невърностію своихъ, и помнила, что они съ незабвеннымъ Княземъ Михаиломъ

освободили Москву. Ляпуновъ ръшился вступить въ переговоры съ Генераломъ Делагарди.

дэла от Желая утвердить в'вчную дружбу съ шведе-нами, Шведы въ сіе время продолжали безсовъстную войну свою въ древнихъ областяхъ Новогородскихъ, и тщетно хотъвъ взять Орфшекъ (708), взяли наконецъ Кексгольмъ, гдв изъ трехъ тысячь Россіянъ, истребленныхъ битвами и цынгою, оставалось только сто человъкъ, вышедшихъ свободно, съ имъніемъ и знаменами: пбо непріятель еще страшился ихъ отчаянія, свідавъ, что они готовы взорвать крѣность и взлетъть съ нею на воздухъ! Дикія скалы Корельскія прославились великодушіемъ защитниковъ, достойныхъ сравненія съ Героями Лавры и Смоленска! Къ сожальнію, Новогородцы пе имъли такого духа, и хваляся ненавистію къ одному врагу, къ Аяхамъ, какъ бы безпечно виавли завоеванія другаго: уже Делагарди стояль на берегахъ Волхова! Бояринъ Иванъ Салтыковъ, начальствуя въ Новъгородъ, внутренно благопріятствоваль, можетъ быть, Сигизмунду (799): по крайней мъръ дъйствовалъ усердно противъ Шведовъ; но его уже не было. Сведавъ, что онъ намфренъ итти съ войскомъ къ Москвъ, Новогородцы встревожились; не върили сыну злодъя и ревнителю Владиславова

царствованія, опасаясь въ немъ готоваго сподвижника Ляховъ; призвали Салтыкова язъ Ладожскаго стана, удостовърили крестнымъ обътомъ въ личной безопасности — и посадили на колъ, возбужденные къ дълу столь гнусному злымъ Дьякомъ Самсоновымъ (800)! Издыхая въ мукахъ, элосчастный клялся въ своей невянности; говорилъ: «не знаю отда, знаю только «отечество, и буду вездъ ръзаться съ Ляхами»... Жертва беззаковія челов'вческаго и правосудія Небеснаго: ибо сей юный, умный Бояринъ въ день Клушинской битвы усердиве другихъ измѣнниковъ способствовалъ торжеству Ляховъ и сраму Россіянъ (801)! . . . На мъсто Салтыкова Ляпуновъ прислалъ Воеволу Бутурлина, а въ следъ за нимъ и Князя Троекурова, Думнаго Лворянина Собакина, Дьяка Васильева, чтобы немедленно условиться во всемъ съ Генераломъ Делагарди, который съ пятью тысячами воиновъ находился уже близъ Хутынской Обители (802). Переговоры началися въ его станъ. «Судьба Россіи» — сказалъ ему Бутурлинъ - «не терпитъ Вѣнценосца отечествен-«наго: два бъдственныя избранія доказали, что «подданному пельзя быть у насъ Царемъ благословеннымъ» (803). Ляпуновъ хотълъ мпра, союза съ Шведами и Принца ихъ, юнаго Филиппа, въ Государи; а Делагарди прежде всего хотъль денегь и кръпостей въ залогь нашей искренности: требовалъ Орфшка, Ладоги, Ямы, Копорыя, Иваня-города, Гдова (804). «Лучте

«умереть на своей землъ, нежели искать спасевія такими уступками,» отвітствовали Россійскіе Сановники, и заключили только перемиріе, чтобы описаться съ Линуновымъ. Наученный обманомъ Сигизмунда, сей Властитель не думалъ двлиться Россією съ Шведами; соглашался однакожь внустить ихъ въ Невскую крѣпость и выдать имъ нѣсколько тысячь рублей изъ казны Новогородской, если они посившатъ къ Москвъ, чтобы вмъсть съ върными Россілнами очистить ея престоль отъ твии Владиславовой - для Филиппа. Все завистло отъ Делагарди, какъ врежде отъ Сигизмунда, - и Делагарди савлаль тоже, что Сигизмундъ: предпочелъ городъ Державъ! . . . Если бы онъ неукосинтельно присоединился къ нашему войску подъ столицею, чтобы усилить Аяпунова, раздълить съ нимъ славу усивха, истребить Госівскаго и Сапъту, отразить Ходиввича, возстановить Россію: то в'внецъ Мономаховъ, исторгнутый изъ рукъ Литовекихъ, возвратился бы, въроятно, потомству Варяжскому, и брать Густава Адольфа или самъ Адольфъ, въ освобожденной Москв'в законно избранный, законно утвержденный на престолъ Великою Думою Земскою, включиль бы Россію въ систему Державъ, которыя, чрезъ и всколько леть, Вестфальскимъ миромъ основали равновъсіе Европы до временъ новъйшихъ!

Но Делагарди, спискавъ личную пріязнь Бутурлипа, бывшаго Гетманова плінника и ревностнаго

BETT ROP. T. MIL.

ненавистника Ляховъ, вздумалъ, по тайному совъту сего легкомысленнаго Воеводы, какъ пишутъ (805) — захватить древнюю столицу Рюрикову, чтобы возвратить ее Московскому Царю-Швелу, или удержать какъ важное пріобрътеніе для Швецін. Срокъ перемврія минулъ, и Делагарди, жалуясь, что Новогородцы не дають ему денегъ, изъявляютъ расположение непріятельское, украпляются, жгуть деревянныя зданія близъ вала, ставять пушки на стінахъ и башняхъ (806), приближился къ Колмову монастырю, устроилъ войско для нанадеція, тайно высматриваль міста и дружелюбио угощаль пословъ Ляпунова. Бутурлинъ съ нимъ не разлучался, празднул въ его станъ. Другіе Воеводы также безпечно пили въ Новъгородъ; не берегли на ствив, на башенъ; жители ссорились съ людьми ратными; купцы возили товары къ Шведамъ. Ночью съ 15 на 16 Іюля (807) Новго-Делагарди, объявивъ своимъ чиновникамъ, что врамсдебный Новгородъ, великій име- 10 немъ, славный богатствомъ, не страшный гарди. силами, должень быть ихъ легкою добычею и важнымъ залогомъ, съ помощію одного слуги изм'виника, Ивана Швала, незапно влемился въ западную часть города, въ Чудинцовскія ворота. Всѣ спали: обыватели и стража. Шведы рѣзали безоружныхъ. Скоро раздался вопль изъ конца

въ конецъ, но не для битвы: кидались отъ ужаса въ ръку, спасались въ кръпость, бъжали въ поле и въ лъса (808); а Бутурлинъ Московскою дорогою съ Дътьми Болрскими и Стръльцами, имъвъ однакожь время выграбить лавки и домы знативиших кунцевъ. Сражалась только горсть людей подъ начальствомъ Головы Стрелецкаго, Василія Гаютина, Атамана Шарова, Дьяковъ Голенищева и Орлова; не хотела сдаться и легла на мъстъ. Еще одинъ домъ на Торговой Сторонъ казался неодолимою твердынею: Шведы приступали и не могли взять его. Тамъ мужествовалъ Протојерей Софійскаго храма, Аммосъ, съ своими друзьями, въ глазахъ Митрополита Исидора, который на стънахъ кръпости пълъ молебны, и видя такую доблесть, издали даваль ему благословение крестомъ и рукою, снявъ съ него какую-то эпитимію церковную. Шведы сожгли наконецъ и домъ и хозяина, последняго славнаго Новогородда въ Исторіп (809)! Уже не находя сопротивленія, они искали добычи; но пламя объяло вдругъ нъсколько улицъ, и Воевода Бояринъ Князь Никита Одоевскій, будучи въ крѣпости съ Митрополитомъ, немногими Дътьми Боярскими и народомъ малодушнымъ, предложилъ Генералу Делагарди мирныя условія. дого. Заключили, 17 Іюля (810), следующій догошве- воръ, отъ имени Карла IX и Новагорода,

ет впдома Боярт и народа Московскаго, дорь ст утверждая всякую статью крестнымъ ц'вло- горованіемъ за себя и потомство:

1) Быть въчному миру между объими Державами, на основанія Теузинскаго (811) договора. Мы, Новогородцы, отвергнувъ Короля Сигизмунда и наслъдниковъ его, Литву и Ляховъ въроломныхъ, признаемъ своимъ защитникомъ и покровителемъ Короля Шведскаго, съ тъмъ, чтобы Россіи и Швеціи вмъстъ противиться сему врагу общему, в не мириться одной безъ другой.

2) Да будетъ Царемъ и Великимъ Кияземъ Владимірскимъ и Московскимъ сынъ Короля Шведскаго, Густавъ Адольфъ или Филиппъ. Новгородъ цълуетъ ему крестъ въ върности, и до его прибытія обязывается слушать военачальника Іакова Делагарди во всемъ, что касается до чести упомянутаго сына Королевскаго и до государственнаго, общаго блага; вмъстъ съ нимъ, Гаковомъ, утвердить въ върности къ Королевичу всѣ города своего Княжества, оборонять ихъ и не жалъть для того самой жизни. Мы, Исидоръ Митрополитъ, Восвода Киязь Одоевскій и всв иные сановники, клянемся ему, Іакову, быть искренними въ совътъ и ревностными на дълъ; немедленно сообщать все, что узнаемъ изъ Москвы и другихъ мъстъ Россіи; безъ его въдома не замышлять ничего важнаго, особенно времоаго для Шведовъ, но предостерегать в хращить ихъ во вебхъ случаяхъ; также объявить добросовъстно всъ приходы казенные, надичныя деньги и запасы, чтобы удовольствовать пойско, сваблить кръпости всъмъ нужнымъ для ихъ безопасности и тъмъ усиъниъе смирить непослушныхъ Короле-

вичу и великому Новугороду.

3) Взаимно и чы . Таковъ Делагарди и всь Шведскіе сановнаки, клянемся, что если Кнажество Новогородское и Государство Московское признають Короля Швелскаго и насавдииковъ его своими покровителями, заключивъ союзъ, противъ Ляховъ, на вышеозначенныхъ условіяхъ: то Король дасть имъ сына своего, Густава или Филиппа, въ Цари, какъ скоро они единодушно, торжественнымъ посольствомъ. изъявять Его Величеству свое желаніе; а в, Делагарди, именемъ моего Государя объщаю Новугороду и Россіи, что ихъ древняя Греческая Въра и Богослужение останутся свободны и невредимы, храмы и монастыри целы, Духовенство въ чести и въ уваженіи, им'вніе Святительское и Церковное исприкосновенно.

4) Области Новогородскаго Княжества и другія, которыя захотять также имъть Государя моего покровителемъ, а сына его Царемъ, не будуть присоединены къ Швеціи, но останутся Россійскими, исключая Кексгольмъ съ Уъздомъ; а что Россія должна за наемъ Шведскаго войска, о томъ Король, давъ ей сына въ Цари и смиривъ всѣ мятежи ея, съ Болрами и народомъ сдѣлаетъ расчетъ и постановленіе особенное.

- 5) Безъ вълома и согласія Россійскаго Правительства не вывозитъ въ Швецію ни денегъ, ни воинскихъ спарядовъ, и не сманивать Россіянъ въ Шведскую землю, но жить имъ спокойно на своихъ древнихъ правахъ, какъ было отъ времени Рюрика до Осодора Іолиновича.
- 6) Въ сулахъ, вибеть съ Россійскими сановвиками должно засъдать такое же число и Шведскихъ для наблюденія общей справедливости. Преступниковъ, Шведовъ и Россіянъ, наказывать строго; не укрывать ни тъхъ, ни другихъ, и въ силу Теузпискаго договора, выдавать обидчиковъ истиамъ.
- 7) Болре, чиновники, Дворянство и люди воинскіе сохраняють отчины, жалованье, помістья и права свои; могуть заслужить и новыя, усердіємъ и віфриостію.
- 8) Будутъ награждаемы и достойные Шведы, за ихъ службу въ Россіи, имѣніемъ, жалованьемъ, землими, но единственно съ согласія Вельможъ Россійскихъ, и не касаясь собственности церковной, монастырской и частной.
- 9) Утверждается свобода торгован между объими Державами.
- 10) Козакамъ Деритскимъ, Ямскимъ и другимъ изъ Шведскихъ вдадъній открытъ путь въ Россію и назадъ (812), какъ было уставлено до Борисова царствованія.
- 11) Крвпостные люди, или холопи, какъ

издревле ведется, принадлежатъ Господамъ, и не могутъ искать вольности.

- 12) Пленники, Россійскіе и Шведскіе, освобождаются.
- 13) Сіп условія тверды и ненарушимы какъ для Новагорода, такъ и для всей Московской Державы, если она признаетъ Государя Шведскаго покровителемъ, а Королевича Густава или Филиппа Царемъ. О всемъ дальнъйшемъ, что будетъ нужно, Король условится съ Россією по воцареніи его сына.
- 14) Между тъмъ, ожидая новыхъ повельній отъ Государя моего, я, Делагарди, введу въ Новгородъ столько воиновъ, сколько нужно для его безопасности; остальную же рать употреблю, или для смиренія непослушныхъ, или для защиты върныхъ областныхъ жителей; а Княжествомъ Новогородскимъ, съ помощію Божією, Митрополита Исидора, Воеводы Князи Одоевскаго и товарищей его, буду править радътельно и добросовъстно, охраняя гражданъ и строгостію удерживая воиновъ отъ всякаго насилія.
- 15) Жители обязаны Шведскому войску давать жалованье и припасы, чтобы оно тъмъ ревностиће содъйствовало общему благу.
- 16) Боярамъ и ратнымъ людямъ не дозволяется, безъ моего вѣдома, ни выѣзжать, ни вывозить своего имънія изъ города (813).
- 17) Сін взаимныя условія ненарушимы для Новагорода, и въ такомъ случав, если бы,

сверхъ чаянія, Государство Московское не приняло оныхъ: въ удостовъреніе чего мы, Воевода Іаковъ Делагарди, Полковники в Сотники Шведской рати, даемъ клятву, утвержденную нашими печатями и рукоприкладствомъ.

18) И мы, Исидоръ Митрополитъ съ Духовенствомъ, Бояре, Чиновники, купцы и всякаго званія люди Новогородскіе, также клянемся, въ върномъ исполненіи договора, нашему покровителю, Его Величеству Карлу IX и сыну его, будущему Государю нашему, хотя бы, сверхъ чаянія, Московское Царство и не приняло сего договора.

О Въръ избираемаго не сказано ни слова: Делагарди безъ сомнънія успокоплъ Новогородцевъ, какъ Жолкъвскій Москвитянъ, единственно надеждою, что Королевичь исполнитъ ихъ желаніе и будетъ сыномъ нашей Церкви. Въ крайности обстоятельствъ молчала и ревность къ Православію! Думали только спастися отъ государственной гибели, хотя и съ соблазномъ, хотя и съ опасностію для Въры.

Шведы, вступивъ въ крѣпость, нашли въ ней множество пушекъ (814), но мало воинскихъ и съѣстныхъ припасовъ и только 500 рублей въ казнѣ, такъ, что Делагарди, мысливъ обогатиться несмѣтными богатствами Новогородскими, долженъ былъ требовать денегъ отъ Короля: ибо войско его нетериѣ-

Матежь ливо коткло жалованья, волновалось, ем ге- бунтовало, и цълыя дружниы съ распулезь щенными эпаменами бъжали пъ Финлингарда. дію (818).

Къ счастио Шведовъ, Новогородцы оставались зрителями ихъ мятежа, и дали Генералу Делагарди время усмврить его, върно исполняя договоръ, утвержденный и присягою всехъ Дворянъ, всехъ людей ратныхъ, которые ушли съ Бутурлинымъ, но возвратились изъ Броиницъ. Самъ же Бутурлинъ, если не измъниикъ, то безумецъ, живъ нъсколько лией въ Бронницахъ, чтобы дождаться тамъ своихъ пожитковъ изъ Иовагорода, имъ зло-Абйски ограбленнаго, спъщиль въ станъ Московскій, вм'єсті съ Делагардіевымъ чиновникомъ, Георгомъ Бромме, извъстить нашихъ Воеволъ, что Швелы, взявъ Новгородъ какъ непріятели, готовы какъ друзья стоять за Россію противъ Ляховъ.

Убісніе Но станъ Москонскій представлялся уже ла. по- не Россією вооруженною, а матежнымъ сконищемъ людей буйныхъ, между коими честь и добродетель въ слезахъ и въ отчаянін укрывались! — Одинъ Россіянинъ быль дущею всего, и наль, казалось, на гробъ отечества. Врагамъ иноплеменнымъ невавистный, еще ненавистнъйшій измънникамъ в злодъямъ Россійскимъ, тотъ, на кого Атаманъ разбойниковъ, въ личинъ

государственнаго Властителя, извергъ Заруцкій, скрежеталь зубами - Ляпуновъ лъйствовалъ подъ ножами (816). Уважаемый, но мало любимый за свою гордость, онъ не имълъ, по крайней мъръ, смиренія Михаплова; звалъ цвиу себв и другимъ; снисходилъ рвако, презпралъ явно; жилъ въ избъ, какъ во дворцъ недоступномъ, и самые знатные чиновняки, самые рабольные уставали въ ожидании его выхода, какъ бы Царскаго (817). Хищияки, имъ унимаемые, пымали злобою и замышляли убійство, въ надеждъ угодить многимъ личнымъ непріятелямъ сего величаваго мужа. Первое покушеніе обратилось ему въ славу (818); 20 Козаковъ, кинутыхъ Воеводою Илещеевымъ въ ръку за разбой близъ Угрвшской Обители, были спасены ихъ товарищами и приведены въ станъ Московскій. Савлалея мятежь: грабители, встунаясь за грабителей, требовали головы Ляпунова. Види остервенение злыхъ и холодность добрыхъ, онъ въ порывъ негодованія сълъ на коня и выгахаль на Рязанскую дорогу, чтобы удалиться отъ недостойныхъ сподвижниковъ. Козаки догнали его у Симонова монастыря, но не дерэнули тронуть: напротивъ того убъждали остаться съ ними. Онъ ночеваль въ Никитскомъ укръпленіи, гдф въ следующій день явилось все войско: кричало, требовало, слезно молило именемъ Россіи, чтобы ен главный поборникъ не жертвоваль ею своему гивву. Липуновъ смягчился, или одумался: занялъ

прежнее мъсто въ станъ и въ совъть, одольвъ враговъ, или только углубивъ ненависть къ себъ въ ихъ сердцъ. Мятежъ утихъ; возникъ гнусный ковъ, съ участіемъ и внѣшняго непріятеля. Им'вя тайную связь съ Атаманомъ-Тріумвиромъ, Госівскій изъ Кремля подаль ему руку на гибель человъка, для обояхъ страшнаго: вмъстъ умыслили и написали именемъ Ляпунова указъ къ городскимъ Воеводамъ о немедленномъ истребленіи всёхъ Козаковъ въ одинъ день и часъ (819). Сію подложную, будто бы отнятую у гонца бумагу представиль товарищамъ Атаманъ Заварзинъ: рука и печать казались несомнительными. Звали Ляпунова на сходъ: онъ медлилъ; наконецъ увъренный въ безопасности двумя чиновниками, Толстымъ и Потемкинымъ, явился среди шумнаго сборища Козаковъ; выслушаль обвиненія; увидъль грамоту и печать; сказаль: «писано не мною, «а врагами Россіи;» свидътельствовался Богомъ; говорилъ съ твердостію; смыкалъ уста и буйныхъ; не усовъстилъ единственно злодвевъ: его убили, и только одинъ Россіянинъ, личный непріятель Ляпунова, Иванъ Ржевскій, сталъ между имъ и ножами: пбо любилъ отечество; не хотълъ пережить такого убійства, и великодушно пріялъ смерть отъ изверговъ (820): жертва единственная, но драгоцънная, въ честь Герою своего времени, Главъ возстанія, животворцу государственному, коего великая тънь, уже примиренная съ закономъ,

является лучезарно въ преданіяхъ Исторія, а тъло, искаженное злодъями, осталось, можетъ быть, безъ Христіанскаго погребенія, и служило пищею вранамъ, въ упрекъ современникамъ неблагодарнымъ, или малодушнымъ, и къ жалости потомства!

Следствія были ужасны. Не умевь защитить мужа свяы, достойнаго Стратига и Властителя, войско пришло въ неописанное смятеніе; надежда, дов'тренность, мужество, устройство исчезли. Злодъйство и Заруцкій торжествовали (821); грабительства и смертоубійства возобновились, не только въ селахъ, но и въ станъ, гдъ неистовые Козаки, расхитивъ имъніе Ляпунова и другихъ, умертвили многихъ Дворянъ и Дътей Боярскихъ. Многіе воины бъжали изъ полковъ, думая о жизни болъе, нежели о чести, и вездъ распространили отчаяніе; лучшіе, благороднъйшіе искали смерти въ битвахъ съ Ляхами (822). . . Въ сіе время явился Сапъга отъ Переславля, а Госъвскій савлаль выдазку: напали дружно, и снова взяли все отъ Алексвевской башии до Тверскихъ вороть, весь Бълый городъ и всъ укръпленія за Москвою-ръкою. Россіяне вездъ противились слабо, уступивъ малочисленному непріятелю и монастырь Аввичій (823). Canbra вошемъ въ Кремль съ побъдою и запасами. Хотя Россія еще видъла знамена свои на пеплъ столицы, но чего могла ждать отъ войска, коего срамными Главами оставались Тушинскій Лжебояринъ и элодъй, сообщинкъ Марины, вибств съ изменниками, Атаманомъ Просовецкимъ и другими, не воинами, а разбойниками и губителями?

Состоя И что была тогда Россія? Вся полуденная беззащитною жертвою грабителей Ногайскихъ и Крымскихъ: пепелищемъ кровавымъ, пустынею; вся юго-западная, отъ Десны до Оки, въ рукахъ Ляховъ, которые, по убісніп Ажедимитрія въ Калугв, взяли, разорили върные ему города: Орель, Болховь, Бълевь, Карачевъ, Алексинъ и другіе (824); Астрахань, гивэдо мелкихъ Самозванцевъ (825). какъ бы отдълилась отъ Россіи, и думала существовать въ видъ особеннаго Царства, не слушаясь ни Думы Болрской, ни Воеводъ Московского стана; Шведы, схвативъ Новгородъ, убъжденіями и силою присвоивали себъ наши съверо-западныя владънія, гдъ господствовало безначаліе,гдв явился еще новый, третій или четвертый Лжедимитрій (826), достойный предшественниковъ, чтобы прибавить новый стыдъ къ стыду Россіянъ современныхъ и новыми гнусностями обременить Исторію, — и гдв еще держался Лисовскій съ своими злодъйскими шайками. Высланный наконецъ жителями изо Пскова и не впущенный въ крѣпкій Иваньгородъ, онъ взяль Вороночь, Красный, Заволочье; Mcl. Rev. T XII

| нападалъ на малочисленные отряды Шведовъ;<br>грабилъ, гдѣ и кого могъ ( <sup>837</sup> ). Тихвинъ, Ладога<br>сдалися Генералу Делагарди на условіяхъ Ново-<br>городскихъ ( <sup>828</sup> ); Орѣшекъ не сдавался. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|
| •                                                                                                                                                                                                                 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • |  |
|                                                                                                                                                                                                                   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
| •                                                                                                                                                                                                                 | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |  |
| •                                                                                                                                                                                                                 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · • | • | • |  |



•

•

### ПРИЛОЖЕНІЯ

къ XII тому

#### NCTOPIN

# ГОСУДАРСТВА РОССІЙСКАГО.

- I. Перечень происшествій, собственноручно выписанныхъ Исторіографомъ изъ главнъйшихъ матеріаловъ, конми онъ пользовался для сочиненія XII Тома.
- И. О Древней и Новой Россіи въ ел политическомъ и гражданскомъ отношеніяхъ (отрывокъ изъ рукописи Исторіографа).

#### печатать позволяется

съ тѣмъ, чгобы по напечатаніи представлено было въ Цевсурный Комитеть узаконенное число экземпляровъ. С. Петербургъ. 8 Мая 1853 года.

Ценсоръ А. Крыловъ.

#### I.

# перечень происшествій,

собственноручно выписанныхъ Исторіографомъ изъ главитатимихъ матеріаловъ, конии онъ пользовался для сочиненія XII тома.

## изъяснение сокращений.

Грамоты. Собраніе Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ, хранящихся въ Государственной Коллегіи Иностранныхъ Дель. M. 1813-1826.

Договоры. Та же книга.

Димитрій или Ажедимитрій.

Ермолаевъ. Вышиски сообщенныя Исторіографу Ермолаевымъ изъ Сборника, хранящагося въ Императорской Публичной Биби лютекъ.

Жолкъвскій.

Журналы. «Rzeczy Polskich za Dymitra opisanie» и " Dyariusz Poslow. "

Камен. Дипломатическое собрание Бантыша-Ка-

менскаго.

Латух. **Јатухинская** Степенная Книга

Львовъ. Львовскій Л'втописенъ.

A. Автописенъ. листъ.

H. J. Никоновскій Афтописецъ. Ник.

06. На оборотъ.

Румянц. Румянцовская рукопись.

Rzeczy. Rzeczy Polskich za Dymitra opisanie. Rz.

Уваровъ. Хронографъ принадлежавшій Уварову.

Рукопись Патріарха Филарета. Ш.

Шуйскій.

### BAPIAHTS

#### КЪ СТРАНИЦАМЪ 318 и 319.

Нъкоторыя изъ послъднихъ страницъ XII тома найдены въ подлинной рукописи покойнаго Исторіографа въ двухъ видахъ. Издатели сего тома въ 1829 году выбрали изъ обоихъ варіантовъ поливний Предлагаемъ и другой, для любопытныхъ Читателей, считая долгомъ, замътить, что пачало его слъдуетъ немедленно за словами страницы 318: должилъ и зипленитый Шениъ, къ песчаетно сеоему и къ горести Россіи (76))....

Сія неволя тяжкая въ землѣ враждебной сколь была завидна въ сравненіи съ жребіемъ тѣхъ Россіянъ, которые, еще дерзая вменоваться Болрами, Правителями Государственными, служили тогда Ляху Госъвскому или злодъю Салтыкову, и въ смятеніи ума писали изъ Кремля къ Свгизмунду, что она поздравляють его съ одолѣніемъ бунтовщиковъ Смоленскихъ и воздаютъ за то хвалу Богу!

Если въ осажденномъ Кремлъ недостойные Россіяне могли искренно или притворно, хотя и не мен'те гнусно радоваться: то сердце въ осаждающихъ упало, когда свъдали о гибели Смоленска, а скоро и другаго знаменитаго, дотолъ върнаго города, гдъ самая ненависть къ Ляхамъ дала выгоду пному врагу нашему, столь же хищному. Бояринъ Иванъ Салтыковъ, начальствуя въ Новъгородъ, мирволилъ, можетъ быть, Сигизмунду: по крайней мъръ дъйствовалъ усердно противъ Шведовъ, и выгнавъ ихъ изъ Ладоги, хотьль освободить Кексгольмь, уже нъсколько мъсяцевъ ими тъснимый; но узнавъ о происщедшемъ въ Москвъ, немедленно выступилъ туда съ войскомъ изъ Ладоги: съ какимъ намъреніемъ, неизвѣстно. Сынъ злодѣя и ревнитель Владиславова царствованія могъ ли вселять довъренность? Желая дъйствовать за одно со всъми Россіянами для избавленія столицы отъ Ляховъ, Новогородцы подозрѣвали Ивана Салтыкова въ единомысліи съ отцемъ и звали къ себъ, давъ ему клятву въ личной для него безопасности. Салтыковъ явился — и былъ в броломпо преданъ ужасной пыткъ; клялся въ невипности; говорилъ: «не знаю отца; знаю только отечество и буду ръзаться съ Ляхами.» Возбуждаемые Дьякомъ Самсоновымъ, Новогородцы посадили сего несчастнаго, юнаго Боярина на колъ, - и Тріумвиры Московскаго стана, довольные ихъ ревностію, на его м'ьсто прислали къ нимъ знатнаго Сановника Василія Бутурлина, который, бывъ пленникомъ Гегмана Жолкевскаго, хвалился омерзвијемъ къ Ляхамъ, а не любовію къ чести и свободъ Государственной; судилъ по себъ о другихъ Россіянахъ, не ждалъ ничего добраго отъ своихъ, и лично зная Делагарди, тайно изъявилъ ему готовность содъйствовать видамъ Шведской политики. Въ сіе время Шведы безъ успъха приступали къ Оръшку, но взяли наконецъ Кексгольмъ, где изъ трехъ тысячь Россіянъ, истребленныхъ битвою и цынгою, оставалось только 100 человъкъ, вышедшихъ свободно съ имъніемъ и съ оружіемъ: ибо непріятель еще страшился ихъ отчаянія, свъдавъ, что они готовы взорвать крипость и взлетить, съ нею на воздухъ! Къ несчастію Новогородцы не имѣли такого духа. Делагарди, увъренный въ Бутурлинъ, съ пятью тысячами Шведовъ приблизился къ Хутынскому монастырю, объявляя везд'в письмо Карла IX къ Государственнымъ Чинамъ о намъреніи Короля Испанскаго завоевать пристань Св. Николая, или Архангельскъ, если мы не соединимся съ Шведами, заплативъ имъ всѣ деньги по договору Мансфельдову и Выборгскому: Новогородцы ув'вряли Делагарди въ дружелюбін, въ готовности возобновить союзъ съ Шведами, но требовали, чтобы онъ удалился къ границъ ждать тамъ отвъта Воеводъ Московскаго стана на предложенія Карловы, и между темъ, пославъ ихъ къ Тріумвирамъ, взили мѣры, хотя исподоволь, для своей защиты: ибо Делагарди не хотъль отступить, тайно спосмсь съ Бутурлянымъ. Еще Новогородцы върни Швеламъ: върилъ имъ и Ляпуновъ, коего мысль и дъло въ семъ случат изъяснились обстоятельствами важными.

A STATE OF THE STA

ROBERT XII TOMA.

Commission and an arrangement of the commission of the commission

en and the second of the secon

### ПАРСТВОВАНІЕ

#### ВАСИЛІЯ ІОАННОВИЧА ШУЙСКАГО.

Capax imperii Γ. 1606—1610.

Родъ — Клятва — Грамоты — Након. Журизл.

Патріарх. — Ссылка Власьева — Игнатія заключаютть грамоти о томъ. Н. Л. 79. Након. Мощи Іюня З. Разсылають Поляковъ — Посольство въ Литву — Измѣны \*) городовъ н. Л. 79. — Осада Ельца — Моръ въ

Новъгородъ — Петрушка — 80. Бунтъ крестьянъ и холопей.

 Хронограф.: Сѣвера боится мести, и къ Полякамъ. — Царь къ миру уговаривать Митроп. Пафнутія.

Іовъ ослѣнъ: разрѣшаетъ народъ (Ермолаевъ?) Петрушка: Иваномъ Ивановичемъ — холопъ Свіяжск. головы Стрѣлецкаго Григорія Елагина. Трамоты 300.

- 1) Присяга Царю.
- 2) отъ Бояръ.
- 3) етъ Царя.
   4) отъ Мареы.
- 4) отъ Мареы. Іюня 2.
- Царя о подробностихъ. (Палицывъ).
- Мареы о мощахъ къжителямъ Ельца.
- 1) родъ /Корона-
- 2) клятва (ціл?
- 3) грамоты ие 24? 4) мощи патрі-

#### Матеріалы:

Журнаам 2. Беръ — Паерле — Де-Ту — Филаретъ , Ников. , Морозов. , Аврамій. , Латух. , Хронографы , Пеков , Лът.

#### 2 IOHA RZECZY 67.

21 Мая Марину къ Миншку, который обходился съ нею etc. 101. — См. Нъмцев.

Выслали Поляковъ къ границъ: Rzeczy 67.

6 Іюня (Н. С.) Послы съ боярами во дворцъ. 103 об. (пышность исчезла; какъ похороны).

Рѣчь: «мы объ немъ не можемъ жалѣть.» — 76. Rz.

Коронація 1 Іюня (въ Воскресенье) Rzeczy 67 и 119 об.

> 2 — тъло Димитріево въ Москву (въ другомъ 123 об.)

9 Іюня. Мнишекъ у Бояръ. 67: вещи присланы къ Маринъ.

78: Наши послы въ Литву 22 Іюня. 25 Іюня смятеніе въ Москвъ 79.

•79: Сослали Аван. Власьева: къ нему въ домъ воеволу и Марину (домъ Борисовъ горитъ 83) см. другой журналъ 111.

- Бояре властиве Царя.

Іюля 1 слухъ, что Дим. живъ — слухъ о пораженіи. 82.

- 1 Авг. Мятежъ: шлютъ войско на матежниковъ.
- Вишнев. etc. въ Кострому другіе въ Ростовъ, Тверь. 81.

81) Царь къ Троицъ.

82) Миншекъ въ Ярославлы

- 84) Сосланъ въ Сибирь Бояринъ Ив. Томал-
- 86: 17 Авг. въсть, что 5000 у Ельца побито 96 еще побито. еще 97—98 Побъда. 107. Смятеніе 108 и 109—111 клятва III. побъдить 114, 117. 142 въ жельзы Медиковъ.
- въ Окт. 1607. Нисьмо Харлескаго е второмъ Димитріи, въ Нъмцевия, переводъ 23, въ оригиналъ 302.

Повъсть о разореніи Московскаго Государства.

#### Nº 95.

л. 7. Атаманы: Истома Пашковъ, сынъ Боярскій, и Ивашко Болотниковъ, человѣкъ Телятевскаго. Прилагаются къ Петрушкъ холопи.

> Кто второй Димитрій? Веревкинъ. Между тъмъ Шуйскій подъ Тулою.

л. 8. Тушинскій казнить Самозванцевъ (NB Грамота къ его войску отъ бояръ см. въ Румянцевъ.)

11/2 года осаждають Тронцу.

Приходитъ К. М. Шуйскій — воръ бѣжитъ. Михаилъ умеръ. Шведы бъгутъ.

Панъ Жолкъвскій приходить къ Москвъ. Шуйскаго Монаха ссыдають въ Іосифовъ Монастырь. Тутъ и гл. Салтыковъ о Владиславъ. Впускаютъ Поляковъ въ Москву: Посольство къ Королю.

л. 9. Отвозять Шуйскаго.

Воръ отъ Москвы къ Калугь, и тамъ убить. Трубецкой, Ляпуновъ.

Общій пость въ Россіи.

Третій Димитрій въ Иван' город', и во Псков': см. Псков. Л'топ.

Войско полъ Москвою крестъ ему цълуетъ; но Троица нътъ. Казнь вору.

Лучшаго Воеводу, Ляпунова, убиваютъ мятежники; лучшіе люди разъёхались.

л. 10. Заруцкій съ Мариною и съ ея сыномъ бъжитъ отъ Москвы; поиманъ и казненъ съ Мариною.

### Беръ.

#### 1606.

Король: «не вступаюсь за убіенныхъ; но если ихъ ближніе за нихъ захотятъ мстить, то не помѣшаю. Подарки возвращаю.» Послы и другіе Поляки свободны.

л. 74. об. выгоняетъ Докторовъ; но Васмара Лейбъ-Медикомъ.

Умерщвленіе младенца въ Угличъ.

75. Князь Григ. Шаховской, похитивъ, во время убіснія Д., золотую Госуд. печать, съ двумя Поляками бъжитъ въ Путивль: тамъ собираются Козаки; избираютъ въ вожди

Истому Пашкова, — до Ельца все ему покорно.

77. въ Авг. къ Ельцу Царское войско; быотъ его.

78. Перевозять тыло Борисово: туть Ксенія.

79. Истома въ Коломић и на Котлахъ; многіе

бъгутъ изъ Москвы.

 Болотниковъ (изъ Венеціи) къ Истомъ съ войскомъ: видълся съ Дим. у Воеводши Сендомирской.

80. Истома передается къ Шуйскому: переговоры съ Болотниковымъ. Требуютъ мнимаго Д., но онъ остался въ Польшъ. (81.)

Ш. бьетъ Болотникова — и осаждаетъ его въ Калугъ отъ 30 Дек. до 3 Мая 1607.

#### 1607.

- 82. Шаховской призвалъ Петрушку и съ нимъ въ Тулу.
- Шведъ предлагаетъ помощь : отвержена.
- Д. Фидлеръ берется отравить Болотникова;
   обманываетъ и сосланъ въ Сибирь.
- 84. Петрушка бьетъ Москвитянъ.
- въ Іюнѣ Царь осаждаетъ Тулу.
- Изъ Тулы посылаютъ въ Польшу требовать Димитрія: — является школьный учитель съ Поляками.
- 87. Онъ въ Стародубъ (NB, Письмо Поляка въ Нъмцевичъ. 23).
- 89. Тула сдается въ день Симона и Гуды.
- Судьба Болотникова и Петрушки

См. Някон. Лът. 91.

 Шаховской на свободѣ, 50 Нѣмцевъ въ Сибирь.

- Калуга не сдается: Козаки обманываютъ Царя.

#### 1608.

Къ Димитрію многіе Поляки; идетъ къ Брянску. См. Никон. Лът. 92.

92. Измъны Иъмца.

93. Раздаетъ помъстья (Ник. Лът. 80).

- Измъна Ивицевъ.

94. Сраженіе Ружинскаго съ Москвитянами (Никон. Лът. 95).

95. 1 Іюня Димитрій подъ Москвой.

— въ Тушинъ отъ 29 Іюня до 29-го Дек. 1609.—

96. Посылаютъ Марину въ Польшу: Д. беретъ ихъ, разбивъ провожатыхъ.

Волшебства Шуйскаго. Мосальскій къ Д., в объявляєть, что онъ воръ. 97.

97. Скопина къ Шведамъ. ) У Д. 100 т.

- Сапъта осаждаетъ Троицу. Воиновъ.

 Переславль сдается. Филаретъ. — Ростовъ, Ярославль.

99. Кострома, Галичь, Вологда.

### 1609. (годъ ужасивищий!)

100. Сигизмундъ къ Смоленску съ 20 т. (осаждаль около двухъ лътъ, до 13 Іюня 1611): славная оборона; съ объихъ сторонъ погибло 80,000.

101. об. Разореніе отъ Крымцевъ.

Возсталь Ляпуновъ, будто и противъ Д. и Шуйскаго и Поляковъ.

Отпали отъ Д. Вологда, Галичь, Кострома,
 Романовъ, Ярославль, Суздаль, Молога еtс.

Возстаніе крестьянъ.

103. Въ Генв. 1609 Скопинъ и Де-ла-Гарди въ Новгородъ съ 3000 — Осада Новагорода — Поляки бъгутъ.

Титулъ Д. —

104—105. Скопинъ къ Москвъ — Лисовскій во Псковъ послъ передачи Д—ва войска къ Королю.

105. об. Сигизмундово посольство въ лагерь къ

Д. въ Дек. 1609.

106. Бъгство Димитрія въ Калугу: строгость къ Нъмдамъ: Беръ etc.

#### 1610.

109. Убіеніе Скотницкаго.

110. Марина въ Калугу.

— Салтыковъ къ Королю.

— Скопинъ и Де-ла-Гарди въ Москву.

111. Умореніе Скопина.

— Переговоры Поляковъ съ Д.

113. Шведы разбиты и Русскіе.

114. Д. хочетъ топить Нъмцевъ: Беръ.

120. Бунтъ противъ Шуйскаго трехъ Бояръ, Ляпунова, Молчанова, Ръзецкаго.

121. Владислава избирають: посольство къ Королю.

123. Д. къ Москвъ.

Поляки въ Москвъ.

124. 11 Дек. Убіеніе Димитрія.

125. Марина родитъ сына. См. о сынъ въ бума-Шуйскаго въ Польшу.

- 127. Всѣ города Димитріевы къ Москвъ.
- 130. Ръзанье къ Москвъ.
- 136. Заключеніе Патріарха.
- 137. Поляковъ осаждаетъ въ Кремл' Ляпуновъ.

### Паерле.

### 1606.

- 62. 4 Іюня Послы должны къ рукъ Царя; но мятежъ въ народъ и стръльцахъ. -Мощи Димитрія.
- 63. 5 Іюня. Одинъ Гоствскій у Дм. Шуйскаго; 6-го съ Боярами видълись; ръчи, какъ въ Журналъ.
- 78 об. Слухъ: убитъ вмъсто Д. его драбантъ изъ Праги.

1607.

20 Марта наши Послы назадъ въ Москву отъ Короля.

88 на об. 25 Сентябр. комета въ Москвъ.

90 об. 10 Ноября Шуйскій изъ-подъ Тулы въёзжаеть въ Москву съ 2000 всадниками; народъ ему на встрѣчу; Царь въ каретѣ на бѣлыхъ коняхъ, выходитъ и идетъ за образами въ Кремль. 12 Н. къ Троицѣ; 17 возвратился въ Москву.

92. Представленіе Пословъ Польскихъ.

### Каменскій.

Имъніе Марины 382.

Послы наши сказывають, что К. Телятевскій, Гр. Шаховскій, Мосальскій и Болотниковъ пристали къ Самозванцу Петру. 388.

Шуйскій женился 17 Генваря 1608 на дочери Буйнос. Ростов. Екатеринъ : ей въ Царицахъ дали имя Маріи и у нихъ дочь Царевна Анастасія. 391.

392. Перемиріе съ Польшею на 3 года: въ следствіе того Мнишка отпустили: см. условія и о Марине, о возврате именія.

394. Вторый Д. у Вишневецкаго и Ружинскаго.

397. Нарушеніе договора Послами: ѣдуть къ нему. (№ 30, л. 98.)

398. Письма Марины къ отцу, Пап'в etc. Настояніе Мнишка объявить намъ войну. 402. Король объявляетъ намъ войну.

Авла важныя.

(Палиции»). Зло, по и добро: Поведеніе Духовенства. Прекрасная заря славы Пожарскаго.

Въ Исторіи о Междоцарствій, л. 35 на об.: «въ лъто 7133, въ Іюль, преставися Царица Елена, дочь Боярина К. Петра Ив. Буйносова-Ростовскаго.» — 36 об. Царица Ив. Вас., Дарья Ив. Колтовская умерла около 7136. Жена Царевича Ив. Ив. (л. 35) умерла около 7132.

См. грамоту Англ. къ Гакову, чтобы Англія взяла Россію.

#### Никон. Льт.

#### 1606.

Присяга Царя. — Ему присяга. -Јовъ осавиъ по Хронографу Вънчаніе. — Посвященіе Па-(при Полякахъ снова Патріарха. — Заключеніе Игна-TpiapET) тія въ Чудовъ. — Разсылка въ Персію, Цесарю, Шведы. Поляковъ: наши Послы въ Литву. - Царь мстить многимъ людямъ. — Бунтъ въ Украйнъ отъ Шаховскаго — Пренесеніе мощей Димитрія.— Грамоты Царскія во всѣ города о Димитріи. — Войско въ Украйну и къ Ельцу безъ успъ-

Авла л. 9, 125, 126 об., 127.

(См. Бера 75, 77, 79. Дъза Польскія № 26, л. 233 и Камен. 388).

(Cm. Bepa).

ха. — Моръ въ Новъгородъ. — Воръ Петрушка. (См. Хронографъ Уварова объ Астрахани и Петрушкъ, о бунтъ, о Ляпуновъ и проч.)

Веръ: перевозъ твла Борисова и Ксевія (78).

### (Послъ Септ.)

Бунтъ крестьянъ и людей Боярскихъ подъ начальствомъ Болотникова (Беръ 79 об.): Воеводы отъ Ельца идутъ. У Царя не много людей въ Москвъ.

Бунтъ Рязани, Тулы, Коширы: къ Путивлю. Избираютъ Пашкова и соединяются съ Болотниковымъ; идутъ къ Москвъ; Коломну. — Бунтъ берутъ Астрахани; туда войско; цынга. — Мордва и крестьяне осаждаютъ Нижній. — Смоляне славно идутъ на помощь Москвы; раскаяніе некоторыхъ городовъ и Рязани. — Скопинъ бьетъ Болотникова. передается Царю Пашковъ (Беръ 80). — Болотниковъ осажденъ въ Калугъ.

Хропограф, Ключарев. о Шуйскомъ: Царь безъ денетъ и людей храбрыхъ есть безкрылый оредъ.

См. Уварова Хронографъ.

См. Уварова. (Ляпуновъ по Уварову пожалопанъ въ Думные Бояре).

См. Уварова: тутъ Киязь Телятепскій,

#### 1607.

Посылка Бояръ съ войскомъ противъ разныхъ городовъ. Осада Калуги. — Прокофій Ляпу-

Вездъ см. Ува-

новъ въ Переславлъ. Въ Тулъ осаждаютъ К. Андрея Телятевскаго, который бъетъ Цар-

ское войско. — К. Вас. Морозу 536. 85 сальскій съ ворами побиты близъ Калуги: воры подрывались порохомъ.

Петрушка въ Путивль, бьетъ вездѣ Воеводъ, мучительство (пишетъ къ Королю: Дѣла Польск. № 26, л. 253); войско

его изъ Тулы въ Калугу, и бьють нашихъ — наши бъгуть отъ Калуги. Подъ Козельскимъ бьютъ воровъ: Воевода Измайловъ въ Мещовскъ.

Царь къ Тулъ (въ Іюнъ). Бьютъ

воровъ подъ Коширою храб-(туть Анционъ по Унарову). ро. — Царь беретъ Алексинъ: бьютъ воровъ на Воронеъ. — Осада Тулы. — Измъна Киязей Урусовыхъ.

Явленіе Лимитрія въ Стародубъ. (Дъла, л. 186 об., 197, 199, 200, 213, 215, 293: Заболоцкой, и бородавка на лицъ). — Д. къ Тулъ: Царь беретъ ее

въ день Симона и Гуды: судьба Петрушки, Шаховскаго и БоСм. Бера о Ша ховскомъ и Петръ.

Уваровъ.

Повъсть о раз-

Письмо о Ажедим. въ Измисвичъ. Характеръ сего вора въ Нарушев.

Беръ л. 85 и об. 91, 92, 93. (См. лотникова (см. и Бера 89 об., Уварова: 1 Окт.) 90 и на об.)

#### 1608.

Д. обжитъ на Сфверу — къ нему Ляхи. Воръ къ Брянску, гдъ голодъ. Къ вору Козаки и привели къ нему Царевича Оедьку: его казнилъ.

Брянскъ запасенъ. Храбрость нашихъ; битвы. Но Воеводы отходять къ Карачеву. Воръ впередъ, и зимуетъ въ Орлъ. Къ вору Панъ Ружинскій (см. Бера 94).

въ Исков. Лът. Бракъ Царя (NB гдъ о его разслабленіи?). Болре къ Болхову и къ Орлу. Битва съ Ружинскимъ (Беръ 94); теряютъ пушки еtc. Болховъ сдается.

Дети Боярскіе къ Москив. Скопинъ противъ вора. Умыселъ

трехъ Бояръ и наказаніе (см. Журнал.)

Воръ къ Москвъ — и въ Тушинъ (Уваровъ 545: Царь противъ него).

Ружинскій требуеть отъ Царя свободы Пословъ: — въ расплохъ Литва бьетъ наше вой-

MCT. KAP. T. XII.

Уваровъ 541 об.: Свадьба Царя (см. Каменск.) и посылка войска съ Дм. Шуйскимъ.

544 об. Ляпуновъ раненъ.

См. Льпов. 220, 221, 223,

Беръ (95) 29

(Тутъ измѣны въ Москвъ по Ув. 548).

ско. Лисонскій бьеть Захар. Ляпунова подъ Зарайскимъ; Умар. 549

беретъ Коломну. Наши быютъ

его на Москвъ-ръкъ. 99.

Отпускають Пословь и Сендомирскаго въ Литву. Заговоръ нашихъ измънниковъ съ Госъвскимъ. Марина съ отцемъ 100 къ вору.

(sp 1609 r.)

по Увар. 548 Скопинъ въ Новгородъ нанимать об. 550. войско (Шведы 10000). Его лъта и Де-ла-Гарди въ Видекиндъ. 1, 2.

Сапъта и битва — наши расхо-

дятся по домамъ.

. 10

Цълованіе креста въ Москвъ. — Измъны.

Царь вступаеть въ Москву. Осада Троицы (102). Измъна

Суздаля.

Изм'вна Переславля: доблесть Филаретова въ Ростов'ь; везутъ его въ Тушино.

Берутъ Шую. Измъна городовъ (см. Бера); быютъ Литву подъ Коломною. Пожсарскій быетъ

ее тамъ же.

Скопинъ: бъжитъ въ Орфшекъ,

Осады Троицыі по Ув. 548 об:

Ys. 549.

Cu. Bepa.

См. Ув. 550.

Въ Уваров. битвы подъ Москвою до Тронцы - 1609, л. 550. гав Мих. Салтыковъ накостник. Измъна Пскова. Скопинъ опять въ Новгородъ и собираетъ войско. Воры туда изъ Тушина. Убиваютъ Татищева по наговору въ измънъ 108.

Литва уходитъ.

Мордва и воры къ Нижнему: бьють ихъ, и въшають вора Вяземскаго. Шереметевъ очищаетъ многіе города и пдетъ Москвъ. Нижегородцы бьютъ воровъ.

Вологда, Устюгь обращаются;

но нашихъ быютъ. 111.

Бунтъ противъ Царя. 111; въ немъ одинъ К. Василій Голицынъ. Твердость Патріарха и Царя. Человъкъ 300 бъгутъ въ Тушино.

Осала Коломны.

Казнь Боярина Колычева.

Дороговизна въ Москвъ; бъгутъ

въ Тушино — нъкоторые изъ Тушина и говорять, что воръ; народъ удерживается: хорошія въсти изъ Новагорода.

Бьемъ Бобовскаго подъ Москвою. Шереметевъ идетъ къ Москвъ. Владиміръ обращается: уби-

вають Воеводу измънника. Бьемъ Литву подъ Москвою,

Шереметевъ въ Нижнемъ, ратуя на Тронцынъ 115, 116 счастливо; беретъ Муромъ, Касимовъ.

117

Царевичи въ Астрахани: ихъ въшаютъ въ Тушинъ. Не въдаютъ Тушинскаго: знаетъ Церковный Кругъ.

1609 (см. Бера 103).

Нъмцы въ Новгородъ въ Генваръ (см. Договоры).

Битвы съ изм'внниками Псковскими — быютъ Литву у Торопца.

Битва у Торонца (см. Филарета). Ноходъ Скопина къ Москвѣ: 120 битвы.

Города казну Скопину. Битвы: быютъ насъ у Суздаля. Беремъ Переславль.

Дороговизна въ Москвъ, и опять

на Царя: смиряются, свъдавъ о Скопинъ.

Подъ Слободою бъемъ Литву.

Аяпуновъ поздравляетъ Скопина на Царство, браня Царя: Скопинъ деретъ грамоты, но отпускаетъ вручителей: отселъ злоба Царя на Скопина.

124

Сходъ войска у Скопина.

Ув. 331.

Худо въ Москвъ. Измъна въ Красномъ селъ.

Жгутъ Деревянный городъ, но бьютъ Литву. Сшибка у Николы.

126

Пожарской быеть Литву. Еще

сшибка у Можайска.

Неудача Скопина на Суздаль. Салтыковъ въ Тушинъ и къ Ко-

ролю о Владиславъ: бъжитъ воръ въ Калугу (см. Бера): шумъ въ его лагеръ.

#### 1610.

Марина въ Калугу. Осада Троицы. Скопинъ бьеть Сапъгу. 130. Бъгство изъ Тушина; освобож-

деніе Филарета.

Входъ въ Москву Скопина 131. Ув. 351. об.

Смерть его. 132 (о характеръ его Ключаревъ и Видекиндъ).

ме или бить войско наше къ Смоленску. шум- см. берл. 404 гор.
Тор. Ляпуновъ возстаетъ 133 за Ско-

гор. Ляпуновъ возстаетъ 133 за Сколость: си Къючерев. и къ нему.

чаров. и Кънему. Пеляцына- Бьютъ нашихь и Нъмцевъ. 135. и 553 об.

Ув 552.

Убіспіс Князь Василій Голицынъ съ Ля- Арзамасъ пуновымъ. 135.

> Воръ къ Москвъ изъ Калуги. Ув. 553 об. Крымцы намъ въ помощь, дерутся и уходятъ назадъ. 136.

Змъевъ въ Пафиутьевъ: храбрость Волконскаго. Воръ беретъ монастырь.

Пожарской въ Зарайскъ въренъ. Измъна Коломны. 137.

чулесь Въ Іюль 1610 бунтъ противъ Царя — ссылаются съ ворами Тушинскими — сводять въ свой домъ. Числа см. въ Клю-

чаревъ.

Владъютъ Бояре 129 и ссылаются съ Тушинскими, чтобы поимали вора: тв смъются. Постригаютъ Шуйскаго (см. Филарета).См. Увар. 555 и Ключарева.

Въ Ключаревъ бунтъ, брань, Ув. 354, сопьяница, блудникъ Шуйскій: въгъ: дають оправданіе, твердость Царя въ ему удиль. Февраль; бъгутъ въ Тушин-

скому.

См. также Львова 220 etc. Ядро Р. И. 325, 326. Палицын. 189).

### продолжение никон. лът. послъ шуйскаго.

#### Автопись о мятежахъ.

#### 1610.

Смоляне изъ Москвы къ Жол-къвскому 140.

Гетмапъ Ж. къ Москвъ. Ермогенъ съ условіемъ. Салтыковъ и Молчановы требуютъ благословенія у Патріарха.

Посольство наше къ Королю.

Впускають Литву въ городъ. Воръ бѣжить въ Калугу.

Литва, Колязин., Луки. Посылаютъ изъ Москвы Ив. Салтыкова съ войскомъ въ Новгородъ.

Ссылаютъ Шуйскаго въ Іосифовъ монастырь, жену его въ Суздаль (у нихъ дочь).

Наши Послы у Короля: Шеинъ. По Увар. Келарь
Сетманъ съ Царемъ къ Королю. Пословъ: ихъ дълв.

Убление вора въ Калугъ: Увар. дъють въ Москвъ?

Аврамій убхаль

Убіеніе Б'єльскаго въ Казани.

Утвенение Москвитянъ: Ляпу-повы къ городамъ. новъ. Собрание войска. 557.

Сношение съ Калугою. Увар. 558.

#### 1611.

Бояре и Патріархъ: гнусный Салтыковъ.

Утвенение нашихъ Пословъ. Дъйствія Ляпунова : Пожарскій.

Партіарх, подъ стражею. Никто нейдетъ за вербою.

Поляки начинають убійства. Войско наше къ Москвъ. 159.

Сводять Ермогена: на его мъсто бенкій и Заруцкій опять Игнатія. 160.

Беругъ подъ стражу нашихъ По- заковъ подъ Москсловъ подъ Смоленскимъ.

Въ Ключаревъ характеръ Ермогена.

Ув. 558 об., Лвиуповъ 559,

Ув. 558 и 559: Труизъ Калуги.

559 воровство Ковою: Ляпуновъ 560.

### Изъ льтописи о мятежахъ.

227. Измѣнники убѣждаютъ Ермогена писать къ городамъ.

227. Убіеніе Ив. Салтыкова въ

Новъгородъ.

228. Воеводы изъ-подъ Москвы посылають оберегать Новгородъ.

229. Король велить бить Смоленскихъ Дворянъ.

Взятіе Смоленска.

231. Битвы Сапъги подъ Мо-CKBOЮ.

231. Идетъ къ Переславлю.

233. Воеводы наши берутъ Бългородъ.

Посылаютъ въ Новгородъ выбирать Шведск. Принца.

Убієніе Ляпунова.

236. Приносять образь изъ Казани.

237. Даютъ Смолянамъ земли въ

Арзамасъ.

об. въ Іюль приходать подъ Москву Казанцы еtс., беруть Дввичій. 563. Трубецкій и крестъ вору Псковскому, Матюшкъ Дыкону Заяузскона колъпосадили. и привезли подъ Москву. Шведы ваяли Новгородъ въ 1608 г.

Уваровъ 560, 561 (См. Уваров. 562, выгнали ихъ оттуда; призваны въ Нижній къ Минину): тутъ вся исторія Пожарскаго: о воръ Исковскомъ.

Козаки цъловали 237. Взятіе Новагорода Шведами... цвлуютъ крестъ Коро-

левичу.

му. Шереметева 240. Лай Козаковъ. Разъезжаются изъ-полъ Москвы.

564. Сковали вора 241. Сапъга къ Москвъ.

 Черкасы берутъ Козельскъ. Гетманъ подъ Москву; битва. Идетъ зимовать въ Рогачевъ.

242. О Сидоркъ, воръ Псковскомъ.

ругь Кремль: Ми- 245. Быютъ Черкасъ. ханаъ избранъ,

Увар, 565 на об. бе- 243. Тайный постъ; видъніе.

— Швелы беруть Иваньгородъ, Яму еtс.

246. Пожарскій и Мининъ: вся исторія.

250. Смерть Ермогена.

 Псковскаго вора берутъ : Трубецкій и Заруцкій исправляются.

 Подъ Москвою хотять къ Шведу: посылка въ Новгородъ.

257. Казавцы къ Москвъ.

258 Шлютъ противъ Черкасъ.

259. Бой съ Козаками подъ Уг-

260. Митрополитъ Кирилдъ въ Ростовъ.

 Выгоняють Козаковъ изъ Переславля.

- Послы изъ Новагорода.

261. Умыселъ Заруцкаго противъ Пожарскаго.

263. Трубец. в Заруцк. зовуть Пожарскаго къ Москвъ.

264. Пожарскій шлеть часть.

265. Украинцы подъ Москву.

266. Пожарск. къ Москвъ.

267. Побътъ Заруцкаго.

268-295. Походъ и взятіе Мо-

292. Черкасы беруть Вологду.

295. Козаки бунтуютъ. 296. Король къ Вязьмъ.

297. Жолкъвскій къ Москвъ.

298. Приступъ Литвы къ Во-

- Король изъ Россіи.

299. Быотъ Заруцкаго у Пересиавля,

300. Шведы о своемъ Принц#: имъ прямой отказъ. 301 etc. Избраніе Михаила.

### Палицыно.

Царь посылаеть Митрополата Крутицкаго уговаривать Съверянъ, 30.

Ежегодно грабять Татары и Черкасы.

Ажедимитрій есть сынъ Поповскій, Матвъй Веревкинъ, 31.

Пирують за столомъ; а тамъ один (изъ Москвы) идуть въ налаты къ Царю, а другіе ъдуть въ Тушино.

Перебъжчики, перелеты.

Русскіе хуже Поляковъ 32 : расписать это звър-

Измъны, подлость Тушинскихъ.

Насилія женъ, 34, 45, 46.

35. И въ битвахъ прельщаютъ другъ друга.

36. Царемъ играли какъ дътищемъ: отъ одного къ другому.

37. Считается за стыдъ доносить на измънниковъ; но казнитъ Царь и невинныхъ.

 Измѣна Князя Петра Уруса, женатаго на вдовѣ А. Шуйскаго.

Касимовскій Царь къ вору. Оскверненіе святыни, и 47.

42. Бъгство, пожары ночью вмъсте луны.

- Звъри вырываютъ хлъбъ изъ ямъ; измънники все истребляютъ. (Доброе поведение Духовенства).
- 44. Ругательство надъ Филаретомъ и Еписко-
- 50. Гав? гав?
- 52. Палицынъ въ Москвъ во время осады.
- 55. Одни Поморскіе города върны (и 56).
- Какъ проходять въ Москву.
- 57. Заслуги Лавры (59, 60).
- 58. Посольства Царя въ Англію, Данію.
- 61. Начало осады 23 Сент. 1608.
- 63. Воеводы осадные.
- 61. Выдазка.
- 62. Выжигають селенія вокругь.
- Литва строитъ станъ и остроги.
- 63. Устроеніе осады въ монастыръ.
- 65. Цълование креста.
- 66. Грамоты.
- 72. Приступы, туры, валъ.
- 73. Стрвльба Окт. 3.
- 76. Покаяніе.
- 77. Подконы и пиръ Санвги.
- 78. Приступы.
- 83. Вылазка и пленъ.
- 85, 86. Паны, число войска.
   Раненыхъ тяжело постригаютъ.
- 88 91. Узнали, гдв подкопъ.
- 94. 500 Козаковъ на Донъ.
- 95. Ворота въ ровъ.
- 95. Рветъ ноги и руки у Старцевъ.

97. Ядра въ церковь.

98. Сбиваютъ славную пушку.

100. Вылазка; ясакъ Сергій; находять подкопъ, зажигаютъ, умираютъ.

101. Умираетъ за брата измънника.

104. Ноября 9; отнимають батареи.

На Красной горъ батарен Литовскія и на Волкушъ и въ Терентьевск. рощъ.

106, 107. 8 пищалей; цёлый день драка. Число убитыхъ (108). Литовцевъ 1500. Въсть къ Царю 109.

109. Хитрость Сапъги тщетная.

110. Вылазки: имена тутъ Старцевъ. 111.

113. Герой Суета даточной. Имена Героевъ.

114. Раненъ Лисовскій. 115. Убитъ Горской.

116. За дровами. 127.

116. Измъна казначея.

121. Измънники воду отнять. 122. — Еще измъна 123.

123. Литва отступаетъ въ таборы.

124. Вылазки свободныя.

129. Моръ; 17, цынга.

130, 132. Умерло 297 иноковъ, иныхъ 500: вськъ 2125 (134), смрадъ 133.

134. Престаютъ вылазки.

Литва съ деревьевъ смотрятъ въ монастырь, зовутъ.

135. Посольство къ Василію, Келарь напрасно.

136. 60 Козаковъ и порохъ.

Казнь плънныхъ.

140. Панамъ даютъ меду; обманы.

MCT. KAP. T. XII.

- 141. Трубачь въ дружбъ съ Воеводою:
- 142. Панъ измой къ намъ.
- 144. Открываютъ изм'вну трубача.
- 145. Охрабряеть чудотворець.
- 146. Витязь Ананія ранитъ Лисовскаго:
- 147. Еще витязи. 7 Мая.
- 148. Освященіе храма; болфэнь минуетъ.
- Приступы 27 Мая (прежде негодные сдълались храбрецами).
- 154. Въсть о Скопинъ и Шереметевъ. 156.
- 155. Поляки встрененулись; готовятся къ битвъ.
- 156. Михайло Салтыковъ и Грамотинъ изм'виники, обманываютъ: булто сдался и Скопинъ и Шереметевъ.
- 157. Не върятъ. примедъ от Скопина
- Насмъшка Зборовскаго: лукошко.
- 158. Приступъ Іюля 31 (??)
- Въ обители не болве двужь соть.
- 160. Бъгутъ Литва.
- 161. За дрова быють. 162.
  - Отчаяніе въ монастыръ.
- 168. Паки идутъ противъ Скопина. Августв 7 (1903) 3 (29)
- Надъ ними побъда: онять къ Троицъ, и еще битвы 171.
- 171. Узнавъ отъ перебъжчика, Троицкіе вылазку.
- 172. Награбленныя стада у Троицы 15 Авг.
- 173. Къ Скопину о помощи: приходитъ Жереб-
- 174. Сколько еще хлаба?
- 175. Іоасафъ простъ.

- 175. Когда ушелъ Сапъга?
- 179. Генв.  $12 \cdot (16^9/_{10}?)$
- 177. До Жеребцова просто дрались, да было лучше, безъ Нъмецкой мудрости 178.
- 178. 4 Генв. Волуевъ отъ Скопина съ 500: битва съ Сапътою: бъжитъ, бросая богатство.
- 180. Изъ Троицы со Св. водою въ Москву.
- 168. Скопина битва.
- 173, 179. Побътъ Сапъти.
- 188. Корыстолюбіе купцевъ Московскихъ въ закупкѣ хлѣба.
- 189. Укоризны Царю несчастіемъ.
- Собраніе народа въ Москвъ: Патріархъ, Царь.
- 191. Троицкій дешевый хлъбъ: 2 рубли четверть.
- 197. Какіе Государи и сколько занимали денегъ у Троицы! Годуновъ, Гришка, Шуйскій.
- 200. Берутъ сосуды у Троицы.
- 201. Навъты Царю на Скопина.
- 203. Смерть Скопина сомнительна.
- 204. Воины не любятъ Дмитрія Шуйскаго за его гордость.
- 205. Царь призываетъ Крымцевъ: ихъ грабежи.
- 206. Переговоры Москвитянъ съ Тушинскими, чтобы свести Шуйскаго и погубить Лжед.
- Пострижение Царя. Ермогенъ противъ.
- 208. Условіе Владиславова избранія.
  - Послы къ Королю.
- 210. Впускають Поляковъ въ Москву для чего?
  - Везутъ Шуйскаго къ Королю.
- 211. Худо Посламъ у Короля.

- Однихъ пословъ отсылаютъ въ Литву, другіе уважаютъ.
- 212. Смерть вора въ Калугъ.
- 213. Возстаетъ на Поляковъ П. Ляпуновъ.
- 216. Разореніе Москвы 19 Марта 1611.
- 217. Ермогена заключаютъ.
- 218. Лавра дъйствуетъ.
- 221. Описаніе Воеводъ, пдущихъ отовсюду къ Москвъ.
- 224. Убіеніе Ляпунова.
- 225. Многіе Русскіе уходять изъ-подъ Москвы.
- 227. Лавра поднимаетъ и Минина.
- 229. Новый Дмитрій во Псковъ.
- 230. Неудовольствіе на Пожарскаго за медленность.
- 232. Заруцкой хочетъ убить Пожарскаго.
- Вора Псковскаго берутъ и привозятъ къ Москиъ.
- 233. Заруцкой бъжить съ Мариною.
- 233. 14. Авг. Пожарскій въ Москвъ.
- 235. Бой съ Ходквичемъ.
- 239. Аврамій убъждаетъ Козаковъ. Ясакъ: Серейсев. Серейсев. 240. Бой.
- 240. Ходкъвичь бъжитъ.
- 242. Онять Козаки бунтуютъ.
- 243. Лавра предлагаетъ имъ сосуды; не бе-
- 245. Беругъ Китай 22 Окт.
- 246. Поляки сперва Мстиславскаго выпускають,
- 248. Ужасный видъ Кремля,
- 250. Избраніе Миханла,

253. Кто сперва избираетъ?

254. Ни одного противоръчія.

259. 14 Марта названъ Царемъ.

268. Владиславъ: въ Смоленскъ къ Сигизмунду всъ наши воры.

#### Г. 1618 въ Сент.

270. Къ Троицѣ: Левъ Сапѣга присылаетъ въ Лавру образъ Св. Николая Можайскаго. 277. Въ Дек. миръ въ Деулинѣ.

### Апла Польскія.

Nº 26.

1606.

Л. 9. Вѣнчаніе 1-го Іюня.

Поляковъ разослать. Пословъ держать въ Мо-

сквъ на Посольскомъ Дворъ.

13-го Іюня. Посылаетъ въ Литву К. Григ. Констант. Волконскаго и Дъяка Андрея Иванова (10): сказать, что Гришка съ Поляками точно хотъли побить Святителей, Бояръ, etc. (18).

18. Кто посланы въ Угличь?

Погребли подлѣ отца.

100. Воръ Власьевъ.

125. Послы къ Рудольфу.

126. об. Ромодановскаго къ Шаху.

127. Швед. Посланникъ къ Москвъ.

173. Возвратился К. Волконской 13 Февраля 1607.

182. Пословъ нашихъ: «матерны лалли, измънники называли, п грязью метали. «Короля не

слушаютъ» (на об.)

Еще, какъ и прежде, велъли Волконскому узнать, какъ Польша съ Австріею, Турціею, Крымомъ.

## Въ Крымск. дълахъ:

Царь: не имълъ времени думать объ васъ.

186 об.

197 об. 200, 213, 215. Димитрій живъ : въ Сендомиръ, у жены Воеводы: и бородавка на лицъ. (Авг. 12).

У него (288) К. Вас. Мосальскій (188 об.) или онъ на Москвъ.

187 об. «Взяли изъ хоромъ, убили: тутъ была Марина.»

- Мих. Молчановъ бъжалъ; жиль у Д. для чернокнижья.

188. Молч. кнутомъ битъ.

197 об. Слухъ, что кто-то изъ Годуновыхъ на престолъ.

223. Пословъ не сажають: Король въ черномъ платьв.

253. Петръ на Съверъ: шлетъ Пословъ къ Королю.

Прівзжають въ Польшу Русскіе, ищутъ, спрашиваютъ Димитрія.

338 321. 293.

199 об. 215.

255 об. Густавъ просить войска на Ливонію.

287. Угроза: «если вы отпустите нашихъ изъ Москвы, то Дмитришки и Петрушки не будетъ; а если нътъ, то наши пиъ будутъ помогать.»

299. О Петрушкі: «мом сестры были при родахъ Ирины.»

319. Побъда надъ Съверянами подъ Москвою.

325. Крымцы воюютъ Польшу.

#### Nº 27.

- 42 об. Ц. Шуйскій въ ссылкѣ съ Цесаремъ, Англіею, Даніею, Шахомъ.
- 49. Дьякъ Думный Посольскій Василій Телепневъ.
- Нослы хотъли и Пословъ и Сепдомирскаго для договора.
- Въ перемири. грамотъ: «которые Польскіе и Литов. люди, и Князь Романъ Ружинской и Вишневецкой и иные, вторгнулись въ нашу землю, и Королю промышляти, чтобы тъ люди вернулись (и Лисовской).

#### Дъла Шведскія.

#### Nº 8.

л. 16 об. Нашъ Воевода пишетъ въ Шведскому (20 Февр. 1607), что мы еще не думала посылать Пословъ на съ-вздъ, и вашихъ сборовъ не боимся.

л. 17. Шведы пособлять готовы.

18 об. (См. еще 56): не хотимъ помощи.

19. Въ Новъгородъ моръ.

- Грамота Царя къ Арцы-Карлу, Свейскаго Королевства владътельному и вотчинному Киязю.
- 52 об. Первый гонецъ Данило Юртъ; второй Бернтъ Ниманъ.
- 59. Королемъ писать.
- 62. Пріемъ гонца.

#### Nº 9.

г. 4609. Договоръ о вспоможенія: уступаемъ Корелу и Ливонію. Даютъ 5000 человѣкъ и болѣе. Л. 5 об.

14 об. 43 об. и 49: 100 тысячь сфимковъ на мъсяцъ.

## Псковскій Автописець.

- Скопинъ въ залогъ Шведамъ Корелу, Кексгольмъ.
- об. Даютъ отраву Скопину отъ зависти.
- 28. Шведы назадъ къ Новугороду и требуютъ найма.
- Берутъ города, Корелу, Яму etc.
- 30 об. въ 1611 г. Ходкъвичь осаждаетъ Печерскій м.

33 об. Шведы тоже осаждаютъ.

36 об. Царь Шуйскій: «поять жену, и начать ясти и пити и веселитися, а о брани не бреже.» Воины расходятся.

37. Шуйскій истощаеть казну, береть сосуды

церковные.

Междоусобіе страшное, сынъ на отца etc.

об. Скопинъ нанялъ 12 тысячь.

38 об. Зависть на Скопина невиннаго.

39 об. Жена Дм. Шуйскаго дала ему отраву, Христина, дочь Скуратова.

40 Бьютъ Дм. Шуйскаго и Шведовъ.

об. Шведы владеють Новымгородомь 6 леть: грабежь.

Псковъ отложился; Казань бунтуетъ, хочетъ

быть снова Царствомъ.

41. Упреки Шуйскому. Его ненавилять больше Болре. Ермогенъ противъ его враговъ: «развъ нельзя вамъ избрать изъ своихъ? Нътъ, его не слушають воины.

Свергаютъ Шуйскаго.

42. Упреки Короля Русскимъ измѣнникамъ: «повърю ли вамъ сына?»

об. Жолкъвскій обезоруживаетъ Москву.

43. Умысель Поляковъ: резанье.

44 об. Король къ Можайску — и не успълъ. Ход-

46. Хотятъ Шведскаго на Царство.

49. Избраніе Михапла,

об. Мать править Царстиомъ.

50. Условіе не казнять Болръ,

об. Крадутъ Бояре доходы.

— Безпорядки.

Нашествіе Шведовъ : миръ съ Поляками.

52 об. Царь сперва на Хлоповой женится; ссымаютъ ее.

Начинаетъ Филаретъ всѣмъ править. Сватовства въ чужихъ земляхъ.

54. Въ угодность матери не женится на Хлоновой (злодъйство и ссылка Салтыковыхъ предътъмъ). На Долгорукой.

 Мятежъ Псковскій. Смутныя грамоты въ Псковъ отъ Тушинскаго, въ Авг. умеръ Геннадій отъ скорби.

об. Мятежъ, въ пользу вора.

78 об. Сажаютъ на колья добрыхъ гражданъ. Давятъ Шереметева.

79 об. Злодъйства.

82. Въче. 200 человъкъ погибло.

об. Пришелъ воръ Матюшка.

83. Бой съ Новогородцами: ихъ только 300.

84. Лисовской въ Пековъ: пьянство Литвы. Происшествія.

87 об. Г. 1611 на Св. Недълъ. Роздъяковъ Матюшка назвался Димитріемъ: будто ушелъ изъ Калуги — въ Іюлъ къ Искову.

89. Псковъ его призываетъ въ Цари.

об. Беругъ и везугъ его къ Москвъ.

## Псковскій Автописець.

### Гав загнуто.

353. 1605. Чудеса передъ бъдами.

354. Начало разврата въ Псковъ.

об. 1606. Навътъ Василія на Псковичь.

355 об. Клевета семи купцевъ на своихъ.

356. Мудрая грамота **Лжедим**. къ Псков. Преклоняются или недоум ваютъ.

357. 1607. Плынныхъ Сыверянъ Василій вы Псковъ.

об. Пригороды къ Димитрію.

358. Междоусобіе.

- Грабежъ Шереметева и Грамотина.

359 об. 1609. Главный виновникъ бунта Плещеевъ: цълуютъ крестъ Димитрію. Съверянъ выпускаютъ.

360. Прівзжаютъ Воевода и Дьякъ. Новогородцы и Немцы къ Пскову.

362. Злодъйства въ Псковъ.

363. Казнь Хозина.

Духовенство, Бояре, гостя.

364. Лучшіс люди за Василія; мелкіе, Стрѣльцы, Козаки.

— Торжество Василіевыхъ друзей.

365. При Салтыковъ Новогородцы къ Пскову.

366. Лучшіе бъжали въ Новгородъ, въ Печерскій монастырь.

- об. Просовецкій Волуева побиль. Волуевь оть Короля, выжегь Луки.
- 367. 23 Марта явился воръ (1611 г.) Люди Ходкъвича подъ Печерою 10 Марта; онъ самъ 17 Марта, стоялъ 6 недъль и 2 дни, разбилъ стъны, 7 приступовъ, и пошелъ къ Москвъ.
- об. Лисовскій грабитъ Печеры, но не взяль; съ нимъ 2000 Литвы и Нъмцевъ.
  - Козаки изъ Пскова къ вору.
- 368. Псковъ безъ Воеводъ, одинъ Дьякъ. Послы ихъ отъ Ляцунова въ Іюлъ.
- 8 и 16 Іюля воръ къ Пскову.
- об. Авг. 24 воръ отъ Пскова; Лисовскій Красной взяль.
  - Шведы и Новогородцы къ Пскову, вышибаютъ ворота: См. Видек.
  - Воеводы въ Псковъ отъ Заруцкаго и Трубецкаго.
  - Воръ въ Псковъ Дек. 4: въ другой (Лътописи) выше 89.
- 369. Будто 47 т. Литвы къ Себежу.
  - Апр. 11 Ив. Плещеевъ изъ-подъ Москвы въ Исковъ обознавать.
  - Лисовскій взяль Заволочье.
  - 18 Мая воръ ушелъ изъ Пскова; 20 его схватили и привели въ Псковъ.
- Іюля 1 повезли къ Москвъ.
- Лисовскій нападалъ на провожатыхъ.
- об. Цена хльбу въ Исковъ.
- 370. Шведы взяли Яму, Копорье, и наконецъ

Новгородъ, гдъ мерли съ голоду, и гдъ было много казны, пушекъ и пороху.

 Избраніе Михаила; а Лисовскій еще тамъ.

## Грамоты Ермолаева.

Два виденія, въ начале Шуйскаго.

#### № 23 и 24. Г. 1606.

г. 1606. Грамота Филарета Ноября 29, 1606. Тверскій Епископъ побѣждаетъ воровъ. Раскаяніе городовъ — Вѣрность Смоленска, Вязмы еtс. въ Ноябрѣ — Велитъ Патріархъ Ермогенъ торжественно молиться, поучать народъ...

Тогда воры стояли уже подъ Москвою въ Коломенскомъ и велятъ холопямъ побивать госполъ.

Воры суть бѣглые холопи въ скверной Сѣверѣ: соединясь съ Козаками, пришли въ Рязанскую землю. — Клятвы Москвитянъ: слово шпыни. Противъ нихъ Тверскій Өеоктистъ. Тверитяне къ Москвѣ. 16.

Колычевъ очистиль Волокъ 15 об.

Прокофій Ляпуновъ въ числѣ кающихся. 16 об. изъ Коломенскаго.

Приступъ воровъ въ Сент. къ Москов. Слободамъ 19-20.

Въ Дек. (25 об. 26, 27).

MCT. KAP. T. XII.

Пашкова взяли: пъть молебны по 8 лии. г. 1607. Зовъ Пагріарха къ Царю вести ослятю п у исго обълать.

Февр. 2. Удумали послать по Іова для раз-

рашенів

14 Февр. Прівхаль: 16 совъть. Упреки Іова: «вы мит не вършли.» Іова со слезами просять: прощлеть шестой части земли, еже есть Россія.

№ 30. Пошелъ Царь на воровъ 21 Мая.

№ 31. 5 Іюня битва А. Голицына съ ворами на ръчкъ Восмъ близъ Кошпры: на

голову ихъ быстъ и беретъ...

№ 32. 10 Окт. Тульскіе сидѣльцы, К. А. Телятевскій, Шаховскій, Болотниковъ сдались Царю и крестъ цѣловали и выдали Петрушку.

г. 4010. № 34. Шуйскій по просьбѣ Бояръ сходитъ

съ престола.

Тогда: Король у Смоленска, Жолкъвскій въ Можайскъ, воръ въ Коломенскомъ.

Присягаютъ всъ противъ вора подъ властію Бояръ.

№ 35. Первые о Владиславѣ Ив. Мях. Салтыковъ, Волуевъ.

Первое условіе между Королемъ и Мих. Салтыковымъ Авг. 30.

У вора К. Алексъй Сицкій, Александръ Нагой, Гр. Сунбуловъ, О. Плещеевъ, К. Засъкинъ.

Договоръ съ Владиславомъ.

Тоже какъ у Шуйскаго: не конфисковать имънія, не казнить безъ Боярскаго приговора.

г. 1611. Апр. Грам. Ляпунова.

Ермогенъ: второй Златоустъ. Тоже: твердый адамантъ.

г. 1612. № 37. Письмо Пожарскаго etc. къ городамъ о спасеніи: туть о провскахъ Марины въ Коломиъ.

№ 38. 7 Апръл. 1612; изъ Ярославля отъ Пожарскато же къ городамъ.

Съ злымъ намъреніемъ убивають Алпу-

Гнусныя дела Заруцкаго.

Трубецкій и Заруцкій нишуть къ Пожарскому, чтобы имъ не выбирать Царя безъ всей земли, но цъловали крестъ вору Сидорку.

Призываютъ Депутатовъ.

NB См. рукоприкладчиковъ (Мининъ не зналъ грамотъ).

Іюнь. Грамоты Новогородцевъ о Швед. Принцъ: они выбирали его только себъ въ Государи.

№ 41. Грамота Де-ла-Гарли къ Пожарскому.

№ 43. Присланъ отъ Короля Жидовинъ Богдашко (второй Самозван.)

Прислади Бугурлина изъ-подъ Москвы для договора о Шведскомъ Привив.

Договоръ Новогородцевъ съ Де-ла-Гарди о любомъ сынъ изъ двухъ Шведскаго.

Карлъ Шведскій умеръ : Густавъ Адольфъ.

Предложение Новогородцамъ.

Пожарскій: «мы готовы, если Королевичь приметъ нашу Вфру.»

# Рукопись Филаретова.

Вънчаніе 1 Іюня въ Воскресенье. Кого за тъломъ Димитрія?

Патріархъ уже избранъ, когда привозять мощя

Димитрія въ Москву.

7. Зборовскій и Шаховскій вдугъ къ Стариць,

7 об. Скопинъ съ Шведами. Подъ Тверью бой. 8. (Осада Смоленска).

11. Царь подъ Тулою.

16. Совътъ Ермогена: Царь самъ идетъ съ войскомъ противъ Д.

 На Поляковъ идутъ подъ Троицу: быютъ: одни бъгутъ къ Королю, другіе въ Калугу къ Самозванцу.

об. Смерть Скопина: его свойства, См. и Видекинда.

19. Приходъ Филарета въ Москву Марта 14. См. выше, л. 8 на об.

— Салтыковъ къ Королю: его смерть и судъ.

об. Шведы и Русскіе побиты съ Дм. Шуйскимъ. 20 об. Жолкъвскій и Л. къ Москвъ.

21. Сводять Шуйскаго съ трона 18 Іюля.

- 22. Плачь жены его.
- Берутъ Шуйскаго: см. л. 28.
- 23. Поляки уже въ Кремлъ: это къ л. 28 на об.
- 24. Совътъ Ермогена съ Боярами: взять ли Владислава? Авг. 3.
- об. Цълуютъ крестъ.
- 25. Д. бъжить въ Калугу.
- Посольство къ Королю.
- 27. Король отъ себя М. Салтыкова въ Москву.
- Патріархъ противъ него (см. о Ермогенъ выписку у меня въ портфёлъ).
- об. Салтыковъ дълаетъ, что впускаютъ Гетмана въ Москву 21 Сент. 1610.
- Жолкъвскій уъзжаетъ; оставляетъ Госъвскаго.
- Насилія Поляковъ до Марта.
- 28. Изъ Чудова берутъ Царя Василія съ братьями.
- Народъ прибъгаетъ къ Патріарху. Объды у Поляковъ.
- 29. Убиваютъ кого-то не въ Москвѣ (Ляпунова?)
  - Ермогенъ пишетъ въ города противъ Поляковъ.
  - Иншетъ къ Прокофью Ляпунову.
- 30. Съ Госъвскимъ пришелъ купецъ О. Андроновъ.
- об. Ермогена подъ стражу.
- 31. Расхищеніе, следствіе плененія Москвы, 19 Марта 1611.
- об. Сокровища посылаютъ къ Королю. Злодъйства Салтыкова и Андроникова.
- 32 об. Обломали раку Василія.

 26 Мая Король взялъ Смоленскъ. Іюля 16 Де-ла-Гарди взялъ Новгородъ.

Ляпуновъ, Трубецкій, Волуевъ, Заруцкій къ Москвъ.

1 Апрълл. Битва: храбрость Ляпунова.

35. Заруцкій научаетъ Козаковъ убить Анпунова.

Ocaza.

37. Выжигаютъ Китай-городъ.

38. Заруцкій врагъ Пожарскаго.

— 17 Генв. 1612 (по Ист. Междоцарствія 17 Февр.) умеръ Ермогенъ: задохся.

Король подъ Волокомъ.

Окт. 22. Беругъ Китай.

39. Воевода Туренинъ съ Кузьмою Авг. 21.

40. Сражение съ Ходкъвичемъ. Сдается Кремль.

43. Что териван Поляки въ осаав,

об. Остатки Царскихъ сокровищъ. Окт. 22.

44. Король во свояси.

об. Измънники увозятъ образъ Николал въ Литву.

45. Избранъ Михаилъ.

Моя Архив. рукописная Исторія о Междоцарствіи.

Ополчение. - Походъ.

4 об. Пожарскій согласенъ взять Швед. Принца Филиппа. 5. Негодии Казанцы.

Смятеніе въ Ярославлів, усмиренное Митропо-

7 об. Бъгство Заруцкаго.

Беругъ Москву: доблести Пожарскаго.

13. Король тогда предлагаетъ намъ сына.

об. Нъмцы въ Архангельскъ на помощь: вхъ уже не надобно.

Заруцкій береть Марину съ сыномъ.

14 об. Многіе вельможи хотять быть Царемъ.

16. Михаилъ на Престолъ 18 Апр. 1613.

19 об. Заруцкаго на колъ. Оед. Андронова и Марина сына повъсили; Марина умерла въ Москвъ.

# Собран. Гос. Грам.

Мстиславскій Конюшій и Слуга, Грамоты 463. Донесенія Пословъ нашихъ къ Боярамъ, Грамоты 468.

NB Согласевъ Король 478-504, 521.

NB Возстаніе Ляпунова 213, 216.

540. Патріархъ 518. Грамоты 489. 499. Патріархъ. См. о происшествіяхъ Новогородскихъ грамоты 452 отъ 17 Ноября отъ Ив. Салтыкова.

См. Каменск. о Салтыковъ.

Генвар. 1611 Казань целуеть кресть Димитрію 490: картина Москвы. Еще 494. Патріархъ.

497. 518.

497. Отобрали Дьякова у Патріарха. 498. Ему повольибе.

Въ Генваръ Грамота Москвитянъ ко всъмъ Рос. о возстаніи 496. Ляпуновъ въ Нижній. Февр.

Сапъта къ Калужскому 508, 509. Король къ Сапътъ 543. Март. Бояре къ Королю и Шенну: «сдайся!»

Будто Пословъ къ сыну, а не въ неволю 522.

Апр. 2. На какихъ условіяхъ Король хочетъ занять Смоленскъ: 526.

Отвътъ Шенна 531.

536. 540. Король о кровопроли-

549. О взятіи Смоленска 13 Іюня.
550. Ссылка Филарета и Голицыныхъ съ Шеинымъ и 573.

К. Куракинъ за Владислава побитъ у Владиміра. Грамоты 513.

Бояре: «пошлите нашихъ Пословъ къ Владиславу; Смоленскъ, сдайся. Королю цъловать» 517.

Голицынъ и Филаретъ не хотятъ ъхать къ Владиславу 522.

Астрахань, Казань, Черемиса etc. хотять къ Персидскому Шаху. Псковъ etc. къ Шведамъ.

NВ Письмо къ Іакову Англ. о подданствъ Россіп.

Не слушаютъ указовъ Сигизмунда, ни Думы; денегъ не посылаютъ.

525. Въ Мартъ Грамота Короля къ Патріарху о Послахъ его въ Москву послъ сожженія.

535. Злодъйства Сапъги.

537. Клятва отстать отъ Владислава.

552. Ив. Мих. Салтыкова на колъ. Іюль.

553. Договоръ Новогородцевъ о признаванія Шведскаго Королевича Царемъ.

564. Ноган противъ Поляковъ съ нами.

567. Ермогенъ: «не присягать Маринкину сыну.» (Его смерть 599, у Каменскаго 429: 17 Февраля 1612.)

568. Убісніе Ляпунова поборателя.

NВ Безпрестанно Король и сынъ его жалуютъ помъстьями и деньгами своихъ усердныхъ: т. е. велятъ Боярамъ.

570. Король Ходкъвича къ Москвъ, а самъ въ Варшаву Авг. 26, и Пословъ нашихъ туда же, если имъ върите.

577. Отъ Тропцы ко всёмъ: спёшить къ Москве къ Трубецкому. Въ Окт.

580. Бояре ко всѣмъ о върности къ Владиславу. NВ Грамоты Пожарскаго къ Россіи и къ нему Де-ла-Гарди.

598. Избрать ли Королевича Карла Филиппа? 601.

599. О кончинъ Ермогена.

604. О Маржеретъ.

608. Король объщаеть сына, извинаясь въ медленности его бользнію въ Сент. 1612.

# ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Карамзинъ желалъ въ заключение XII тома окинуть взглядомъ следующія времена Исторіи Россійской до нашихъ дней. Судьба не дозволила ему исполнить сего нам'вренія. Но гораздо прежде того онъ, по совъту Великой Княгини Екатерины Павловны, сочиниль для Императора Александра статью о Древней и Новой Россія, остававшуюся въ совершенной неизвъстности до 1837 года, когда отрывокъ ея въ первый разъ явился въ Современникъ Пушкина. Мы сочли не излишнимъ помъстить сію замъчательную піесу зд'всь, полагая, что, будучи произведеніемъ того же незабвеннаго нашего Исторіографа, не легко измѣнявшаго свой взглядъ на событія, взглядъ върный, основанный на эрълыхъ соображеніяхъ, она должна принести особенное удовольствіе Читателямъ, тогда какъ вниманіе ихъ прерывается въ семъ Томѣ на самомъ любопытномъ мъсть, и они, съ трудомъ оставляя книгу, доставившую имъ столько наслажденія, конечно желали бы еще услышать хотя н'ьсколько словъ отъ Автора, предъ ними незапно умолкшаго.

M'Te

наго, инить ополсиће., отъ предъ ые и гынь, ье по , опибыло еменъ

общирнъйшее Государство въ міръ.

Римъ, нъкогда сильный доблестью, ослабъль въ нъгъ и палъ, сокрушенный мышцею варваровъ съверныхъ. Началось новое твореніе: явились новые народы, новые правы, и Европа воспріяла новый образъ, донынъ ею сохранен-

34

ный въ главныхъ чертахъ ея бытія политическаго. Однимъ словомъ, на развалинахъ владычества Римскаго основалось въ Европъ владычество народовъ Германскихъ.

Въ сію новую общую систему вошла и Россія. Скандинавія, гивадо Витязей безпокойныхъ officina gentium, vagina nationum - дала нашему отечеству первыхъ Государей, добровольно принятыхъ Славянскими и Чудскими племенами, обитавшими на берегахъ Ильменя, Бълаозера и ръки Великой: «Идите» — сказали имъ Чудь и Славине, наскучивъ своими внутренними междоусобіями — «идите княжить и властвовать надъ нами. Земля наша обильна и велика, но порядка въ ней не видимъ.» Сіе случилось въ 862 году, а въ концъ Х въка Европейская Россія была уже не менье пынъшией: то есть, во сто лъть она достигла отъ колыбели до величія ръдкаго. Въ 964 году Россіяне, какъ наемники Грековъ, сражались въ Сициліи съ Аравитянами, а после въ окрестностяхъ Вавилона.

Что произвело феноменъ столь удивительный въ Исторіи? Пылкая романическая страсть нашихъ первыхъ Князей къ завоеваніямъ в Единовластіе, ими основанное на разваличахъ множества слабыхъ, несогласныхъ Державъ народныхъ, изъ коихъ составилась Россія. Рюрикъ, Олегъ, Святославъ, Владиміръ, не давали образумиться гражданамъ въ быстромъ теченіи побъдъ, въ непрестанномъ шумѣ воинскихъ ста-

новъ, платя имъ славою и добычею за утрату прежней вольности бъдной и мятежной.

Въ XI въкъ Государство Россійское могло, какъ бодрый, пылкій юноша, объщать себъ долгольтие и славную дъятельность. Монархи его въ твердой рукъ своей держали судьбы милліоновъ; озаренные блескомъ побъдъ, окруженные воинственною, благородною дружиною, казались народу полубогами, судили и рядили землю, мановеніемъ воздвигали рать и движеніемъ перста указывали ей путь къ Воспору Оракійскому или къ горамъ Карпатскимъ. Въ счастливомъ отдохновеніи мира, Государь нировалъ съ Вельможами и народомъ, какъ отецъ среди семейства многочисленнаго. Пустыни украсились городами; города избранными жителими: свиръпость дикихъ правовъ смягчилась Върою Христіанскою: на берегахъ Диъпра и Волхова явились искусства Византійскія. Ярославъ далъ народу свитокъ законовъ гражданскихъ, простыхъ и мудрыхъ, согласныхъ съ древними Нъмецкими. Однимъ словомъ, Россія не только была обширнымъ, но въ сравнении съ другими и самымъ образованнымъ Государствомъ.

Къ несчастію, она въ сей болрой юности не предохранила себя отъ государственной общей язвы тогдашняго времени, которую пароды Германскіе сообщили Европъ: говорю о Системъ Ульяьной. Счастіе и характеръ Владиміра, счастіе и характеръ Ярослава могли только отсро-

чить паденіе Державы, основанной Единовластіємъ на завосваніяхъ. Россія разділилась.

Вмѣстѣ съ причиною ея могущества, столь необходимаго для благоденствія, исчезло и могущество и благоденствіе народа. Открылось жалкое междоусобіе малодушныхъ Князей, которые, забывъ славу, пользу отечества, ръзали другъ друга и губили народъ, чтобы прибавить какой нибудь ничтожный городокъ къ своему Удълу. Греція, Венгрія, Польша отдохцули: зрълище нашего внутренияго бъдствія служило имъ поручительствомъ въ ихъ безопасности. Дотол'в боялись Россіянъ: начали презирать ихъ. Тщетно и которые Князья великодушные — Мономахъ, Василько — говорили именемъ отечества на торжественныхъ съвздахъ; тщетно другіе - Боголюбскій, Всеволодъ III - старались присвоить себ'в единовластіе: покушенія были слабы, не дружны, и Россія, въ теченіе двухъ въковъ терзала собственныя ивдра, пила слезы и кровь собственную.

Открылось и другое зло, не мен'ве гибельное. Народъ утратилъ почтеніе къ Князьямъ; Владѣтель Торопца или Гомеля могъ ли казаться ему столь важнымъ смертнымъ, какъ Монархъ всей Россіи? Народъ охладѣлъ въ усердіи къ Князьямъ, видя, что они для ничтожныхъ личныхъ выгодъ жертвуютъ его кровью, и равнодушно смотрѣлъ на паденіе ихъ троновъ, готовый всегда взять сторону счастливѣйшаго, или

измѣнить ему вмѣстѣ съ счастіемъ, а Князья, уже не имѣя ни довѣренности, ни любви къ народу, старались только умножать свою дружину воинскую: позволили ей тѣснить мириыхъ жителей сельскихъ и купцевъ, сами обирали ихъ, чтобъ имѣть болѣе денегъ въ казнѣ на всякой случай, и сею политикою утративъ нравственное достоинство Государей, сдѣлались подобны судіямъ-лихоимцамъ, или Тиранамъ, а не законнымъ властителямъ. И такъ съ ослабленіемъ государственнаго могущества ослабѣла и внутренняя связь подданства съ властію.

Въ такихъ обстоятельствахъ удивительно ли, что варвары покорили наше отечество? Удивительнъе, что оно еще столь долго могло умирать по частямъ и въ сердцъ, сохраняя видъ и дъйствія жизни Государственной или независимость, изъясняемую одною слабостью нашихъ сосъдовъ. На степяхъ Лонскихъ и Волжскихъ кочевали Орды Азіатскія, способныя только къ разбоямъ. Польша сама издыхала въ междоусобіяхъ. Короли Венгерскіе желали, но не могли никогда утвердить свое господство за горами Карпатскими, и Галиція, и всколько разъ отходивъ отъ Россіи, снова къ ней присоединялась. Орденъ Меченосцевъ едва держался въ Ливоніи. Но когда воинственный народъ, образованный побъдами Хана Монгольского, овладъвъ Китаемъ, частію Сибири и Тибетомъ, устремился на Россію, она могла вм'ять только славу великодушной гибели. Смълые, но безразсудные Князья

наши съ горстью людей выходили въ поле умирать Героями: Батый, предводительствуя полумилліономъ, топталь ихъ трупы в въ нѣсколько мъсяцевъ сокрушилъ Государство. Въ искусствѣ вопискомъ предки наши не уступали ни какому народу, нбо четыре въка гремъли оружіемъ внѣ и внутри отечества; но слабые раздѣлепіемъ свлъ, не согласные даже и въ общемъ бѣлствіи, удовольствовались вѣнцами мучениковъ, пріявъ оные въ перавныхъ битвахъ и въ защитъ горо-

довъ брениыхъ.

Земля Русская, упосиная кровію, усыпанная пенломъ, сдълалась жилищемъ рабовъ Ханскихъ, а Государи ея тренетали Баскаковъ. Сего не довольно. Въ окружностяхъ Двины и Нъмана, среди густыхъ лъсовъ, жилъ народъ бъдный, дикій, и болье 200 льтъ платиль скудную дань Россіянамъ. Утфеняемый ими, также Прусскими и Ливонскими Нъмцами, онъ выучился искусству воинскому, и предводимый и вкоторыми отважными витязями, въ стройномъ ополченін выступиль изъ лісовь на осатръ міра, не только возстановилъ свою независимость, но. пріявъ образъ народа гражданскаго, основавъ Державу сильную, захватиль и лучшую половину Россін; т. е. съверная осталась данницею Моголовъ, а южная вся отошла къ Литев по самую Калугу п ръку Угру. Владвміръ, Суздаль, Тверь, пазывались Улусими Ханскими; Кісвъ, Черипговъ , Мценскъ , Смоленскъ — городами Литовскими. Первые хранили по крайней мъръ свои

правы; вторые запиствовали и самые обычан чуждые. Казалось, что Россія погибла на в'яки.

Сделалось чудо. Городокъ, едва навъстный до XIV въка отъ презрънія къ его малонажности, долго именуемый селомъ Кучковымъ, возвысиль главу и спасъ отечество. Да будеть честь и слава Москвы! Въ ся ствиахъ родилась, созрала мысль возстановить Единовластіе въ истерзанной Россіи, и хитрый Іоаняъ Калита, заслуживъ имя Собрателя земли Русской, есть первоначальникъ ея славнаго воскресенія, безпримърнаго въ лътописяхъ міра. Надлежало, чтобы его преемники въ теченіе вѣка слѣдовали одной систем'в съ удивительнымъ постоянствомъ и тверлостію, системъ, наилучшей по всъмъ обстоятельствамъ, и которая состояла въ томъ, чтобы употребить самихъ Хановъ въ орудіе нашей свободы. Снискавъ особенную милость Узбека, и выбств съ нею достоинства Великаго Князя, Калита первый убъдилъ Хана не посылать собственныхъ чиновниковъ за данью въ города наши, а принимать ее въ Ордъ отъ Бояръ Княжескихъ, ибо Татарскіе Вельможи, окруженные воинами, ъздили въ Россію болъе для наглыхъ грабительствъ, нежели для собранія Ханской дани. Никто не смізть встрітиться съ ними: какъ скоро они являлись, землелельцы бъжале отъ илуга, купцы отъ товаровъ, граждане отъ домовъ своихъ. Все ожило, когда сін хищники перестали ужасать народъ своимъ присутствіемъ: села, города успокоились, торговля пробудилась не только внутренняя, но п внѣшняя, народъ и казна обогатились, дань Ханская уже не тяготила ихъ. Вторымъ важнымъ замысломъ Калиты было присоединеніе частныхъ Удѣловъ къ Великому Княжеству. Усыпляемые ласками Властителей Московскихъ, Ханы съ дѣтскою невинностію дарили имъ цѣлыя области и подчиняли другихъ Князей Россійскихъ, до самаго того времени, какъ сила, воспитанная хитростію, довершила мечемъ дѣло нашего освобожденія.

Глубокомысленная Политика Князей Московскихъ не удовольствовалась собраніемъ частей въ цълое: надлежало еще связать ихъ твердо, и Единовластіе усилить Самодержавіемъ. Что началось при Іоаннѣ I или Калить, то совершилось при Іоаннъ III: столица Ханская на берегу Ахтубы, гдв столько леть потомки Рюриковы преклоняли кольна, исчезла на въки, сокрушенная местью Россіянъ. Новгородъ, Псковъ, Рязань, Тверь, присоединились къ Москвъ, вмъстъ съ нъкоторыми областями, прежде захваченными Литвою. Древнія югозападныя Княженія потомковъ Владиміровыхъ еще оставались въ рукахъ Польши; за то Россія, новая, возрожденная, во время Іоанна IV пріобръла три Царства: Казанское, Астраханское и неизм'вримое Сибирское, дотол'в неизв'встное Европъ.

Сіе великое твореніе Князей Московскихъ было произведено не личнымъ ихъ геройствомъ,

ибо, кром'в Донскаго, никто изъ нихъ не славился онымъ, но единственно умною политическою системою, согласно съ обстоятельствами времени. Россія основалась поб'вдами и единоначаліемъ, гибла отъ разновластія, а спаслась мудрымъ Самодержавіемъ.

Во глубинъ Съвера возвысивъ главу свою между Азіатскими и Европейскими Царствами, она представляла въ своемъ гражданскомъ образъ черты сихъ объяхъ частей міра: смъсь древнихъ Восточныхъ правовъ, принесенныхъ Славянами въ Европу и подновленныхъ, такъ сказать, нашею долговременною связью съ Моголами, — Византійскихъ, заимствованныхъ Россіянами вм'єсть съ Христіанскою В'єрою, и н'ькоторыхъ Германскихъ, сообщенныхъ имъ Варягами. Сін последнія черты, свойственныя народу мужественному, вольному, еще были зам'ятны въ обыкновении судебныхъ поединковъ, въ утфхахъ рыцарскихъ и въ духф мфстничества, основаннаго на родовомъ славолюбін. Заключеніе женскаго пола и строгое холопство оставались признакомъ древнихъ Азіатскихъ обычаевъ. Дворъ Царскій уподоблялся Византійскому. Іоаннъ III, зять одного изъ Палеологовъ, хотълъ какъ бы возстановить у насъ Грецію, соблюденіемъ всъхъ обрядовъ ся церковныхъ и придворныхъ: окружилъ себя Римскими орлами и принималъ иноземныхъ Пословъ въ Золотой Палать, которая напоминала Юстиніанову. Такая смісь въ правахъ, произведенная случаями, обстоятельствами, казалась намъ природною, и Россіяне любили опую, какъ свою пародную собственность.

Хотя двувъковое иго Ханское не благопріятствовало усивхамъ гражданскихъ искусствъ и разума въ нашемъ отечествъ, однакожь Москва и Новгородъ пользовались важными открытіями тогдашнихъ временъ: бумага, порохъ, книгонечатаніе, сділались у насъ извістны весьма скоро по ихъ изобрътенін. Библіотеки Царскан и Митрополитская, наполненныя рукописями Греческими, могли быть предметомъ зависти для пныхъ Европейцевъ. Въ Италіп возродилось зодчество. Москва въ XV въкъ уже имъла знаменитыхъ Архитекторовъ, призванныхъ изъ Рима, всликольнныя церкви и Грановитую Палату; иконописцы, ръзчики, золотари обогащались въ нашей столицъ. Законодательство молчало во время рабства: Гоаннъ III издалъ новые гражданскіе уставы, Іоаннъ IV полное уложеніе, коего главная отм'вна отъ Ярославовыхъ законовъ состоитъ въ введении торгосой казни, неизвъстной древнимъ Россіянамъ. Сей же Іоаннъ IV устроилъ земское войско, какого у насъ дотол'в не бывало: многочисленное, всегда готовое и раздъленное на полки областные.

Европа устремила глаза на Россію: Государи, Напы, Республики вступили съ нею въ дружелюбныя сношенія, одни для выгодъ купечества, пные въ падеждъ обратить ся силы къ обузданію ужасной Турецкой Имперіи, Польши, Швеціи, Даже изъ самой глубины Индостана, съ береговъ Гангеса, въ XVI въкъ прівзжали Послы
въ Москву, и мысль сдълать Россію путемъ
Индъйской торговли, была тогда общею. Политическая система Государей Московскихъ заслуживала удивленіе своею мудростію, имъя
цълію одно благоденствіе народа: они воевали
только по необходимости, всегда готовые къ
миру; уклоняясь отъ всякаго участія въ дълахъ
Европы, болье пріятнаго для сустности Монарховъ, нежели полезнаго для Государства, и возстановить Россію въ умъренномъ, такъ сказать, величін, не алкали завоеваній, невърныхъ
или опасныхъ, желая сохранять, а не пріобрътать.

Впутри Самодержавіе укоренилось. Никто, кром'в Государя, не могъ ни судить, ни жаловать: всякая власть была изліяніемъ Монаршей, и знаменитъйшее въ Россіи титло уже было не княжеское, не Боярское, но титло Слуги Царева. Народъ, избавленный Князьями Московскими отъ бъдствій внутренняго междоусобія и виъшняго ига, не жальль о своихъ древнихъ Въчахъ и Сановникахъ; довольный дъйствіемъ, не снорилъ о правахъ. Одни Бояре, столь нъкогда величавые въ удъльныхъ тоснодствахъ, роптали на строгость Самодержавія; но бъгство или казнь ихъ свидътельствовали твердость онаго. Наконецъ Царь сдълался для всъхъ Россіянъ земнымъ Богомъ.

Тщетно Іоаннъ IV, бывъ до 35 леть Госу-

ларемъ добрымъ, и по какому-то адскому влохновенію возлюбивъ кровь, лилъ оную безъ вины и съкъ головы людей, славнъйшихъ добродътелями; Бояре и народъ, во глубинъ душя своей, не дерзая что либо замыслить противъ Въщеносца, только смиренно молили Господа, да смягчить ярость Цареву, сію казнь за гръхи ихъ! Кромъ злодъевъ, ознаменованныхъ въ Исторіи названіемъ Опришнины, всв люди знаменитые богатствомъ, или саномъ, ежедневно готовились къ смерти и не предпринимали ничего для спасенія жизни своей! Время и расположение умовъ достонамятное! Нигдъ и никогда грозное самовластіе не предлагало столь жестокихъ искушеній для народной добродътели, для върности или повиновенія, но сія добродътель даже не усомнилась въ выборъ между гибелью и сопротивлениемъ.

Злодъяніе, въ тайнъ умышленное, но открытое Исторією, пресъкло родъ Іоанновъ: Годуновъ, Татаринъ происхожденіемъ, Кромвель умомъ, воцарился со всъми правами Монарха законнаго и съ тою же системою Единовластія неприкосновеннаго. Сей несчастный, сраженный тънію убитаго имъ Царевича, среди великихъ усилій человъческой мудрости, и въ сіяніи добродътелей наружныхъ, погибъ какъ жертва властолюбія неумъреннаго, беззаконнаго, въ примъръ въкамъ и народамъ. Годуновъ, тревожимый совъстію, хотълъ заглушить ея священным укоризны дъйствіями кротости и смягчалъ

Самодержавіе въ рукахъ своихъ: кровь не лилась на лобномъ мъстъ; ссылка, заточеніе, невольное постриженіе въ Монахи, были единственнымъ наказаніемъ Бояръ виновныхъ или подозръваемыхъ въ злыхъ умыслахъ. Но Голуновъ не имълъ выгоды быть любимымъ, ни уважаемымъ, какъ прежніе Мопархи наслъдственные. Бояре, нъкогда стоявъ съ нимъ на одной ступени, ему завидовали; народъ помнилъ его слугою придворнымъ. Нравственное могущество Царское ослабъло въ семъ избранномъ Вънценосцъ.

Не многіе изъ Государей бывали столь усердно привътствуемы народомъ, какъ Лжедимитрій въ день своего торжественнаго въъзда въ Москву: разсказы о его мнимомъ, чудесномъ спасеніи, память ужасныхъ естественныхъ бълъ Годунова времени и надежда, что Небо, возвративъ Престолъ Владимірову потомству, возвратитъ благоденствіе Россій, влекли сердца въ срътеніе юному любимцу счастія.

Но Ажедимитрій быль тайный Католикъ и нескромность его обнаружила сію тайну. Онъ имъль нъкоторыя достоинства и добродушіє, но голову романическую, и на самомъ тронѣ характеръ бродяги; любилъ иноземцевъ до пристрастія, и не зная Исторіи своихъ мнимыхъ предковъ, въдаль мальйшія обстоятельства жизни Генриха IV, Короля Французскаго, имъ обожаємаго. Наши Монархическія учрежденія XV и XVI въка приняли иной образъ: мало-

численная Дума Боярская, служивъ прежде единственно Царскимъ Совътомъ, обратилась въ шумный сонмъ ста Правителей мірскихъ и Ауховныхъ, коимъ безпечный и лъпивый Димитрій ввърилъ внутреннія дела государственныя, оставляя для себя витшнюю политику: иногда являлся тамъ и спорилъ съ Боярами къ общему удивленію: ибо Россіяне дотол'в не знали, какъ подданный могъ торжественно противоръчить Монарху. Веселая обходительность его вообще преступила границы благоразумів и величественной скромности. Сего мало. Димитрій явно презпрадъ Русскіе обычан и Въру: пироваль, когда народъ постился; забавляль свою невъсту пляскою скомороховъ въ монастырв Вознесенскомъ; хотвлъ угощать Болръ аствами гнусными для ихъ суевърія; окружиль себя не только вноземною стражею, но и шайкою Іезуптовъ; говорилъ о соединеніи Церквей и хвалиль Латинскую. Россіяне перестали уважать его, наконецъ возненавидели, и согласясь, что истинный сынъ Іоанновъ не могъ бы понирать ногами святыню своихъ предковъ, возложили руку на Самозванца.

Сіе происшествіе имъло ужасныя слъдствія лля Россій; могло бы имъть еще и гибельнъйшія. Самовольныя управы народа бываютъ лля гражданских в обществъ вредніе личныхъ несправедливостей или заблужденій Государя. Мудрость цільку віжовъ нужна для утвержденія власти: одинъ часъ народнаго изступленія разрушаєть основу ея, которая есть уваженіе правственное къ сану Властителей. Москвитяне истерзали того, кому недавно присягали въ върности: горе его преемнику и народу.

Отрасль древнихъ Князей Суздальскихъ и илемени Мономахова, Василій Шуйскій, угодникъ Царя Бориса, осужденный на казнь и помилованный Ажедимитріемъ, свергнувъ неосторожнаго Самозванца, въ награду за то пріяль окровавленный его скипетрь отъ Думы Болрской и торжественно измѣнилъ Самодержавію, присягнувъ безъ ея согласія не казнить ни кого, не отнимать имъній и не объявлять войны. Еще имъя въ свъжей памяти ужасныя изступленія Іоанновы, сыновья отцевъ, невинио убіенныхъ имъ, предпочли свою безопасность государственной и легкомысленно ствсиили дотол'в не ограниченную власть Монаршую, коей Россія была обязана спасеніемъ и величіемъ. Уступчивость Шуйскаго и самолюбіе Бояръ кажутся равнымъ преступленіемъ въ глазахъ потомства, ибо первый также думаль болье о себь, вежели о Государствъ, и плъняясь мыслію быть Царемъ, хотя и съ ограниченными правами, дерзнулъ на явную для Царства опасность.

Случилось, чему необходимо надлежало случиться. Бояре видели въ Полумонархе дело рукъ своихъ и хотели, такъ сказать, продолжать оное, более и более стесняя власть его. Поздио очиулся Шуйскій и тщетно хотелъ що-

рывами великодушія утвердить колеблемость трона. Воскресли древнія смуты Боярскія, в народъ, волнуемый на площади наемниками нъкоторыхъ коварныхъ Вельможъ, толпами стремился ко Дворцу Кремлевскому предписывать законы Государю. Шуйскій изъявляль твердость: «Возьмите вънецъ Мономаховъ, возложенный вами на главу мою, или повинуйтесь мнъ, » - говорилъ онъ Москвитанамъ. Народъ смирялся, и вновь мятежничаль, въ самое то время, когда Самозванцы, предыщенные успъхомъ перваго, одинъ за другимъ на Москву возставали. Шуйскій паль, сверженный не сими бродигами, а Вельможами недостойными, и налъ съ величіемъ, возсѣвъ на тронъ съ малодушіемъ. Въ мантіи внока, преданный злодъями въ руки чужеземцамъ, онъ жальть болье о Россін, нежели о коронь, съ истинно Царскою гордостію отвътствоваль на коварныя требованія Сигизмундовы, и вив отечества, заключенный въ темницу, умеръ государственнымъ мученикомъ.

Не долго многоглавая гидра Аристократіи владычествовала въ Россіи. Някто изъ Болръ не имѣлъ рѣшительнаго перевѣса; спорили и мѣшали другъ другу въ дѣйствіяхъ власти. Увидѣли необходимость имѣть Царя, и боясь избрать единоземца, что бы родъ его не занялъ всѣхъ степеней трона, предложили вѣнецъ сыцу нашего врага, Сигизмунда, который, пользуясь мятежами Россіп, силился овладѣть ел занад-

ными странами. Но вмѣстѣ съ Царствомъ предложили ему условія: хотѣли обезпечить Вѣру и власть Боярскую. Еще договоръ не совершился, когда Поляки, благопріятствуемые внутренними измѣнниками, вступили въ Москву и прежде времени начали торжествовать именемъ Владислава. Шведы взяли Новгородъ; Самозванцы, козаки, свирѣпствовали въ другихъ областяхъ нашихъ. Правительство рушилось, Государство гибло.

Исторія назвала Минина и Пожарскаго спасителями отечества: отдадимъ справедливость ихъ усерлію, не менѣе и гражданамъ, которые въ сіе рѣшительное время дѣйствовали съ удивительнымъ единодушіемъ. Вѣра, любовь къ своимъ обычаямъ, и ненависть къ чужеземной власти, произвели общее, славное возстаніе народа подъ знаменами вѣкоторыхъ вѣрныхъ отечеству Бояръ. Москва освободилась.

Но Россія не имѣла Царя и еще бѣдствовала отъ хищныхъ иноплеменниковъ; изъ всѣхъ городовъ съѣхались въ Москву избраниые знаменитѣйшіе люди, и въ храмѣ Успенія, вмѣстѣ съ Пастырями Церкви и Боярами, рѣшили судьбу отечества. Никогда народъ не дѣйствовалъ торжественнѣе и свободнѣе; никогда не имѣлъ нобужденій святѣйшихъ; всѣ хотѣли одного — цълости, блага Россіи. Не блистало вокругъ оружіє; не было ни угрозъ, ни подкупа, ни противорѣчій, ни сомнѣнія. Избрали юношу, почти

отрока, удаленнаго отъ свъта; почти силою извлекли его изъ объятій устрашенной материинокинія, и возвели на Престолъ, орошенный кровію Ажедимитрія и слезами Шуйскаго. Сей прекрасный, неввиный юноша казался агицемъ и жертвою; трепеталь и плакаль. Не имбя подле себя ни единаго сильнаго родственника, чуждый Болрамъ Верховнымъ, гордымъ, властолюбивымъ, онъ видълъ въ нихъ не подданныхъ, а будущихъ своихъ тирановъ, и къ счастію Россіи ошибся. Б'єдствія мятежной Аристократіи просв'ятили гражданъ и самихъ Арвстократовъ: тв и другіе единогласно, единодушно наименовали Михаила Самодержцемъ, Монархомъ неограниченнымъ; тѣ и другіе, воспламененные любовію къ отечеству, взывали только: Боет и Государь! - написали хартію, и положили оную на Престолъ. Сія грамота, внушенная мудростію опытовъ, утвержденная волею и Бояръ и народа, есть священнъйшая изъ всъхъ государственныхъ хартій. Князья Московскіе учредили Самодержавіе, отечество даровало оное Романовымъ.

Самое личное избраніе Михаила доказывало искреннее нам'вреніе утвердить Единовластіс. Древніе Княжескіе роды безъ сомивнія им'вли гораздо бол'ве права на корону, нежели сынтилемянника Іоанновой супруги, коего цензв'ьстные предки вытахали изъ Пруссіи; но Царь, избранный изъ сихъ потомковъ Мономаховыхъ или Олеговыхъ, им'вя множество знатныхъ

родственниковъ, легко могъ бы дать имъ власть аристократическую, и тъмъ ослабить Самодержавіе. Предпочли юношу, почти безроднаго; но сей юноша, свойственникъ Царскій, имълъ отца мудраго, кръпкаго духомъ, непреклоннаго въ совътахъ, который долженствовалъ служить ему пъстуномъ на тронъ, и внушать правила твердой власти. Такъ строгіи характеръ Филарета, не смягченный принужденною монашескою жизнію, болье родства его съ Оеодоромъ Іоанновичемъ способствовалъ къ избранію Михаила.

Исполнилось намфреніе сихъ незабвенныхъ мужей, которые въ чистой рукъ держали тогда урну судьбы нашей, обуздывая собственныя и чуждыя страсти. Дуга небеснаго мира возсіяла надъ трономъ Россійскимъ. Отечество подъ сънію Самодержавія успокоплось, извергнувъ чужеземныхъ хищниковъ изъ ивдръ своихъ; возвеличилось пріобр'ьтеніями п вновь образовалось въ гражданскомъ порядкъ, творя, обновляя и дълая только необходимое, согласное съ понятіями народными, и ближайшее къ существующему. Дума Боярская осталась на древнемъ основаніи, т. е. Совътомъ Царей во всехъ льлахъ важныхъ, политическихъ, гражданскихъ, казенныхъ. Прежде Монархъ рядилъ Государство чрезъ своихъ Намъстниковъ или Воеводъ; недовольные ими прибъгали къ нему: онъ судиль дело съ Боярами. Сія восточная простота уже не отвътствовала государственному возрасту Россів, и множество д'вать тре-

бовало болбе посредниковъ между Царемъ в народомъ. Учредились въ Москвъ Приказы, которые въдали дъла всъхъ городовъ и судили намъстниковъ. Но еще судъ не имълъ Устава полнаго: вбо Гоанновъ оставлялъ много на совъсть или произволь судящаго. Увъренный въ важности таковаго дъла, Царь Алексій Михайловичь назначиль для онаго мужей думныхъ, и повельять имъ вмъстъ съ выборными всъхъ городовъ, всъхъ состояній, исправить Судебникъ; дополнить его законами Греческими, намъ давно изв'єстными, нов'єйшими Указами Царей и необходимыми прибавленіями на случан, которые уже встръчаются въ судахъ, но еще не ръшены закономъ яснымъ. Россія получила Уложение, скрыпленное Патріархомъ, всыми значительными Духовными, мірскими чиновниками и выборными городскими. Оно, послъ хартін Михаилова избранія, есть доныц'є важнъйшій государственный завътъ нашего оте-

Вообще царствованіе Романовыхъ, Михапла, Алексія, Осодора, способствовало сближенію Россіянъ съ Европою какъ въ гражданскихъ учрежденіяхъ, такъ и въ нравахъ, отъ частыхъ государственныхъ сношеній съ ел Дворами, отъ принятія въ нашу службу многихъ пноземцевъ и поселенія другихъ въ Москвѣ. Еще предки наши усердно слѣдовали своимъ обычаямъ, но примѣръ начиналъ дъйствовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верхъ надъ

старымъ навыкомъ, въ вопнскихъ уставахъ, въ системѣ дипломатической, въ образѣ воспитанія пли ученія, въ самомъ свѣтскомъ обхожденіи: ибо нѣтъ сомвѣнія, что Европа отъ XIII до XIV вѣка далеко опередила насъ въ гражданскомъ просвѣщенів. Сіе взмѣненіе дѣлалось постепенно, тихо, едва замѣтно, какъ естественное возрастаніе, безъ порывовъ и насилія. Мы заимствовали, но какъ бы нехотя, примѣнял все къ нашему, и новое соединяя съ старымъ.

Явился Петръ. Въ его дътскія лъта самовольство Вельможъ, наглость Стръльцевъ и властолюбіе Софіи напоминали Россіи несчастным времена смутъ Боярскихъ; но великій мужъ созрълъ уже въ юношъ и мощною рукою схватилъ кормило Государства; онъ сквозь бурю и волны устремился къ своей цъли: достигъ и все перемънилось.

Сею цълію было не только новое величіе Россів, но и совершенное присвоеніе обычаевъ Европейскихъ. . . . Нотомство воздало усердную хвалу сему безсмертному Государю, и личнымъ его достоинствамъ и славнымъ подвигамъ. Онъ имълъ великодушіе, проницаніе, волю непоколебниую, дъятельность, неутомимость ръдкую: исиравилъ, умножилъ войско: одержалъ блестящую побъду надъ врагомъ искуснымъ и мужественнымъ; завоевалъ Ливонію, сотворилъ флотъ, основалъ гавани; издалъ многіе законы мудрые, привелъ въ лучшее состояніе торговлю,

рудоконии; завелъ мануфактуры, училища, Академію; наконецъ поставилъ Россію на знаменитую степень въ политической системъ Европы. Говоря о превосходныхъ его дарованіяхъ, забудемъ ли почти важнъйшее для Самодержцевъ дарование употреблять людей по ихъ способностямъ? Полководцы, Министры, Законодатели не родятся въ такое, или такое царствованіе, но единственно избираются; чтобы избрать, надобно угадать; угадывають же людей только великіе люди — в слуги Петровы удивительнымъ образомъ помогали ему на ратномъ полъ, въ Сепатъ, въ кабинетъ. Но мы, Россіяне, им'я предъ глазами свою Исторію, подтвердимъ ли мибије не свъдущихъ иноземцевъ, и скажемъ ли, что Петръ есть творецъ нашего величія государственнаго? Забудемъ ля Князей Московскихъ: Іоанна I, Іоанна III, которые, можно сказать, изъ ничего воздвигли **Державу** сильную и — что не мен'ве важно учредили твердое въ ней правление единовластное? Петръ нашелъ средства дълать великое. Князья Московскіе приготовляли оное.

Жизнь человъческая кратка, а для утвержденія новыхъ обычаевъ требуется долговременность. Петръ ограничилъ свое преобразованіе Дворянствомъ. Дотолъ, отъ сохи до Престола Россіяне сходствовали между собою иъкоторыми общими признаками наружности и въ обыкновеніяхъ; со временъ Петровыхъ высшія степени отдълились отъ нижнихъ. Семействецные правы не укрылись отъ вліянія Царской д'вятельноств. Вельможи стали жить открытымъ домомъ; ихъ супруги и дочери вышли изъ непроницаемыхъ теремовъ своихъ; балы, ужины соединили одинъ полъ съ другимъ въ шумныхъ залахъ.

Но великій мужъ какъ хорошее, такъ и худое дълаетъ на въки: сильною рукою дано новое авижение Россіи; мы уже не возвратимся къ старинћ! . . . . Вторый Петръ Великій могъ бы только въ 20 или 30 лътъ утвердить новый порядокъ вещей гораздо основательнъе, нежели всь наследники Перваго до самой Екатерины Н. Не смотря на его чудесную д'вятельность, онъ многое оставилъ исполнить преемникамъ; но Меньшиковъ думалъ единственно о пользахъ своего личнаго властолюбія; такъ же и Долгорукіе. Меньшиковъ замышляль открыть сыну своему путь къ трону; Долгорукіе и Голицыны хотьли видьть на Престоль слабую тынь Монарха и господствовать именемъ Верховнаго Совъта. Замыслы дерзкіе и малодушные! Пигмен спорили о наследіи великана. Аристократія, Олигархія губили отечество, и въ то время, когда оно измѣнило правы, утвержденные въками, потрясенные внутри новыми, важными перемвнами, которыя, удаливъ въ обычаяхъ Дворянство отъ народа, ослабили власть Ауховную, могла ли Россія обойтись безъ Государя? Самодержавіе сділалось необходим ве прежниго для охраненія порядка, и дочь Іоан-

нова, бывъ нъсколько дней въ зависвмости осьми Аристократовъ, воспріяла отъ народа, Дворянъ и Духовенства власть неограниченную. Сіл Государыня хотъла правительствовать согласно съ мыслями Петра Великаго и спѣшила псправить многія упущенія, сделанныя съ его времени. Преобразованная Россія казалась тогда величественнымъ недостроеннымъ зданіемъ, уже ознаменованнымъ нъкоторыми примътами близкаго разрушенія: часть судебная, воинская, вибшияя политика находились въ упадкъ. Остерманъ и Минихъ, одушевленные честолюбіемъ заслужить имя великихъ мужей въ ихъ второмъ отечествъ, дъйствовали неутомимо и съ успъхомъ блестящимъ; первый возвратилъ Россіи ея знаменитость въ Государственной системъ Европейской, цъль усилій Петровыхъ; Минихъ исправилъ, оживилъ вонаскія учрежденія и давалъ намъ поб'єды. Къ совершенной славъ Анчина царствованія, не доставало третьяго мудраго действователя для законодательства и внутренняго гражданскаго образованія Россіянъ. Но злосчастная привязанность Анны къ любимцу бездушному, низкому, омрачила и жизнь и память ея въ Исторін. Воскресла Тайная Канцелярія Преображенская съ пытками. И кого терзали? Враговъ ли Государыни? Никто изъ нихъ и мысленно не хотълъ ей зла; самые Долгорукіе виновны были только предъ отечествомъ, которое примирилось съ ними ихъ несчастіемъ. Биронъ, недостойный власти, думаль утвердить ее въ рукахъ своихъ ужасами: самое легкое подозръніе, двусмысленное слово, даже молчаніе казалось ему иногда достаточною виною для казни или ссылки. Онъ безъ сомнѣнія имѣлъ непріятелей: добрые Россіяне могли ли видѣть равнодушно Курляндскаго Шляхтича почти на тронѣ? Но сіи Бироновы непріятели были истинными друзьями Престола и Анны.

Въ слъдствіе двухъ заговоровъ, злобный Биронъ и добродушная Правительница утратили власть и свободу.

Россіяне хвалили царствованіе Елисаветы. Она изъявляла къ нимъ болъе довъренности, нежели къ Нъмцамъ; возстановила власть Сената, отмънила смертную казнь. Вопреки своему человъколюбію, Елисавета вмъшалась въ войну кровопролитную и для насъ безполезную. Первымъ государственнымъ человъкомъ сего времени былъ Канцлеръ Бестужевъ, умный и дъятельный, но корыстолюбивый и пристрастный. Усыпленная нъгою, Монархиня давала ему волю торговать политикою и силами Государства; наконецъ свергнула его. Счастіе, благопріятствуя мягкосердой Елисавет'в въ ея правленіе, спасло Россію отъ тъхъ чрезвычайныхъ золъ, коихъ не можетъ отвратить никакая мудрость человъческая; но счастіе не могло спасти Государства отъ алчнаго корыстолюбія П. И. Шувалова. Ужасныя монополіи сего времени долго жили въ памяти народа, утвеняемаго для выгоды частных в людей, и ко вреду самой Казиы. Несколько победъ, одержанных воле етойкостію вонновъ, нежели дарованіемъ восначальниковъ, Московскій Университеть и Оды Ломоносова остаются красивейшими намятниками сего времени. Какъ при Аннф, такъ и при Елисаветь, Россія текла путемъ предписаннымъ ей рукою Петра, боле и боле удаляясь отъ своихъ древнихъ правовъ и сообразуясь съ Европейскими. Заменались успехи светскаго вкуса. Уже Дворъ нашъ блисталъ великоленіемъ. Въ одежде, въ экипажахъ, въ услуге, Вельможи наши мерялись съ Парижемъ, Лондовомъ, Веною.

Екатерина II была истинною преемницею величія Петрова и второю образовательницею новой Россіи. Главное діло сей незабвенной Монархини состоить въ томъ, что ею смягчилась власть, не утративъ силы своей. Она ласкала такъ называемыхъ Философовъ XVIII въка, но хотъла повелъвать, какъ земной Богъ, и повелъвала. Петръ имълъ нужду въ средствахъ жестокихъ; Екатерина могла обойтись безъ оныхъ, къ удовольствію своего ижжнаго сераца, ибо не требовала отъ Россіянъ ничего противнаго ихъ совъсти и гражданскимъ навыкамъ, старалсь единственно возвеличить данное ей Небомъ отечество, или славу свою побъдами, законодательствомъ, просвъщеніемъ. Ея душа гордая, благородная, боллась унизиться робкимъ подозръніемъ, и страхи Тайной Канцелярін исчезли. Съ ними вм'ьст'в исчезъ у насъ и духъ рабства.

Увъренная къ своемъ величіи - твердая, непреклониал въ намъреніяхъ объявленныхъ ею, будучи единственною лушею всехъ государственныхъ движеній въ Россія — не выпуская власти изъ собственныхъ рукъ — безъ казни, безъ пытокъ, вліявъ въ сердца Министровъ, Полководцевъ, всехъ государственныхъ чиновниковъ живъйтий страхъ саблаться ей не угоднымъ и пламенное усердіе заслуживать ся милость. Екатерина могла презирать легкомысленное злословіе и позволяла искренности говорить правду. Сей образъ мыслей, доказанный дълами 34 лътняго владычества, отличаетъ ея царствованіе отъ всехъ прежнихъ въ новой Россійской Исторіи. Следствіемъ были спокойствіе сердецъ, успъхи пріятностей свътскихъ, знаній, разума.

Возвысивъ правственную цѣну человѣка въ своей Державѣ, она пересмотрѣла всѣ внутреннія части нашего зданія государственнаго, и не оставила ни единой безъ поправленія: Уставы Сената, Губерній, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались сю. Внѣшияя политика сего царстованія достойна особенной хвалы. Россія съ честію и славою занимала одно изъ первыхъ мѣстъ въ государственной Европейской системѣ. Воинствуя, мы разили. Петръ удивилъ Европу своими побѣдама; Екатерина пріучила ее къ нашимъ побѣдама; Екатерина пріучила ее къ нашимъ побѣдама.

дамъ. Россіяне уже думали, что ничто въ мірѣ не можеть одольть ихъ; заблуждение славное для сей Великой Монархини! Она была женщина, но умъла избирать Вождей такъ же, какъ Министровъ или Правителей Государственныхъ. Румянцевъ, Суворовъ, стали на ряду съ знаменитъйшими Полководцами въ мір'в; Князь Вяземскій заслужиль имя достойнаго Министра, благоразумною государственною экономією, храненіемъ порядка и цівлости. Упрекнемъ ли Екатерину излишнимъ воинскимъ славолюбіемъ? Ея побъды утвердили внъшнюю безопасность Государства. Пусть иноземцы осуждаютъ раздълъ Польши: мы взяли свое. Правиломъ Монархини было не мъщаться въ войны чуждыя и безполезныя для Россіи, но питать духъ ратный въ Имперіи, рожденной побъдами.

Петръ III, желая угодить Дворянству, даль ему свободу служить или не служить; умная Екатерина, не отмънивъ сего закона, отвратила его вредныя для Государства слъдствія; соединила съ чинами новыя прелести или выгоды, вымышляя знаки отличій, и старалась поддерживать ихъ цъну достоинствомъ людей, украшаемыхъ оными. Крестъ Св. Георгія не рождаль, однакожь усиливалъ храбрость. Многіе служили, чтобы не лишиться мъста и голоса въ Дворянскихъ Собраніяхъ; многіе, не смотря на успъхи роскоши, любили чины и ленты гораздо болье корысти.

Сравнивая всв извъстным намъ времена Рос-

сіи, едва ли не всякой изъ насъ скажетъ, что обремя Екатерины было одно изъ счастливъйшихъ для Россіи; едва ли не всякой изъ насъ пожелалъ бы жить тогда.

1811 годъ.

•

## ОГЛАВЛЕНІЕ

### TOM'S XII.

|                         |     |   |   |   |   | 0-             |
|-------------------------|-----|---|---|---|---|----------------|
| Отъ издателей XII тома. |     | • | • | • | • | C <sub>T</sub> |
| (1820 s                 | ·.) |   |   |   |   |                |
| ГЛАВА                   | I   | • |   |   |   |                |

царствование василия голиновича шуйскаго.

Г. 1606-1608.

Родъ Василіевъ. Свойства новаго Церя. Клятая Василіева. Обнародовенняя грамоты. Вънчаніе. Опалы. Неудовольствія. Препессийе Димитрієва тѣла. Новый Патріархъ. Гордость Марины. Рѣчь Пословъ Литовскихъ. Порольство къ Сигизмунду. Сношенія съ Европою и съ Азією. Мятежи въ Мосивъ. Бунтъ Шахевските. Втермій Яжедимитрій. Болотинковъ. Уситхи мятежниковъ. Прокопій Ляпуновъ. Пренесеніе тѣла Борисова. Матежники подъ Москвою. Побѣда Смопина-Шуйскиге. Лжепетръ. Осада Калуги. Годуновы въ Сибири. Распораженія Василієвы. Призванів

Іова. Храбрость Болотникова. Побъда Романова. Мужество Сконива. Бодрость Василія въ несчастіяхъ. Доблесть Воеводъ Царскихъ. Осада Тулы. Явленіе поваго Лжедимитрія. Ваятіе Тулы. Бракъ Василіевъ. Законы. Уставъ воинскій.

9

#### ГЛАВА П.

#### продолжение василиева царствования,

#### Г. 1607—1609.

Бъгство Воеводъ отъ Калуги. Самозванецъ усиливается. Дъло знаменитое. Грамота Лжедимитріева. Предложеніе Шведовъ. Побъда Лисовскаго. Побъда Самозванца. Ужасъ въ Москвъ. Измъна Воеводъ. Самозванецъ въ Тушниъ. Перемиріе съ Литвою. Коварство Ляховъ. Побъда Санъги. Марина и Мнишекъ у Самозванца. Скопинъ послацъ въ Шведамъ. Бъгство къ Самозванцу. Развратъ въ Москвъ. Знаменитая осада Лавры. Измъна городовъ. Ужасное состояніе Россіи. Тушино. Договоръ Самозванца съ Миншкомъ. Польша объявляетъ войну Россіи, Крайность Россіи и перемъва къ лучшему.

81

#### ГЛАВА III.

#### продолжение василива царствования.

#### Г. 1608-1610.

Киязь Пожарскій, Доблесть Нижияго Новагорода. Возстаніе и другихъ городовъ Низовыхъ. Возстаніе Съверной Россіи. Крамолы въ Москвъ. Голодъ. Въсть о Киязъ Михаилъ и его подвиги. Приступы Лжедимитрів къ Москвъ. Побъда Царскаго войска. Три Самозванца. Ніжоторыя удачи Ажедимитріевы. Новый мятежъ въ Москвъ. Слобода Александровская. Победа надъ Сапегою. Любовь къ Князю Михаилу. Предлагають вънецъ Герою. Разбои. Пожарскій. Осада Смоленска. Смятеніе Ажедимитріевых Ляховъ. Распря между Сигизмундомъ и Конфедератами. Посольство Королевское въ Тушино. Переговоры съ Тушинскими измънниками, Бъгство Лжедимитрія. Высокомъріе Марины. Злодъйства Самозванца въ Калугъ. Волненіе въ Тушинъ. Бъгство Марины. Посольство Тушинское къ Королю. Измѣнники признаютъ Владислава Царемъ. Марина въ Калугъ, Усибхи Киязи Михаила. Освобождение Лавры. Бъгство Сапъги. Опуствије Тушина. Дъло Киязя Михаила. Торжественное вступление Героя въ Москву. . .

445

#### ГЛАВА IV.

низвержение василия и межлоцарствие.

#### Г. 1610-1611.

Наушинки, Кончина Скопина-Шуйскаго, Горесть народная, Киязь Дмитрій Шуйскій Восначальинкомъ, Бунтъ Ляпунова, Битва подъ Клушипымъ, Делагарди отступаетъ къ Новугороду,
Поллки занимаютъ Царено-Займище, Отчалије
столицы, Новые усибля Самозванца, Твердость
Пожарскаго, Ропотъ народный, Василій лишенъ

престола. Тщетныя увъщанія Нагріарка. Постриженіе Василія и супруги его. Совыть Князя Мстиславскаго. Переговоры съ Жолквискимъ. Условія. Присяга Владиславу. Намереніе Сигизмунда. Бъгство Самозванца въ Калугу. Политика Жолкваскаго. Посольство къ Королю. Вступлевіе Поликовъ въ Москву. Дайствія Пословъ Московскихъ. Отъвадъ Жолківскаго. Шуйскій преданъ Полякамъ. Неудачные приступы къ Смоленску. Самовластіе Сигизмунда. Нетеривніе парода. Непріятельскія двиствія Делагарди. Злолъйства Лисовскаго. Измъна Казани. Смерть Самозванца. Новый обманъ. Начальники возстанія народнаго. Грамоты Смолянъ и Москвичанъ, Слабость Московской Думы. Ссоры съ Поликами. Составъ ополченія за Россію. Кровопролитіе въ столиць. Пожаръ Москвы. Прибытіе Струса. Подвиги Пожарскаго. Неистовства Поляковъ въ Москвъ, Заключение Ермогена. .

917

#### TAABA V.

МЕЖДОПАРСТВІЕ.

#### Г. 1611-1612.

Следствія сожженія Москвы. Поляки осаждены. Твердость Ермогена. Избраніе главных в Военачальниковъ. Действія Сапети. Приступъ къ Китаю-городу. Послы Московскіе отправлены въ
Литву. Взятіе Смоленска. Шуйскіе въ Варшавъ.
Умыселъ Заруцкаго и Марины. Уставная грамота. Виды Алпунова. Дела съ Шведами. Нов-

|    | Шведовъ съ Новымгородомъ. Мятежъ въ вой<br>сяв Генерала Делагарди. Убіеніе Ляпунова. По<br>следствія. Состоянія Россіи |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | CADACIBIA, COCIVADIA I OCCIA                                                                                           |
|    |                                                                                                                        |
|    |                                                                                                                        |
| Ba | ојантъ къ страницамъ 318 m 319                                                                                         |
| П  | наоженія къ XII тому Исторім Государства Рос<br>сійскаго :                                                             |
| I. | Перечень происшествій, собственноручно выпи:<br>санныхъ Исторіографомъ изъ главивйщихъ ма                              |
|    | теріаловъ, комми онъ пользовался для сочине-                                                                           |

Здѣсь представлены не всѣ, но только важпѣйшія имена, для удобнаго обозрѣнія Княжеских поколѣній. Оставляю другому сочинить полныя росписи, коих матеріалы находятся въ сей Исторіи, или въ ея примѣчапіяхъ. Означаю или годъ смерти Князей (†),
или тотъ, въ которомъ объ нихъ упоминаетси. — Первая роспись идетъ отъ XI вѣка до
конца XII, также и вторая; третья отъ XI
до половины XIII; четвертая отъ XII до XIII;
пятая отъ XII до XV; шестая отъ XII до XIV;
седьмая отъ XI до XIII; осьмая отъ XI до XV;
девятая отъ половины XII до XVII вѣка.

ИЛЬЯ, ВЛАДИМІРЪ. 1020. 1052.

ИЗЯСЛАВЪ. См., № II.

АНАСТАСІЯ (за Андреемъ, Королемъ Венгерскимъ).

РОСТИСЛАВЪ. † 1065.

РЮРИКЪ. ВОЛОДАРЬ. + 1094.

РОСТИСЛАВЪ. 1126.

> ЮАННЪ Берладникъ. 1144.

РОСТИСЛАВЪ.

ВЛАДИМІРКО. † 1153.

> яРОСЛАВЪ, † 1188.

Дочт сынс импер ра гр скаго. ксія,

ВЛАДИМІРЪ ОЛЕЗ (женать на Больслава, дочери Святослава Всеволодовича Черниговскаго).

1198.

Сынъ, женать на Өеодоръ, дочери Романа Галицкаго).

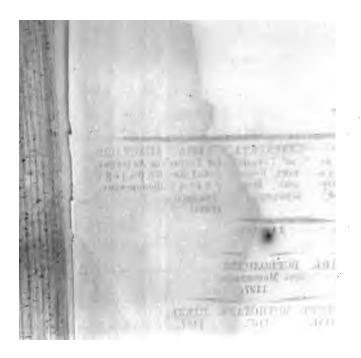

### ВЕЛИКАГО.

#### MCTIC. ярополкъ. .(a II) POCTUC. ЯРОСЛАВЪ. ВЯЧЕСЛА 1093A ПЕРЕДСЛАВА † 1102. (за сыномъ Коло-+ 1108 вомъ мана, Короля ымъ, Torn-Венгерскаго). 1104. МАЛЬФРИДА АННА, ва Всеволодомъ, супруга Рюрико-Ba). ва Изяславича, внува Мстислава

BEJURATO).

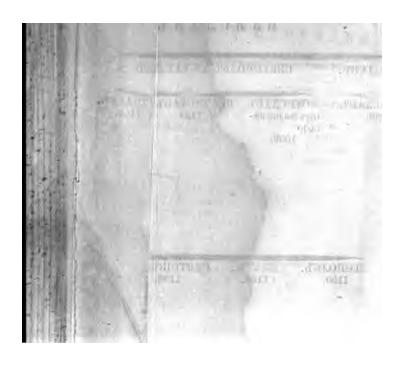

.

ì

١

#### РОМАНЪ. игорь. СВЯТОСЛАВЪ. + 1147 **† 1166.** игорь-георгіи. всеволодъ. владимиръ. + 1196. + 1202. + 1201. ВЛАДИМІРЪ. РОМАНЪ. СВЯТОСЛАВЪ. ОЛЕГЪсевол (ж. (зять Рюрипавелъ. (зять Хана 1212. 1176. Кончака. ковъ). 1205. + 1212. 0. изяславъ. BCEBOолегъ. лодъ. Курскій. 1228. (за бов CEH]

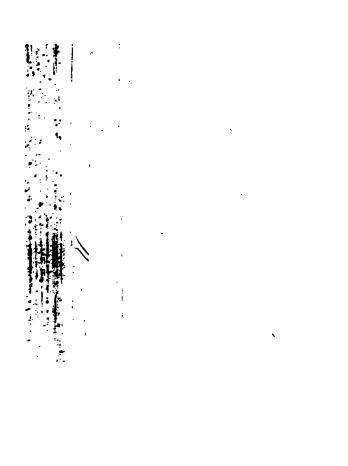

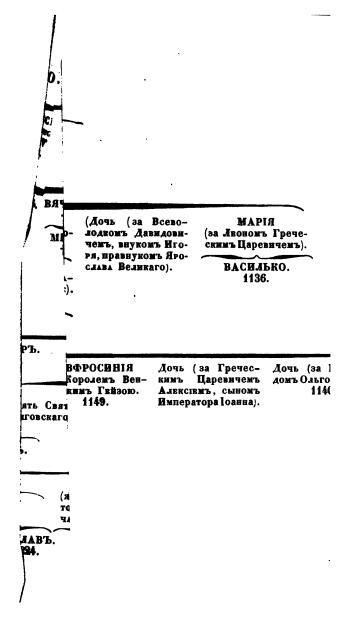



MAYOR CO DOLLER

P РОДЪ Н

лилъ мс

IЙ. г Юрія полко-

BBA

ЛАДИМІРЪ-ДИ**М**І 1187.

АНДРЕЙ

АНДРЕЙ Дочь (за Яро-нзей Вяземскихъ). Дочь (за Яро-догомъ, от-цомъ Невска-

ro).

ВЛАДИМІРЪ Псковскій.

Top

**ЯРОСЛАВЪ** Пa (ж. на Св. Евпр. Евпраксии).

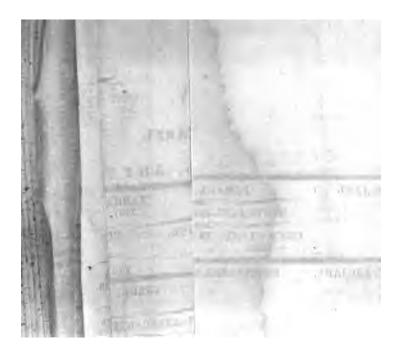



Oak all

COMMUNICATION OF THE STATE OF T

STEED TO STE

. .



# УРОМСКИХЪ и ПРОН

нукъ яросл

СЬ VII. полоцкихъ.

АДИМІРА ОТТ

СЛАВЪ.

21.

ЛАВЪ.

67.

| глъбъ.            | ДАВИДЪ.            | орій.           | Д                    |
|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| ЕВОЛОДЪ.<br>1158. | ВОЛОДАРЬ.<br>1163. | нія. горислава. | (за с<br>Имп<br>тора |
|                   | василько.          | D.              | чес Алег             |

11,

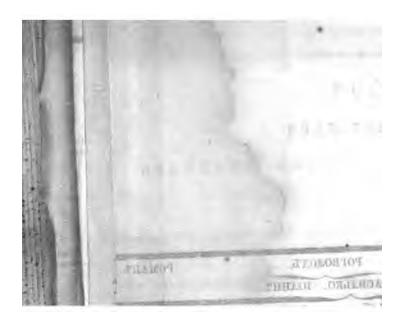

## уромскихъ и прон

### нукъ яросл

ВЯТОСЛАВЪ Рязанскій.

ВЛАДИМІРЪ. † 1161. ЮРІЙ.

ВСЕВОЛОДЪ. Пронскій.

Пронскій.

† 1218.

АЛЕКСАНДРЪ.

михаилъ.

АЛЕКСАНДРЪ. + 1340.

ярославъ.

димитрій.

Димитти

владиміръ.

нть. оводоръ оръ.

IЙ.

ЮРІЙ

Муромскій. 4 1175.

міръ. давидъ.

† 1228.

ярославъ.

ВАСИЛІЙ.

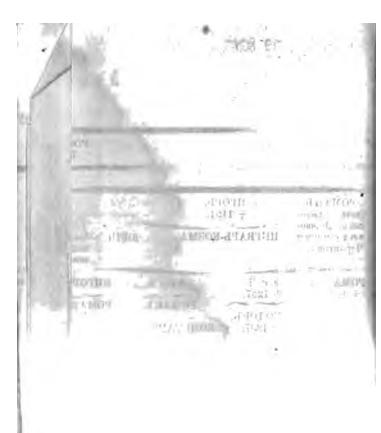

# НЯЗЕЙ ВЛАДИ

~ 11 11

орукій,

† 115

тиславъ.

ВСЕВОЛОДЪ Великій, прозваніемъ Большое Гнѣздо. въ.

ЕОРГІЙ а Тамари, цъ Грузин-

ярослославъ. рий.

IOAHНЪ.

итрій.

(Отъ него Стародубскіе Князья).

ОНСТАНТИНЪ Галицеій.

ІАВЪ Тверскіе

ВАСИЛІЙ Костромскій.

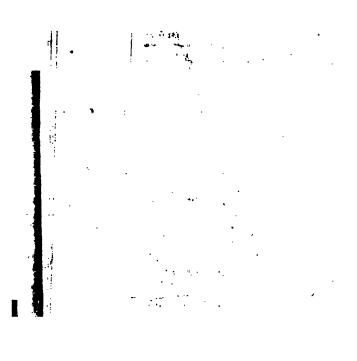



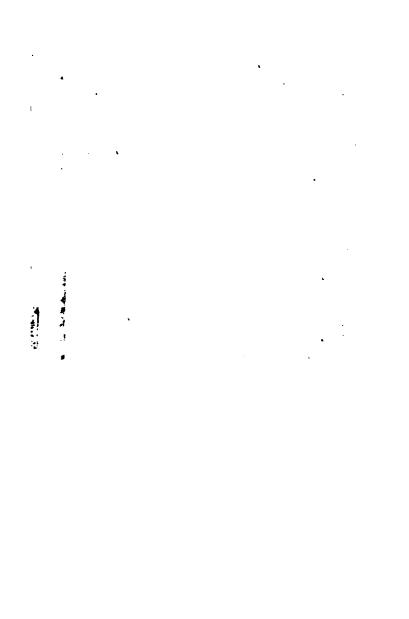

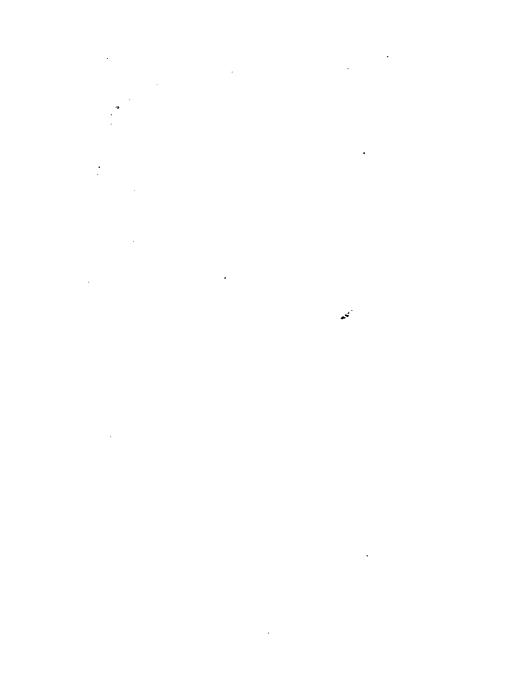

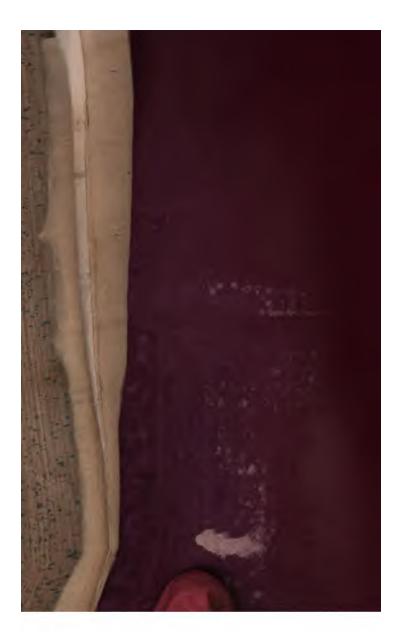



GREENIVER:
IFORM
1723Imail.s
e subj

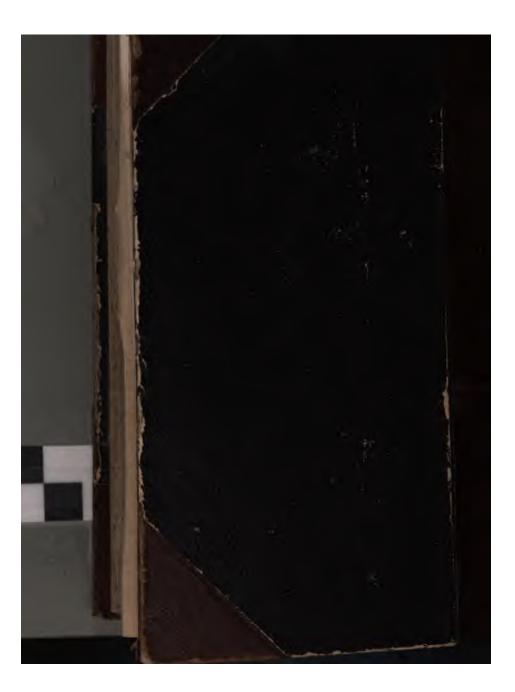